



Presented to
The Library of the University
of Toronto
by
The Varsity Fund
for the purchase of books
in Slavic Studies









I 3

#### \* \* \*

an authorized facsimile of the original book, and duced in 1971 by microfilm-xerography by University ms, A Xerox Company, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

\* \* \*



Aksakov, Ivan Sergeevich, 1823-1886.

# Иванъ Сергвевичъ

# ARCAROB 5 271 Ivan Strepenich Alexahor vego pis meleh

ВЪ ЕГО ПИСЬМАХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

учевные и служевные годы.

Томъ первый

Письма 1839—1848 годовъ.

Съ портретомъ Автора



## МОСКВА.

Типографія М. Г. Волчанинова, Б. Черныш. п., л. Пустошкина, протиет Англійской церкви.
1888.

denuis Ceprhouses

- avalement vin en



PG 3321 A45255 1888 a t.1

THE LIBRARY OF CONGRESS

PHOTODUPLICATION SERVICE WASHINGTON 25, D. C.





nestuam?

|   | · |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | * |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| ` |   |   |  |  |
|   |   | , |  |  |
|   |   | · |  |  |
|   |   |   |  |  |

# ПРЕДИСЛОВІЕ.

По случаю смерти Василія Алексфевича Елагина въ 1879 году, Иванъ Сергъсвичъ Аксаковъ писалъ своей свояченицъ Екатеринѣ Өедоровнѣ Тютчевой: «Это новое мнѣ memento тогі и едва ли не последнее! Если не считать Кошелева (которому 73 года и который принадлежить къ извъстному нашему кружку болбе впфшинмъ, чфмъ внутрейнимъ, духовнымъ образомъ), такъ я остался одину-единственный. О, если бы я могъ хоть на насколько лать уйти въ себя прежде, чемъ уйти изъ міра! Я правственно обязанъ передъ Россіей отдать отчеть въ даятельности замфчательнайшихъ ея людей XIX вѣка, двигателей ея народнаго самосознанія, передать въ общее достояние сокровища моихъ восноминаній и письменныхъ матеріаловъ; а возможности нфтъ почти никакой при моей теперешней обстановкъ: сосредоточиться нельзя. А годы уходять, наступаеть срокь, за который не перешли мои друзья.

И Иванъ Сергъевичъ не перешелъ за этотъ срокъ; ему не было дано осуществить завътное свое желаніе. Въ 1880 году перемънились административныя обстоятельства; для Ивана Сергъевича открылась возможность послъ двънадцатилътняго выпужденнаго молчанія выступить опять на публицистическое поприще для защиты русскихъ интересовъ подъ дорогимъ ему славянофильскимъ знаменемъ, и въ продолженіи послъднихъ ияти лътъ своей жизни онъ издержалъ

остальныя силы своего могучаго организма на изданіе "Руси" и на борьбу за Славянскія идеп. И онъ умеръ внезанно въто самое время, когда эта борьба становилась бы слишкомътяжелою при данныхъ обстоятельствахъ и при совершенномъ одиночествѣ Ивана Сергѣевича въ защитѣ Славянскихъ историческихъ идеаловъ.

Богатый матеріаль, собранный Пваномъ Сергфевичемъ для изданія его воспоминаній, остался не разработапнымъ и не изданнымъ. Въ данную минуту разработать его въ томъ смыслѣ, какъ собирался Пванъ Сергфевичъ, — дѣло неосуществимое. Но необходимо сдѣлать этотъ самый матеріалъ достояніемъ русской литературы въ надеждѣ, что современемъ найдутся наслѣдники славянофильскихъ идей, которые изъ этихъ матеріаловъ воздвигнутъ живой памятникъ первымъ дѣятелямъ народнаго самосознанія.

Едва ли не самую интересную часть оставленных бумагъ составляетъ громадная переписка самого Ивана Сергъевича съ родителями, родными и друзьями, которая почти въ цълости сохранилась. Она обнимаетъ пространство ночти въ полвъка. По ней можно слъдить не только за личною жизнью и постепеннымъ развитіемъ автора, за семейными обстоятельствами и служебными отношеніями во время его молодости, за литературной и политической дъятельностью зрълыхъ его лътъ, — но въ ней отражается какъ въ зеркалъ та общественная среда, гдъ протекала жизнь Ивана Сергъевича, и всъ великія историческія событія внутренней и виъшней жизни Россіи, въ которыхъ Иванъ Сергъевичъ принималъ

постоянно сердцемъ и умомъ такое живое и дъятельное участіе.

Иванъ Сергъевичъ иногда говорилъ, что, кто его не
знаетъ по иисьмамъ, тотъ его очень мало знаетъ; что
онъ только на бумагъ умъетъ высказываться вполиъ. И въ
самомъ дълъ, при замъчательной способности передавать
съ перомъ въ рукахъ самые тонкіе оттънки мысли и чувствъ,
онъ пе обладалъ даромъ изустной ръчи въ ежедиевномъ
обращеніи. Въ 1844 году, когда ему было всего 20 лътъ,
онъ пишетъ къ родителямъ: «Я признаюсь, что на бумагъ
я откровеннъе и разговорчивъе, не затрудияюсь въ словахъ, не чувствую безпрестанно смущающаго меня недостатка моего произношенія». Только подъ вліяніемъ силь-

наго внутренняго возбужденія пріобр'єталь Ивань Сергьевичь то мощное и красивое слово, которымь прославились его патріотическія річи.

Въ дътствъ Иванъ Сергъевичъ былъ очень молчаливымъ и угрюмымъ ребенкомъ и между многочисленными, гораздо болье его оживленными, братьями и сестрами, особенно въ сравнении съ старшимъ братомъ, маленькимъ ораторомъ Константиномъ, онъ слылъ не очень даровитымъ мальчикомъ. Семи лътъ опъ заболълъ скарлатиной, и, чтобы оградить другихъ дътей отъ прилинчивой бользии, сослали маленькаго Ивана въ мезонинъ дома, гдъ жило семейство. Онъ тамъ очень скучалъ въ одиночествъ и ради развлеченія написаль братьямь и сестрамь въ нижній этажь краснорьчивое и живое посланіе, которое такъ удивило родителей, что они перемънили взгладъ на дарованія молчаливаго мальчика. Сергъй Тимовеевичъ вообще относился съ осмысленнымь сочувствіемь къ личности каждаго изъ дътей, и онъ рано поняль даровитость, скрытую подъ неотесанною, неуклюжею наружностью третьяго его сына. Въ письмъ, гдъ онъ характеризуетъ своихъ дътей, онъ пишеть: «А что мив сказать про Ивана? Могу сказать только, что Иванъ меня удивляетъ». — II, по прочтеній одного изъ дѣтскихъ произведеній сына, Сергьй Тимооеевичъ сказаль: «Иванъ будеть великій писатель». Въ 1844 году, въ огвъть на одно изъ первыхъ писемъ Ивана Сергвевича съ дороги въ Астрахань, отецъ ему пишетъ: «Прекрасное письмо твое, въ когоромъ съ большою, хотя еще неполною свободой раскинв этся твоя богатая всякою благодатью натура, привело насъ всёхъ въ восхищение».

Перениска Ивана Сергфевича можетъ быть раздълена на иять геріодовъ:

Въ первый входять его служебные года съ 1844 года, когда онъ назначенъ быль членомъ Ревизіонной Коммиссіи въ Астрахань подъ начальствомъ князя П. П. Гагарина, до 1851 года, когда онъ оставилъ службу. Съ 1842 до 1848 года, послѣ выхода изъ Училища Правовъдънія, онъ состоялъ при Министерствѣ Юстиціи, спачала Секретаремъ во 2-мъ Отдѣленіи 6-го Департамента Правительствующаго Сената въ Москвѣ, потомъ въ 1844 году онъ былъ сдѣ-

ланъ членомъ Ревизіонной Коммиссін въ Астрахант подъ начальствомъ князя И. П. Гагарина, въ 1845 году летомъ-Товарищемъ Предсъдателя Уголовной Палаты въ Калугъ, въ Мат 1847 года назначенъ Оберъ-Секретаремъ 1-го Отдъленія 6-го Департамента Сената въ Москвъ. Осснью 1848 года онъ оставилъ эту должность и перешелъ въ Министерство Внутреннихъ Дёлъ при министрѣ Графѣ Перовскомъ, получилъ въ самую осень 1848 года секретное поручение для изследования раскола въ Бессараби, вернулся оттуда въ Петербургъ въ началъ 1849 года и пробыль тамь до Мая (къ этому временя относится арестъ его въ 3-мъ Отдъленія). Въ Мат онъ получиль оффиціальное поручение въ Ярославль для обревизования городскаго хозяйства, но при этомъ и тайное поручение относительно раскола. За всъ эти года, во все время разлуки его съ родителями, онъ велъ оживленную и весьма пространную переписку съ ними, замънявшую, по его словамъ, дпевникъ. Письма этого періода им'вють большею частію личное значеніе и служать къ характеристикі самого автора и его семейства. Въ нъкоторомъ смыслъ эта переписка можетъ быть пазвана продолженіемъ «Семейной Хроники». Въ ней отражается быть этого замбчательнаго семейства Аксаковыхъ, соединявшаго съ почти патріархальными, чисто русскими правами и обычаями высокій духовный строй и обширную умственную деятельность. Въ этой перепискъ Пванъ Сергвеничь вступаеть часто въ дружескій споръ съ горячо имъ любимымъ братомъ Константиномъ. Онъ раздъляль вполив его національныя стремленія въ пхъ основв, но нѣкоторыя слишкомъ одностороннія, очень молодыя и нѣсколько арханческія увлеченія йонстантина претили широкому и гораздо болве объективному уму брата Ивана. Религіозныя убъжденія Ивана Сергфевича въ это время еще не совершенно определились. Высокимъ правственнымъ строемъ духа и жизни онъ быль съ самой молодости христіаниномъ, но мысль его еще была смущена сомивніями; она только въ более зрелыхъ годахъ дошла до твердаго православнаго воззрѣнія.

Второй періодъ переписки обнимаетъ время отъ 1851 до 1861 года и заключаетъ въ себъ не только письма къ ро-

дителямъ, но и письма къ друзьямъ славянофильскаго круга, которые въ этихъ годахъ уже опредълениве выступаютъ съ своеобразнымъ направленіемъ. Къ этому десятильтію относятся: изслъдованіе Иваномъ Сергьевичемъ Малороссійскихъ ярмарокъ по порученію Географическаго Общества, его поступленіе въ Московское ополченіе въ 1855 году, его участіе въ коммиссіи Князя Виктора Васильчикова, его путешествіе за границу въ 1857 году, его редакторская дългельность по изданію «Русской Бесьды», смерть его отца въ 1859 году, путешествіе Ивана Сергьевича по Славянскимъ землямъ въ 1860 году и смерть Хомякова и Константина Аксакова.

Къ третьему періоду относятся: редакторская д'вятельность Нвана Серг'вевича по изданію «Дня» съ 1861 до 1866 года и борьба его по Польскому вопросу. Женитьба его въ началь 1866 года прервала на короткій срокт его редакторскую работу, возобновленную, впрочемъ, въ Октябр'ть того же 1866 года изданіемъ ежедневной газеты «Москва». Это изданіе съ разными превратностями и остановками продолжалось только два года, и, по прекращеніи его посл'ть изв'тьстнаго процесса газеты «Москва», Иванъ Серг'тевичъ быль лишенъ права издавать какую бы то ни было газету; это запрещеніе тяготтьло надъ нимъ въ продолженіи дв'ть.

Четвертый періодъ отъ 1869 до 1879 года—время дѣятельности Ивана Сергѣевича какъ предсѣдателя Славянскаго Комитета и его участія въ великой борьбѣ за освобожденіе Славянскихъ народовъ. Въ 1878 году онъ былъ высланъ изъ Москвы въ село Варварипо, за протестъ противъ Берлинскаго трактата. Наконецъ въ 1880 году онъ получилъ снова право на издательство, и послѣднія пять лѣтъ его жизни были посвящены изданію «Руси».

Мы предлагаемъ здѣсь первую часть автобіографіи Ивана Сергѣевича въ письмахъ, которыя касаются его служебныхъ годовъ и доходятъ до 1851 года, когда ему было всего 28 лѣтъ. Какъ приложеніе къ письмамъ будутъ помѣщены стихотворенія Ивана Сергѣевича въ хронологическомъ порядкѣ и съ раздѣленіемъ на тѣ же періоды, какъ и письма. Иванъ Сергѣевичъ самъ не придавалъ высокой цѣны своимъ стихамъ,

въ смыслъ художественнаго творчества, но признавалъ за ними значение только, какъ за выражениемъ своего внутренняго духовнаго развития. Впрочемъ, всего лучше привести суждение самого Ивана Сергъевича о своихъ стихахъ въ письмъ къ другой его свояченицъ Даръъ Өедоровнъ Тютчевой:

Москва, 12 Марта 1877 года.

«Аннъ вздумалось подарить тебь, милый другь, сборникъ моихъ стиховъ, и она заставила меня пересмотръть и провърить списокъ. Признаюсь, я нехотя исполнилъ ея просьбу. Нехотя потому, что я вообще не имфю привычки, - просто трудно мит себя принудить — перечитывать свое собственное, послѣ того, какъ совершенно отжиты тѣ мгновенія, которыя вызвали на свѣтъ мое произведеніе Это касается не однихъ стиховъ, но и всего мною написаннаго. Затемъ-перелистывая тетрадь этихъ стиховъ, я будто брожу по кладбищу между могильными памятниками. Всякая изъ піесъ напоминаетъ мив давнее былое, поводъ, по которому она была написана — а вст онт вмтстт составляють мою личную повтсть, ни для кого собственно не интересную. Если они имъютъ какое-либо значеніе, то вовсе не ради ихъ поэтическаго достоинства, ради лишь того, что эта личная пов'єсть трактусть не о какихъ-либо сердечныхъ увлеченіяхъ, не о моей вибиней жизни, а о внутренией жизни духа, объ его стремленіяхъ, тоскъ и борьбъ въ данную историческую минуту. То была тяжкая година, когда приходилось тяготиться молодостью и спрашивать себя, какъ ты увидишь въ одномъ стихотвореніи:

Когда же власть, скажи, твоя пройдеть, О молодость, о тягостное бремя!

«Эти ощущенія и чувства раздѣляли со мной лучшіе люди моего времени, и вотъ почему стихи мои въ свою пору пользовались усиѣхомъ и находили себѣ сочувственный отзвукъ.

«Но, повторяю, я ин теперь, ни прежде не обманываль себя насчеть ихъ достоинства. Въ нчхъ ифтъ пикакой художественности, и съ точки зрфиія артистической—всф эти сотпи стиховъ я бы самъ охотно отдаль не только за одинъ стихъ Өедора Ивановича \*), по даже за иной стихъ Полон-

<sup>\*)</sup> Тютчева.

скаго. — Но мит кажется, что они не лишены искренности, лирическаго жара, силы и какого-то историческаго гаізоп d'être. Однимъ словомъ — значеніе чисто историческое и связывающееся съ гражданскою исторіей эпохи. Я уже болте 15 лтт бросилъ писать стихи, убтрившись, что при всемъ лиризмт, свойственномъ моей натурт (чтт бы я ни занимался, а ужъ какъ разнообразны были мои профессіи въ жизни!), при всей чуткости моего пониманія красотъ поэзіи, я не обладаю художественнымъ творчествомъ, ни граціей, ни образностью, ни музыкальностью стихотворной ртчи и я перешель къ прозт, которую, можетъ быть, иногда порчу, наоборотъ, излишнею примтсью поэтическаго элемента Что дтлать!

«Еще лѣтъ 25 тому назадъ (вотъ о какой старинѣ приходится мнѣ вспоминать по поводу моей поэзіи), Е. Ө. Миллеръ писала мнѣ однажды, что въ мопхъ стихахъ много жару, но мало теплоты. Это совершенно вѣрпо.

Мой черствый стихъ души не гръетъ.

«Последнее мое стихотвореніе Пророкъ.—Въ немъ хоть и длинно и нескладно высказаны, какъ мить кажется, довольно серьезныя мысли—и оно въ исторіи моего личнаго духа объясняеть многое. Почти уже никого итть въ живыхъ изътъхъ, которымъ читались въ свое время мои стихотворенія, которые живо ими интересовались и любили кхъ. Заглядывая въ книги, я приноминаю стихи Гете:

"Ihr naht zeuch wieder schwankente Gestalten".

«Для тебя, мой другъ, вся эта пережитая нами гражданская эпоха чужда, и по совъсти говоря, моя поэзія, кромъ развъ «Бродяги», интересовать тебя пе можетъ: даже «Чиновникъ» который выражаетъ борьбу и двойственность, подчасъ мучительную, моего тогдашняго бытія: стихотворца и чиновника, службы и поэзіи!

«Не смотря на разныя предложенія и совѣты, я не соглашаюсь и не соглашусь издать свои стихотворенія особой книжкой, потому что для современниковъ они лишены всякаго интереса и значенія.

«Миф хотфлось бы, чтобы ты знала, какъ самъ я отно-

шусь къ своимъ стихамъ. и не ошибалась на этотъ счетъ. Я говорю очень просто и искренно. Пусть это письмо послужитъ тебъ предисловіемъ къ посылаемой тетради».

Иванъ Сергвевичъ имълъ намфреніе написать біографію своего брата, которая должна была обнимать и исторію всего славянофильскаго кружка за то время, когда онъ собирался въ домъ Аксаковыхъ. Написано Иваномъ Сергвевичемъ было только введеніе къ этому труду, содержащее характеристику его родителей и ивкоторыя воспоминанія дътства. Такъ какъ этоть очеркъ имъетъ одинакое значеніе для біографіи обоихъ братьевъ, то онъ можетъ быть помъщенъ въ настоящемъ томъ, какъ введеніе къ письмамъ Ивана Сергвевича и какъ начало его автобіографіи.



# ОЧЕРКЪ СЕМЕЙНАГО БЫТА АКСАКОВЫХЪ.





# Очеркъ семейнаго быта Аксаковыхъ.

Въ 1816 году, женившись въ Москвъ на дочери Екатерининскаго генерала, Ольгъ Семеновнъ Заплатиной, Сергъй Тимовеевичъ Аксаковъ, черезъ нъсколько недъль послъ свадьбы, происходившей 2-го Іюня въ церкви Симеона Столиника на Новарской, поъхалъ, по тогдашнему обычаю, на долихъ, вмъстъ съ молодой женой въ заволжскую вотчину своего отца, Тимовея Степановича. Эта заволжская вотчина хорошо извъстна всъмъ читателямъ «Семейной Хроники», подъ названіемъ Поваго Багрова. Настоящее же имя ея—село Знаменское или Ново-Аксаково.

Бросивъ службу въ Петербургѣ, къ которой не имѣлъ особеннаго расположенія, и будучи еще не отдѣленъ отъ родителей по имѣпію, Сергѣй Тимовеевичъ Аксаковъ поселился съ женою въ Новомъ Аксаковѣ, вмѣстѣ съ отцомъ, матерью Марьей Николаевной (по Семейной Хроникѣ Софьей Николаевной Багровой), незамужнею сестрою Сергѣя Тимовеевича и меньшимъ братомъ Аркадіемъ Тимовеевичемъ. Тамъ въ 1817 году 29-го Марта родился у него сынъ Константинъ.

Сочигенія Сергѣя Тимооеевича Аксакова составляютъ почти полную его автобіографію, и кто знакомъ съ ними, тотъ имѣетъ достаточное понятіе о правственномъ его характерѣ, о наклонностяхъ и вкусахъ именно въ эту пору его развитія. Съ своею страстною натурой, онъ страстно отдался чувству отца и почти буквально замѣнялъ для своего сына - первенца няньку. Ребенокъ засыналъ не иначе, какъ подъ его баюканье.

Такимъ образомъ вліяніе отца окружило Константина Сергѣевича съ дѣтства, сопровождало всю жизнь, и едва ли можно себѣ представить связь болѣе тѣсную той, которая соединяла отца съ сыномъ. Съ своего рожденія до самой кончины Сергѣя Тимонеевича Аксакова въ 1859 году Константинъ Сергѣевичъ разстался съ своимъ отцомъ только однажды и то всего на четыре мѣсяца. По смерти отца, онъ буквально зачахъ и, будучи отъ природы геркулесовскаго сложенія, умеръ чахоткой въ 1860 году, Декабря 7-го, переживъ его только 19-ю мѣсяцами.

И при всемъ томъ въ натуръ Константина Сергъевича Аксакова не было ничего схожаго съ натурою Сергъя Тимонеевича. Онъ, какъ говорится, весь быль въ мать. Весь нравственный строй его существа, возвышенность номысловъ и стремленій, суровость въ отношеній къ себъ, строгость требованій, элементъ доблести и геронзма —все это заложено было въ него матерью; все это было въ Константинъ Сергвевичь, какъ и въ его матери, не въ видъ правила, руководящаго въ жизни, но составляло въ немъ и въ ней природную стпхію. Сергій Тимовеевичь любиль жизпь, любиль наслажденіе, онъ быль художникь въ душф и ко всякому наслажденію относился художественно. Страстный актеръ. страстный охотникъ, страстный игрокъ въ карты, онъ былъ артистомъ во всёхъ своихъ увлеченіяхъ, - и въ полё съ собакой и ружьемъ, и за карточнымъ столомъ. Онъ былъ подверженъ всвыъ слабостямъ страстнаго человека, забывалъ неръдко весь міръ въ припадкъ своего увлеченія; уже женатый проводиль онь цалые дин за охотой, цалыя ночи за картами; но зная за собой эти слабости, онъ былъ смиреннаго о себъ мнънія, быль чуждъ гордости къ ближнему, напротивъ отличался постоянною синсходительностью. Это-то качество и дало ему возможность развить въ себъ ту теплую объективность, которая составляеть такую прелесть «Семейной Хроники», которая чуждается всякой экзажерацін (преувеличеній), ръзкости, полна любви и благоволенія къ людямъ и отводить місто каждому явленію, доброму и дурному въ человъческой жизни. Радушный и добрый отъ природы, онъ обладалъ умомъ чрезвычайно яснымъ и трезвымъ. Эта ясность омрачалась пылкостью и страстно-

стью. Но когда годы и болфзии умфрили пыль и обуздали страсти, -- умъ его, освободясь изъ подъ гнета, достигъ той степени спокойнаго, объективнаго отношения къ жизни, которое такъ поражаетъ читателей въ его сочиненіяхъ. Умъ переходиль въ мудрость. Иншущій эти строки говариваль не разъ Сергью Тимонеевичу, что если бы онъ вздумалъ писать «Семейную Хронику» лътъ сорока или сорока ияти, а не шестидесяти, то она вышла бы несравненно хуже: краски были бы слишкомъ ярки. Сергъй Тимовеевичъ Аксаковъ былъ чуждъ гражданскихъ интересовъ, относился къ нимъ индифферентно: ирирода и литература были главные его интересы. Даже 1812-й годъ, когда Сергъю Тимовеевичу Аксакову быль уже 22-й годъ, не оставиль въ немъ особенныхъ воспоминаній. Правда, онъ съ отцомъ своимъ записался въ милицію, - но и только. 12-й годъ опъ прожиль въ деревиъ. Будучи вполиъ Русскимъ, онъ никогда не быль «натріотомь» даже въ духф своего времени. Политикой онъ не занимался вовсе и никогда не предъявлялъ никакихъ притязаній на героизмъ. Хотя пѣтъ сомнѣнія, что въ нужныхъ случаяхъ онъ проявиль бы пастоящую твердость: онъ даже любиль разсказывать о себъ, какъ о трусъ (къ великому огорченію своего старшаго сына). Итакъ, совершенное отсутстве претензій, простота, радушіе вм'єсть съ пылкимъ и ифжнымъ сердцемъ, трезвость и ясность ума при возможности страстныхъ порывовъ, честпость, безкорыстіе, безпечность относительно матеріальных выгодь, тонкое художественное чувство, вфриость суда, -- вотъ отличительныя свойства Сергви Тимонеевича, которыя привлекаля ы нему почти всёхъ, кто его зналъ. Не будучи не только ученымъ, но и не обладая достаточною образованностью, чуждый науки, -- онъ тъмъ пе менъе былъ какимъ-то правственнымъ авторитетомъ для своихъ пріятелей, изъ которыхъ многіе были знаменитые ученыє. Если надобно было кого разсудить въ ссоръ, обращались къ Сергью Тимовеевичу (онъ разбиралъ Погодина съ Венелинымъ, Погодина съ Кирфевскимъ и проч.). Онъ вполит понималъ жизнь и вст движенія челов'яческой души, всі челов'яческія слабости.

Мать Константина Сергвевича была, напротивъ того, исполнена самыхъ героическихъ и патріотическихъ стремленій, которыя она и внушала своимъ сыновьямъ съ дътства. Она предпочитала сыновей дочерямъ. Имъя въ жизни своей 14 льтей, изъ конхъ шесть сыновей, она жальла, что остальныя были дочери. Ея отецъ, небогатый помѣщикъ Курской губерніи, быль человѣкъ замѣчательныхъ достоинствъ. Онъ служилъ въ военной службѣ, участвовалъ во всѣхъ походахъ Суворова,—въ Польшѣ, въ Турціи, былъ при осадѣ Очакова, имфлъ георгіевскій кресть; при Павль командоваль полкомъ своего имени и вышелъ въ отставку Генералъ-Маюромъ. При Александръ, во время войны съ Наполеономъ, онъ командовалъ ополченіемъ. Вся жизнь его протекла въ походахъ и въ провинціп. Его жена и мать Ольги Семеновны была Турчанка, Игель-Сюма, взятая 12-ти лѣтъ, при осадъ Очакова. Она была изъ рода Эмировъ, какъ извъстно, производящихъ себя отъ Магомета и пользующихся правомъ носить зеленую чалму. Немного разсказовъ сохранилось о ея дътствъ. Когда Русскіе пошли на штурмъ, отець ея, схвативъ саблю, побъжаль къ ствиамъ, а тетка (матери у нея въ живыхъ не было), взявъ ее и другихъ дътей, присоединилась къ толиъ другихъ женщинъ. Всъ они побъжали по мосту, котораго перила обвалились, и тетка Игель-сюмы упала въ ровъ.

Войны съ Турціей при Екатеринъ были за обычай въ Россіи; ильные Турки и Турчанки размѣщались по обывателямъ. Игель-Сюма попала въ семейство генерала Воннова. Ее скоро окрестили и выучили читать и шисать порусски. Ири Екатеринъ было даже издано учебное руководство для ильникъ Турокъ: съ одной стороны текстъ турецкій, съ другой русскій. Необыкновенная красавица, она привлекла къ себъ сердце молодаго Заплатина, который и женился на ней. По окончаніи войны, когда разрышенъ былъ размѣнъ ильныхъ, родственники въ Турціи требовали ея возврата. Разсказываютъ даже, что одинъ изъ нихъ нарочно прівзжаль въ Россію, чтобы розыскать ее, и изъвздилъ всю Курскую губернію,—по напрасно. Марія—такъ звали теперь Игель-Сюму—была скрыта.

Она жила недолго, — умерла тридцаги лътъ съ небольшимъ. Оттънокъ грусти лежалъ на всемъ ея существованіи. Войны съ Турціей возобновлялись, и видъ плънныхъ Турокъ, которыхъ прогоняли чрезъ Обоянь, всегда волноваль ее сильно. Она прівзжала не разъ въ Москву съ мужемъ и дѣтьми, вздила въ Собраніе, но все же никогда не могла освоиться съ европейскою жизнью. Въ семействѣ долго сохранялись ея турецкая шаль, ея чалма и также русская азбука съ турецкимъ текстомъ, изданная при Екатеринѣ. У нея было четверо дѣтей, изъ которыхъ двое умерли еще въ дѣтствѣ. Она сопровождала Семена Григорьевича въ его походахъ—и тамъ, на походѣ въ Польшу, въ 1792 году родилась у нея дочь Ольга, впослѣдствій жена Сергѣя Тимоевевича и мать Константина и Пвана Сергѣевичей.

Овдовѣвъ и поселившись въ деревиѣ Обоянскаго уѣзда, Семенъ Григорьевичъ взялъ свою старшую дочь изъ пансіона,—и она стала его товарищемъ, секретаремъ и другомъ. Въ обществѣ стараго воина—отца она почеринула тотъ духъ доблести, которымъ такъ рѣзко этличалась отъ другихъ женщинъ. Она постоянно читала отцу своему историческія сочиненія въ русскомъ переводѣ,—папримѣръ, исторію Ролленя въ переводѣ Тредьяковскаго, описанія военныхъ походовъ, реляціи сраженій, газеты. Старикъ впимательно слѣдилъ за политикой.

Благодареніе и Тредьяковскому и Сумарокову и всёмъ дёятелямъ на пользу русскаго просвещенія! Любопытно видёть всходы сёмянъ, разбросанныхъ ими. Въ деревенской глуши, въ отдаленной провинціи, въ сторонё отъ большой дороги, безъ всёхъ тёхъ средствъ, которыя даетъ богатство и общественное положеніе, зрёетъ оно, это сёмя, и роститъ плодъ.

Вотъ въ какой школѣ воспиталась Ольга Семеновна. Неумолимость долга, цѣломудренность, поразительная въ женщинѣ, имѣвшей столькихъ дѣтей, отвращеніе отъ всего
грязнаго, сальнаго, нечистаго, суровое пренебреженіе ко
всякому комфорту, правдивость, доходившая до того, что она
не могла позволить сказать, что ея нѣтъ дома, когда она
дома, презрѣніе къ удовольствіямъ и забавамъ, чистесердечіе, строгость къ себѣ и ко всякой человѣческой слабости,
негодованіе, рѣзкость суда, при этомъ пылкость и живость
души, любовь къ поэзін, стремленіе ко всему возвышенному,
отсутствіе всякой понлости, всякой претензіц, — вотъ отли-

чительныя свойства этой замачательной женщины. По всв эти свойства составляли ея стихію, а не были чёмъ-то надуманнымъ. Напротивъ, въ ней не было того, что называется житейскою мудростью; въ свъть она казалась наивною по своей неспособности къ лицемърію и двоедушію. Она не могла скрыть ни своихъ симпатій, ни антипатій. Благоговъйно покорялась она мужней воль, но когда дъло шло для нея о нравственномъ началъ, мужъ долженъ былъ склоняться передъ нею: не то чтобы она только не хотпыла, но она не могла действовать вопреки своему убъждению. У нея не было никакой эластичности, а сойти съ своей точки зрвнія и стать на чужую, отрвішиться отъ своей личности, чтобы понять чужую, ей было трудно, почти невоз-

Мать Гракховъ, Муцій Сцевола и были ея героями. При этомъ она вся принадлежала русскому быту. Рус-скіе обычан, особенно церковные, русская кухня, русская природа—все это было ей родное. Гостепріимная и общительная, она не только не отдаляла гостей отъ мужа, но придавала еще болбе привлекательности его собраніямъ.

Хотя Сергъй Тимоееевичъ вовсе не раздълялъ ригоризма своей жены, но онъ именно умель ценить людей вне своей личной природы. Онъ уважалъ высоко свою жену и всѣ ея правственныя требованія, хотя въ личной своей жизни шель нередко имъ наперскоръ.

Воть подъ какимъ двойнымъ вліяніемъ возросъ Константинъ Сергъевичъ, внукъ турчанки Игель-Сюмы и Софыи Николаевны Багровой. Натура матери, страстно любимый отцомъ и еще страстиве любящій его, Константинъ Сергвевичь совивщаль съ правственными свойствами матери эстетическій вкусъ и любовь къ литератур'в своего отца. Стихи Державина и русская деревня вспеленали его, такъ сказать, съ дътства. Четырехъ лътъ онъ выучился читать у матери, и первою его книгою для чтенія была Псторія Трои, изданія 1747 года, съ буквами з, м и т. д., переложеніе «Иліады» на русскій и, надобно признаваться, варварскій языкъ. Гекторъ, Діомедъ, Ахиллъ стали его любимыми героями. По свойству своей натуры немедленно воилощать въ наружныхъ явленіяхъ внутреннее чувство (свойство, не

покидавшее его въ теченіе всей его жизни), онъ вырѣзывалъ изъ картъ фигуры съ копьями и щитами, присвоиваль имъ названія своихъ любимцевъ и велъ войну между Греками и Троянами.

Пать льтъ прожилъ безвывадно Сергый Тимонеевичъ Аксаковъ въ домъ родителей. Семья ежегодно прибавлялась, помъщение было въ высшей степени тъсно и неудобно и въ матеріальномъ, и въ нравственномъ отношенів. Особенно тяготилась этимъ Ольга Семеновна. Бытъ заволжскаго средняго дворянства представлялся ей гораздо грубе южнорусскаго. Неопрятность, нелюбовь къ цвътамъ и зелени, совершенное равнодушіе къ интересамъ общественнымъ томили ее. Нъкогда блистательная, страстная Марія Николаевна превратилась въ старую, болезненную, мнительную и ревнивую женщину, до конца жизни мучимую сознаніемъ ничтожества своего супруга и въ то же время ревновавную, пбо она чувствовала, что онъ только ез боится, но что она утратила его сердце. Страстно любимый Сережа былъ разлюбленъ ею, какъ скоро онъ женился. Оба старика чувствовали, что Сереженька вышель изъ ихъ среды. Въ дом'в всь боялись только Марін Николаевны. Главою дома была она.

Въ 1821 году Тимовей Степановичь согласился наконецъ выдѣлить сына Сергѣя, у котораго уже было тогда четверо дѣтей, и назначилъ ему въ вотчину село Надежино въ Белебейскомъ уѣздѣ, Оренбургской губерніи. Это то самое село, которое въ «Семейной Хроникъ» названо Парашинымъ, мѣсто злодѣйскаго подвига Куролесова или Куроѣдова, заключенія Надежды Пвановны и мучительной кончины изверга. Оно отстояло верстъ на сто отъ Новаго Аксакова. Прежде чѣмъ переѣхать туда. Сергѣй Тимовеевичъ отправился съ женою и дѣтьми въ Москву, гдѣ и провель зиму 1821 года.

Въ Москвъ онъ тотчасъ возобновилъ знакомства съ пріятелями, весь отдался жизни общественной, лигературъ, искусству, театру, и мигомъ окружился множествомъ друзей и пріятелей. Въ тъсной его квартиръ, на Сънной, Смоленской площади (гдъ у него весною 1822 года родиласъ еще дочь), толиились съ утра до вечера гости, производились чтенія, твердились роли, играли въ карты. Его тогдашинми посътителями были: А. И. Нисаревъ, Верховцевъ, Загоскинъ

Дмитріевъ, Н. Ф. Павловъ, еще воспитанникъ театральнаго училища, Шаховской, иногда Кокошкинъ и др.

Лътомъ 1822 года онъ опять отправился съ семействомъ въ Оренбургскую губернію—ради экономін, и прожилъ тамъ безвытано до осени 1826 года.

Въ Надежинъ, освъженный новыми знакомствами и посъщеніемъ Москвы, Сергъй Тимовеевичъ, будучи человъкомъ экспансивнымъ, невольно пріобщилъ своего малютку-сына своимъ литературнымъ интересамъ. «Евгеній Онъгинъ» присылался тетрадями. Все это читалось вслухъ, громко, съ какимъ то увлеченіемъ. Все это не мѣшало ни охоть, ни картамъ. Но охота сопровождалась наблюденіями. Хозяйство не повезло Сергъю Тимовеевичу, да и край былъ далеко не такъ хорошъ, какъ описанныя имъ мѣста его родины и дѣтства. Изрѣдка ѣздилъ Сергъй Тимовеевичъ объдать къ своей матери (на подставныхъ) за сто верстъ. Скоро сгорълъ у него домъ отъ неосторожности; второй ребенокъ его простудился и умеръ; скоичалось еще двое дѣтей (два сына), за то и родилось четверо, (между ними сынъ Иванъ 26 Септября, въ 1823 году).

Между тёмъ Константинъ Сергвевичъ росъ, упражнялся въ чтеніи, а это чтеніе были все произведенія тогданней классической литературы, начиная съ Хераскова. Едва ли не одинъ изо всёхъ своихъ сверстниковъ зналъ Константинъ Сергвевичъ Хераскова, Кияжнина, Ломоносова и т. д. Когда ему минуло восемь лётъ, отецъ подарилъ ему въ богатомъ переплетв томъ стихотвореній Ивана Ивановича Дмитріева. По этой кингѣ, которую Константинъ Сергвевичъ скоро зналъ наизусть, Ольга Семеновна учила читать дётей своихъ:

«Москва, Россін дочь любима. Гдъ равную тебь сыскать!»

### Или:

«Мон сыны, питомцы славы, Красивы, горды, величавы.»

Вотъ на какомъ героическомъ чтеніп воспитывала Ольга Семеновна своихъ дѣтей.

Константинъ Сергъевичъ любилъ вспоминать (онъ вообще съ нъжностью относился къ своимъ дътскимъ годамъ) свое пребываніе въ Надежинъ и чъмъ съ раниихъ лътъ воспиты-

валось въ немъ русское чувство. Прежде всего онъ отказался звать отца иностраннымъ словомъ папаша, а называлъ его уменьшительными отъ слова отецъ - отецинька, отесинька, и такъ сохранилось до кончины. Вообще Константинъ Сергвевичъ утверждалъ всегда, что не ощущаетъ ръзкаго различія во внутреннемъ своемъ существъ съ ходомъ лътъ. Между детскими годами и зредымъ возрастомъ почти у всехъ лежить целая процасть. У него, напротивъ, не было никакого разрыва съ младенчествомъ въ душъ и сердцъ. Умъ вызрёль, обогатился познаніями, - но въ нравственномъ отношенін не произошло переміны, не явилось никакой порчи: та же чистота души и тъла, та же въра въ людей. Этому много способствовало и то, что онъ до последняго года жизни жилъ при отцъ и матери и никогда съ ними не разлучался. Онъ пе стыдился ни младепческихъ движеній, ни отношеній дитати къ родителямъ. Вообще онъ не знавалъ fausse honte. Хотя бы гостинная была полна гостей, онъ точно также цъловаль руки у отца и ласкался къ нему, какъ бывало въ дътствъ. Вообще въ немъ не было никакого ложнаго страха. Онъ не могъ допустить въ себъ никакого движенія, которое бы не могъ совершить при всъхъ, которое бы требовало скрытности: это было мфриломъ для его поступковъ.

Еще въ Надежинъ, ребенкомъ, опъ видълъ сопъ — Прасную илощадь и Минина въ цъпяхъ, что впослъдствін онъ и разсказалъ въ стихахъ:

Нътъ, мечта не приснилась,

### и проч.

Любовь къ Москвъ, какъ непосредственное чувство, зажглась въ немъ еще въ тъ годы.

Къ этому же времени принадлежитъ его первая литературная попытка: онъ написалъ сцены: Ловля бабочекъ.

Занятіе хозяйствомъ не удалось Сергью Тимоосевичу. Самыя выгодныя, повидимому, снекуляціи кончались ничьмъ. Вспомнилъ Сергьй Тимоосевичь завіть своего отца, который всегда говариваль: никакія спекуляціи не удавались и не удадутся никогда Аксаковымъ: одно святое діло—земледіліс. Несмотря на вст выгоды, которыя представляло учрежденіе винокуренчаго завода, выгоды, доказывавшіяся примірами

сосъдей, Тимовей Степановичъ никогда не соглашался завести подобный заводъ. Деревня надофла окончательно Сергъю Тимовеевичу, дъти подростали, ихъ надо было учить, въ Москвъ можно было искать должность, и въ Августъ 1826 года Сергъй Тимовеевичъ простился съ деревней — и навсегда. Съ тъхъ поръ по годъ кончины въ 1859 году, слъдовательно, въ теченіе тридцати трехъ лътъ, онъ былъ въ Надежинъ только наъздомъ, всего три раза.

Въ Сентябрѣ 1826 года Сергѣй Тимооеевичъ, вмѣсть съ женою и шестью дѣтьми (изъ которыхъ 4 сына), пріѣхалъ въ Москву, гдѣ скоро получилъ мѣсто цензора по покровительству А. С. Шишкова, тогдашияго министра народнаго

просвъщенія.

Ломъ его быль открыть для всёхь друзей и знакомыхъ. Театръ, участіе въ изданін «Московскаго Вфстника» Погодина, служба, карты и клубъ схватили Сергва Тимовеевича. По экспансивности его, вся семья принимала участіе въ его интересахъ. Дфти знали, напримфръ, что такъ-то была принята публикою такая-то піеса, такой то остроумный куплеть сочиненъ быль Писаревымъ, надъ тъмъ работаетъ Верховневъ и т. д. Много возни бывало съ Вадимомъ, либретто котораго, взятое изъ извъстной поэмы Жуковскаго, сочинено было, если не ошибаюсь, Шевыревымъ. Новый водевиль Инсарска производиль волнение. Другимъ живымъ интересомъ была полемика съ Полевымъ. Полевой, человъкъ безспорно даровитый, не пользовался уваженіемъ по своему правственному характеру, по своей наглости и дерзости. Другое содержаніе эта борьба едва ли и имфла. Кромф того, Сергфй Тимовеевить перевель Мольерову «Школу Мужей» и «Скупаго.» М. С. Щенкинъ былъ частымъ гостемъ. Помию я Мочалова и другихъ актеровъ, которые приходили иногда къ Сергъю Тимовеевичу совътоваться насчеть своихъ ролей.

Кругъ знакомыхъ Сергѣя Тимоосевича расширился. Новыми и преданными его друзьями были М. П. Погодипъ, Ю. И. Венелинъ, профессора И. С. Щепкинъ, М. Г. Навловъ, потомъ Н. И. Надеждинъ. День, назначенный для сбора, были Субботы,—обѣдали и оставались до поздней ночи.

Константинъ Сергъевичъ между тъмъ съ одной стороны принималъ живое участіе во всъхъ интересахъ отца (вообще

у Сергвя Тимооеевича двти не были отдаляемы отъ родителей; гости принимались всею семьею), съ другой стороны учился у Венелина Латинскому языку, у Долгомостьева Греческому языку, у Фролова Географіи. Онъ много читалъ и въ особенности любилъ чтеніе Русской Исторіи. Но какъ у Сергвя Тимоосевича не было ни мальйшаго поползновенія къ пронагандъ, такъ, папротивъ, наклонность къ ней была замътна у Константина Сергъевича съ самаго начала. Будучи старинимъ въ многочисленной семьъ, Константинъ Сергвевичь, конечно, даваль направление всымь своимь братьямъ и сестрамъ. Прочитавъ Карамзина, опъ тотчасъ же собираль въ своей комнаткъ наверху своихъ сестеръ и братьевъ и заставляль ихъ слушать его исторію. Она восиламеняла въ немъ патріотическое чувство. Не знаю, почему именно въ особенности возбудилъ его восторгъ эпизодъ о нѣкоемъ князѣ Вячко, который, сражаясь съ Нфицами при осадъ Куксгавена, не захотьль имъ сдаться и, выбросившись изъ башии, погибъ. Оттого ли, что имя этого героя предано совершенному забвенію, тогда какъ имена прочихъ доблестныхъ подвижниковъ сохраняются въ людской памяти, - не знаю, только Константинъ Сергъевичъ, будучи лътъ 12-ти, установилъ праздникъ Вячки 30-го Ноября. Въ этотъ день, вечеромъ, наряжался Константинъ Сергвевичъ съ братьями въ желвзные латы, шлемы и проч., маленькія сестры въ сарафаны, - всѣ вмѣстѣ водили хороводъ и пъли пъсню, сочиненную Константиномъ Сергъевичемъ для этого случая. Итсия была длинная и разсказывала подробно подвигъ Вячки. Она, я помню, начиналась такъ:

> Запоемте, братцы, пъсню славную. Иъсню славную, старинную, Какъ бывало храбрый Вячко нашъ

## и проч.

Затвит слъдовало угощение, — непремънно русское, — пился медъ, влись праники, оръхи и смоквы.

Замѣчательно, что, увлекаясь чтеніемъ рыцарскихъ романовъ, Константинъ Сергѣевичъ и здѣсь выразилъ свою самостоятельность. Онъ учредилъ дружину изъ воиновъ; главнымъ начальникомъ былъ, разумѣется, онъ, воинами—его братья и нѣкоторые знакомые мальчики. Исключеніе изъвоиновъ было самымъ жестокимъ наказаніемъ. Вооруженіе

приготовлялось дома: покупались желёзные листы и кроились латы, просверливались гвоздями, шнуровались; кажется, дфлались и наножники (на голень); шлемы делались отчасти изъ картона, отчасти изъ желъза: модели доставались, благодаря связямъ отца, изъ театральнаго гардероба. Помогалъ туть много домашній крипостной столярь Андрей, который дёлаль и деревянные мечи, а дёти сами ихъ окрашиваля синькой. Были и копья. К. О. Калайдовичъ, помню, подариль даже Константину Сергфевичу копье желфзное метательное, съ желъзными перьями на одномъ концъ, вырытое гдб-то на поляхъ и почему-то называвшееся копьемъ Изяслава. Старинные палаши изъ солингенской стали, найленные въ амбарахъ Новаго Аксакова, составляли укращеніе комнатки Константина Сергфевича. Въ довершеніе всего этого, Константинъ Сергъевичъ писалъ повъсть о приклюевинарод жинины молодых жиродой, «жиродом инижудь живнен русское вооружение». По мфрф написания, повфсть прочитывалась вслухъ и поражала умы аудиторін разнообразіемъ и загадочностію приключеній. Несмотря на то, что она постепенно достигла объема цёлаго тома in 8°, она никогда не была кончена.

Следуеть упомянуть также о другихъ играхъ, измышленныхъ Константиномъ Сергфевичемъ. Изъ сахарной бумаги, бълой и синей, складывались по извъстному способу корабли разныхъ размировъ въ довольно большомъ количестви и разделялись на два флота: одинъ Русскій, другой Англійскій, или Французскій, или иной — вражій. Они разставлялись другь противъ друга на обоихъ концахъ залы (все это происходило въ Старой Конюшенной, въ приходъ Аоанасія и Кирилла, въ дом'в Слепцова). Съ каждой стороны кто-нибудь ложился на поль и катиль мячь по полу, цёля въ корабль. Сочинены были и правила для игры: если мячъ отодвинетъ корабль за черную полоску, которою обыкновенно обводились около стфиъ крашеные полы, то это значило, что корабль сълъ на мель; если попадалъ внутрь, въ средину, - корабль пошель ко дну и т. д. Даже велся списокъ сраженій; добыто было раскрашенное изображеніе морскихъ флаговъ всъхъ націй, и часть бумажнаго корабля расписывалась сообразно національности корабля. Никакихъ же другихъ игръ, ни лошадокъ, ни куколъ, ни игрушекъ, не зналъ

Константинъ Сергфевичъ, да почти и никто въ дом'в Аксаковыхъ. Разыгрывались иногда по выбору и по иниціатив'в самого Константина Сергфевича сцепы изъ «Чудаковъ» Княжнина, изъ «Трисотинъ» Дмитріева и ифкоторыя другія.

Нельзя не разсказать и еще объ одной затъъ, характеризовавшей будущаго славянофила. Употребленіе французскаго языка въ разговоръ ръзко осуждалось Константиномъ Сергвевичемъ, - да и вообще великосвътскость была предметомъ постоянной его насмѣшки. Конечно, кромѣ искренняго уваженія къ родному языку и негодованія, возбуждаемаго пренебрежениемъ къ нему, много значило и то, что въ дом' Сергвя Тимонеевича Аксакова французскій языкъ употреблялся вовсе, и самъ Константинъ Сергъевичъ имълъ привычки говорить на немъ. Большой свъть какъ бы не существовалъ для этого семейства. Какъ бы то ни было, но и вкоторыя дамы, знакомыя Ольги Семеновны, писали иногда ей на французскомъ языкѣ; записки эти уносились на верхъ, и тамъ всѣ братья, имѣя во главѣ Константина Сергфевича, прокалывали эти записки ножами, взятыми изъ буфета, потомъ торжественно сожигали и пъли хоромъ пъсню, нарочно сочиненную Константиномъ Сергъевичемъ:

Заклубиея, дымъ проклятья.

#### и проч.

Впрочемъ, оттого ли, что Сергъй Тимовеевичъ, узнавъ объ этомъ, выразился, что это глупо, или оттого, что какая-то дама, случайно провъдавъ о томъ, что ея имя предаютъ проклятію, чрезвычайно разобидълась, только этой затъъ быль скоро положенъ конецъ.

Одаренный счастливыми способностями, энтувіастъ, исполненный самыхъ чистыхъ и возвышенныхъ стремленій и въто же время непосредственной любы къ Россіи, Русскому народу и Москвъ, въ мірѣ интересовъ литературы и искусства возрасталъ Константипъ Сергѣевичъ, удивляя пріятелей отца своими дарованіями...

Вотъ тѣ нѣсколько драгоцѣнныхъ страницъ, которыя остались послѣ Ивана Сергѣевича. Хотя онѣ относятся больше всего къ Константину, къ дѣтской обстановкѣ созданной его богато-одаренной природой, его съ раннихъ лѣтъ самобытнымъ и властительнымъ характеромъ, но въ этой же обста-

новкъ протекло и дътство Ивана; она же наложила печать

на его болье сомкнутую и сосредоточенную натуру.

О первоначальномъ обучени Ивана Сергьевича осталось мало свъдъній. Его дома готовили къ поступленію въ общественное заведеніе, и, судя по его успъхамъ, ученіе было серіозно и основательно, хотя безъ педантства и формализма. Иванъ Сергфевичъ самъ относилъ свое раннее развитіе тому, что въ его семействъ Дътская не существовала, т. е. не существоваль тоть сомкнутый, разгороженный уголокъ, гдъ подъ надзоромъ наемныхъ педагоговъ возрастаетъ молодое покольніе въ какой-то искусственной, пръсной атмосферъ, неимъющей ничего общаго съ дъйствительною жизнью. Въ семействъ Аксаковыхъ дъти были постоянно съ родителями, со старшими, жили ихъ жизнью, интересовались ихъ интересами. Съ 10-ти лѣтняго возраста, мальчикъ Иванъ страстно читалъ газеты, страстно слъдиль за политическими событіями въ Европь; его уже волнуеть революціонное броженіе въ Испаніи; опъ восторженный Карлисть. Наказаніемь за какую нибудь провинность служить ему лишеніе читать газеты. Въ немь уже сказывается будущій страстный публицисть.

Вотъ еще характеристическая черта семейныхъ отношенін Аксаковыхъ. Въ нисьмахъ къ свопмъ еще далеко несовершениольтнимъ сыновьямъ Сергьй Тимонеевичъ всегда называетъ каждаго изъ нихъ: «Мой сынъ и оруга», и самъ нодинсывается: «Твой друго и отець», и подъ его перомъ это слово: друга, не есть только ласковое названіе; — оно опрежаляеть на самомъ дълъ отношенія отца къ сыновымы: онъ быль для нихъ искреннимъ и истиннымъ другомъ; онъ дъйствоваль на нихъ не только пріемомъ внішняго, формальнаго авторитета, но гораздо болфе вліяніемъ нъжнаго, разумнаго, мудраго сочувствія. Въ послѣдніе годы жизни Иванъ Сергѣевичъ еще упоминаль о томъ какъ благотворно было для него это вліяніе отца и какъ много онъ обязанъ перепискѣ съ нимъ. Поступленіе въ Училище молодого Аксакова, четырехлѣтнее въ немъ пребывапіе, выходъ изъ него и поступленіе на

службу будутъ изложены нами въ слъдующей главъ. Наше из-ложение будетъ цъликомъ основано на письмахъ Ивана Сергъ-евича къ родителямъ съ 1838 по 1842 годъ и ихъ къ нему.

# УЧИЛИЩНЫЕ ГОДЫ.



#### Училищные годы.

По первоначальному предположенію родителей Иванъ Сергъевичь должень быль вмъсть съ братомъ Михаиломъ поступить въ Пажескій корпусъ. Но оказалось, что по годамъ онъ уже не могь держать экзамена, и тогда ръшено было отдать его въ недавно открытое Императорское Училище Правовъдънія, въ которомъ воспитывался уже его старшій братъ Григорій.

30 Апръля 1838 г. прівхали въ Петербургъ Сергьй Тимонеевичь Аксаковъ съ сыномъ Иваномъ, и на другой же день начались тъ предварительныя испытанія, которыя должны были указать, можетъ ли молодой человъкъ быть допущенъ къ публичному экзамену для поступленія въ IV классъ?

На этомъ предварительномъ испытанін молодой Аксаковъ удивляль экзаменаторовъ обширностью своихъ познаній и толковостью отвѣтовъ.

Профессоръ исторіи Кайдановъ, разсказывая объ экзаменѣ, говорилъ: «Какъ отлично отвѣчалъ мнѣ Аксаковъ! Распространяетъ отвѣтъ шире поставленнаго вопроса, разбираетъ всѣ относящіяся къ событію обстоятельства. Отлично отвѣчалъ. Что твой профессоръ. Просто я слушалъ, а онъ мнѣ лекцію читалъ. Я ужасно люблю такихъ». Въ разговоръ вмѣшался воснитатель Ивановъ, экзаменовавшій по Русскому языку.—Вотъ также опъ отвѣчалъ и у меня. Прекрасно. Я написалъ: «отлично знаетъ всѣ предписанныя правила и съ честью можетъ вступить въ IV классъ».

Порядки Училища и программа занятій очень понравились Сергью Тимовеевичу, и въ день последняго предварительнаго испытанія онъ подалъ прошеніе о пріеме сына. Въ тотъ же день (4 Мая 1838 г.) онъ писалъ къ Ольгѣ Семеновнѣ въ Москву. «Будь спокойна, мой дражайшій другь! Лучшаго мѣста для воспитанія дѣтей нашихъ нельзя и найти въ Россіи... Грѣшно намъ было бы и колебаться».

На другой день отецъ уфхалъ, Иванъ остался и въ концѣ Мая выдержалъ публичный экзаменъ, послѣ котораго былъ принятъ въ IV классъ.

Лѣто 38 года провель онъ со своими на дачѣ близъ Москвы, но лѣто было короткое, такъ какъ экзамены кончились къ 1 Іюня, а вернулся онъ послѣ каникулъ уже 31 Іюля и съ 1 Августа поселился въ Училищѣ, ходя въ отпускъ по Воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ въ семейство Надежды Тимовеевны Карташевской, извѣстной читателямъ «Семейной Хронпки» подъ именемъ «Милой сестрицы».

**Первоначально** шумная школьная жизнь не поправилась задумчивому и сосредоточенному Аксакову.

Дни казались ему очень длинными; по почамь онь долго не могь заснуть, а просыпался рано. Со всёми товарищами онь познакомился, по не сдружился. Больше всего смущали его ихъ безпрерывныя шутки. «Онё миё надобдають, писаль онь домой,—я не всегда расположень шутить. Примътивь это, многіе нарочно пристають ко миё, дразнять и досаждають. Рёдко можно миё поговорить серьезно съ кёмънибудь. Впрочемь, попемногу я стану вольнёе и вольнёе»... Очевидно 15-лётній Аксаковь быль старше своихь лёть и своихь товарищей. Съ перваго знакомства это взаимное ихъ положеніе не могло быть разгадано ни той, ни другой стороной.

Въ эти раније годы онъ уже занимается анализомъ своихъ и чужихъ чувствъ, обсуждаетъ свое поведенје и чужје поступки, и съ замѣчательною серьезностью говоритъ о занятіяхъ. Такъ онъ пишетъ отцу:

«Вы думаете, милый Отесенька, что я по способностямъ моимъ буду изъ первыхъ учениковъ. Но у насъ въ классъ есть многіе болье способные, чьмъ я. Къ тому же надо пмъть много честолюбія, чтобы быть первымъ... Да, честолюбія, потому что есть предметы, которые не могутъ служить моему образованію, и занимаешься ими не любя, не по любви къ наукъ. Я знаю, что истинное мое образованіе ни на шагъ

отъ этого не подвинется... Что же касается до товарищей, то я вижу, что не у всёхъ развиты благородныя чувства и роіпт d'honneur. Я со многими холоденъ, и вотъ мои правила относительно поведенія въ ссорѣ: не вредить врагу долженъ всякій благородный человѣкъ, и потому, когда я въ ссорѣ, я не говорю ни слова со своимъ врагомъ, никогда не насмѣхаюсь, разговаривая о немъ съ другими, не мщу, буду номогать въ нуждѣ (разумѣется скрытно, такъ чтобъ онъ не зналъ, отъ кого идетъ помощь), но никогда не буду связываться, никогда не приму отъ него услугъ... Драться, перебраниваться—это уже показываетъ нѣкоторую фамильярность».

Онъ рѣшается уйти въ себя поглубже. Новая обстановка, сверстники изъ новаго общества не прельщають его; онъ выше цѣнитъ привезенные имъ изъ дому взгляды и вкусы. Рѣшившись не поддаваться складу новой жизни и понятіямъ иного общества, молодой Аксаковъ сосредоточивается и разсуждаеть сь поразительною для его возраста обдуманностью.

«Я теперь вижу, какъ надо делать, чтобъ не казаться смѣшнымъ и сохранить въ душф прежиія чувства и понятія. Не участвовать съ толпою (я называю толною техъ воспитанниковъ, которые не отличаются ничамъ и имфютъ обыкновенныя пошлыя и ходячія понятія), не быть слишкомъ откровеннымъ, потому что многія возвышенныя понятія, не бывъ оцененными, нокажутся смешными. Разумется, есть люди, которымъ они не покажутся смъщными, но я положиль себь за твердое правило не навязываться къ большимъ. Наконецъ быть про себя, т.е. направлять свой умъ въ сознание. Это предохранитъ меня отъ ложнаго шага и сохранить въ душћ моей понятія и мысли такъ мало согласующіяся съ здінними. Чімь болье я буду сосредоточивать ихъ въ себф, темъ сильнфе и глубже разовьются чувства. Съ техъ поръ какъ я въ Училище и сильнъе чувствую любовь къ семейству, цёну родительскаго дома и вообще Москвы. Я положилъ себъ побольше думать и теперь въ дазарет к миж пріятно, что и могу на свобод в думать п обдумывать. Съ моимъ характеромъ это легко сделать».

Онъ могъ бы дъйствительно равняться со старшими не только по способностямъ, но и по развитию и по образова-

нію своему. Когда онъ пришель къ библіотекарю за книгами для чтенія, то просиль историческія сочиненія Guizot, Capefigue, Michaud, Thierry и Barante. Не всѣ оказались въ библіотекѣ. Ему предложили взять Contes historiques du bibliophile Jacob, которую читали другіе воспитанники IV класса. Но онъ уже давно прочель эту книгу и сдаль въ архивъ дѣтскихъ книгъ. Ему уже пужны были настоящія серьезныя сочиненія.

Воспользовавшись разрёшеніемъ конференціи, воспитанники Училища составляли складчину и выписывали на общія деньги нёсколько журналовь. Аксаковъ отдаль на эту складчину завётный золотой, подаренный ему еще дома, и съ тёхъ поръ во всякомъ письмё его къ родителямъ мы находимъ сужденія обо всёхъ статьяхъ, которыя онъ читалъ. Онъ безпрерывно разбираетъ все прочитанное; сравниваетъ переводы съ оригиналами, обсуждаетъ достоинства различныхъ авторовъ, сравниваетъ «От. Записки» и «Московскій Наблюдатель», знакомится съ Бёлинскимъ и подробно описываетъ отцу свои встрёчи съ нимъ. Обаяніе знаменитаго критика и увлекательная литературная рёчь не сдёлали Аксакова его слёпымъ поклопникомъ. Онъ не повтораетъ его словъ, а обсуждаетъ ихъ и распраниваетъ Сергёя Тимооеевича.

Къ концу года Аксаковъ привыкъ къ Училищу, но онъ никогда его не полюбилъ. Положение его въ средъ товарищей определилось. Объ стороны, такъ сказать, познали другъ друга и выработалась форма общенія. Онъ прослыль за умнаго, серьезнаго, образованнаго, а самъ научился изучать другихъ, и призналъ необходимость вращаться не среди однихъ сочувствующихъ единомышленниковъ. Онъ пишетъ къ брату Константину, что радъ своему поступленію въ Училище, что даже сожальеть о томь, что раньше не быль въ какомънибудь заведеніи. «Мальчикъ, который сдёлается впослёд-«ствін мужчиною, вступаеть въ свёть въ борьбу со многими «обстоятельствами, следовательно должень знать сееть такимь, «какимъ онъ есть, со всёми прелестами и гадостями, долженъ «еще покровительствовать другимъ, слабъйшимъ существамъ. «Пусть мальчикъ пробудеть дома до 13 или 14 леть; въ •это время укоренятся въ немъ хорошіа правила, но долгое «пребываніе дома изнѣжило бы меня...

«Опредъленнаго желанія еще не имью, но мнь ужасно «думать, что я проживу, какъ и вся толпа, не оставивь по «себь никакого воспоминанія; только, что въ газетахъ оста-«нется: выважалъ тогда-то въ Ростовъ. Пногда мнь хочется «провести жизнь мирно, тихо, въ деревнь, въ прекрасномъ «крав. Пногда хочется предаваться занятіямъ, сдълаться «ученымъ, заняться философіей, открывать новые законы «мышленія. Иногда хочется броситься въ большой свътъ, «отвъдать его прелестей и горестей. Желалъ бы я знать свое «будущее... Какъ то повезетъ судьба? Впрочемъ, если самъ не «дашь ей толчокъ въ какую пноудь сторону, такъ она и не «повезетъ...»

Не мирно и не тихо, не въ деревенской тиши и не въ «объятіяхъ большаго свѣта» прожилъ тогдашній мальчикъ свою труженическую жизнь. Онъ далъ судьбѣ тотъ толчокъ, о которомъ заговаривалъ 16 лѣтъ и послѣ него осталось въ газетахъ больше, гораздо больше простого сообщенія о выѣздѣ туда-то.

Мы воздержимся отъ подробнаго разсказа и остановимся лишь на ифкоторыхъ характерныхъ чертахъ жизни Ивана Сергфевича за время пребыванія въ школф.

Раньше всего мы должны указать на постоянное общение его съ домомъ. Переписка между родителями и сыномъ не прерывалась. Съ одной стороны съ годами мѣнялся слогъ, рѣчь становилась постепенно литературнѣе и образнѣе; съ другой первоначальныя прямыя предписанія переходили въ совѣты или въ совмѣстное обсужденіе. Но сущность осталась та же. Мы находимъ въ письмахъ все ту же подробную передачу всего видѣннаго, слышаннаго, прочитаннаго и пережитого. Побывавъ въ театрѣ, встрѣтивъ знакомаго, сойдясь съ новымъ человѣкомъ, Иванъ Сергѣевичъ сейчасъ же пишетъ обо всемъ домой и на всякую подробность получаетъ отвѣтъ.

Даже мелочами жизни, покупками и заказами, различными училищными происшествіями, городскими толками дёлились они между собой.

Но эта близость къ дому и Москвѣ не мѣшала Аксакову внимательно слѣдить за всѣми явлепіями Петербургской жизни, конечно въ границахъ его юношескаго школьнаго міра. Онъ, повторяемъ, читаль журналы, изучаль новыя книги и усердно посѣщалъ театры.

Страсть къ театру была у него лишь въ молодости. Позднъе Иванъ Сергъевичъ очень ръдко посъщалъ его. Но въ ранней юности, благодаря знакомству съ Мочаловымъ и Щепкинымъ, благодаря вліянію Сергъя Тимонеевича, онъ интересовался театральной жизнью.

Будучи правовѣдомъ, Аксаковъ постоянно ѣздилъ и въ оперу, и во французскій театръ (который очень любилъ) и въ русскій драматическій. Послѣдній правился ему менѣе Московскаго (онъ и былъ значительно ниже) и потому опъ чаще всего посѣщалъ Михайловскій и восторгался игрой М-те Allan. Подъ вліяніемъ Петербургской и училищной атмосферы, Иванъ Сергѣевичъ нѣсколько уклонился отъ ригоризма Константина Сергѣевича относительно всего французскаго; онъ въ письмахъ къ брату храбро отстанваетъ свой вкусъ къ Михайловскому театру и откровенно сознается: что вообще изъ французскихъ спектаклей выноситъ всегда самое пріятное впечатлѣніе и отъ души смѣется иногда пошлымъ, но мастерски сыграннымъ фарсамъ.

Послѣднюю зиму пребыванія своего въ училищь Аксаковъ провель въ Иетербургѣ одинъ. Старшій брать Григорій кончиль курсъ еще въ 40-мъ году, а младшій брать Михаилъ, восинтавшійся въ Пажескомъ корпусѣ, скончался почти внезаино 5-го Марта 1841 г. на рукахъ Ивана Сергѣевича. Эта неожиданная смерть была тяжкимъ ударомъ для семейства и болѣе всѣхъ поразила Ольгу Семеновиу, которая сама строгаго нрава, не менѣе того любила съ особенною нѣжностью этого сына, всегда веселаго, оживленнаго, остроумнаго. Она очень гордилась его замѣчательными музыкальными способностями, возбуждавшими удивленіе и среди постороннихъ. Иѣсколько юпошескихъ сочиненій доставили ему уже извѣстность среди спеціалистовъ. Тогдашніе зпатоки музыки сулили ему блестящую артистическую будущность...

Узнавъ о смерти сына, Ольга Семеновна не предалась ни отчанию, ни ропоту. Но она какъ бы сосредоточилась въ своемъ горѣ; какъ бы удалилась отъжизни семьи, а вся ушла въ грустное молитвенное настроеніе. Въ годовщину смерти брата, почти совпадавшую со днемъ рожденія Ольги Семеновны, Иванъ Аксаковъ пишетъ къ матери: «Что сказать Вамъ въ день Вашего рожденья, милая маменька? Поздравлять право и скучно, и пошло, по если этотъ день избираютъ для того,

чтобы по поводу его высказать разомъ все, что п прежде этого желаль кому либо, такъ и я скажу, милая маменька, что желаю Вамъ болье душевной бодрости, болье живительной надежды на Бога и менье истомляющаго душу и тьло тоскливаго моленія. Это мое желаніе, а нисколько не совьть, котораго давать Вамъ не смью. День этотъ конечно сопрягается съ грустными воспоминаніями, которыхъ не надо разгонять, но которыя должны только вселять въ сердце человька чувство грустной покорности и признанія необходимости».

По тому же поводу и въ тоже время онъ дѣлился съ родителями чувствомъ неудовлетворенности, которое возбуждало въ немъ чисто-формальное отношение къ некоторымъ церковнымъ обрядностямъ. Заранфе утвержденные сроки, установленные пріемы холодили его душевное настроеніе. «Смішень для меня, иншеть Ивань Сергівевичь, обычай соблюдать годъ воздержанія и горести, какъ будто по окончанін года, горе изглаживается изъ памяти. Нфтъ, помин вѣчно, но чтобы воспоминаніе это не мѣшало тебѣ жить и наслаждаться жизнью, если только грудь твоя въ состояній вибстить такія различныя ощущенія; если-жь ифтъ, то конечно лучше въчное тоскливое воспоминание, чъмъ вътренная забывчивость... Я радъ, что мы говъемъ на этой недълъ. Я не буду просить для себя особенной поминальной службы, во 1-хъ, потому, что для этого надо просить и хлопотать, во 2-хъ, потому, что я смотрю на эту службу, какъ на обрядъ сильно дъйствующій на чувства и живъе располагающій къ грустнымъ воспоминаніямъ, но я думаю, что могу обойтись и безъ искусственныхъ возбужденій».

«...Мы говъемъ теперь или лучше сказать насъ заставляють ходить въ церковь. Хорошо говъне, исповъдь и покаяне въ тяжкихъ гръхахъ! Но гдъ же тутъ сокрушене въ тяжкихъ гръхахъ съ твердымъ намъренемъ не дълать ихъ болье, когда знаень, что эти гръхи будутъ непремънно повторяться. И не люблю убаюкивать своей совъсти обманами и уловками и знаю очень хорошо, что буду опять бранить начальство, смъяться надъ смъшнымъ, будутъ тому подобныя неизбъжныя послъдствія общественной жизни. Кромъ того недъля говънія въ Училищъ—самая безалаберная: профессора

не ходять, постящіеся фдять втрое противь обыкновеннаго»... Самь Аксаковь, не находясь въ религіозномъ настроеніи и не имья возможности уединиться въ средь товарищей, посвятиль досугь говьнія и весь пость усиленнымь занатіямь и писанію выпускныхь сочиненій по Гражданскому и Уголовному праву.

Онъ очень много занимался въ ту зиму... Приближался выпускъ. За порогомъ Училища ждала новая жизнь, незнакомая и такая значительная! Къ этой важной перемъпъ 19-лътній юноша не могъ оставаться безучастнымъ, и любопытно посмотръть, какъ отнесся къ ней Иванъ Сергъевичъ.

Отношение его было двойственное.

Къ матеріальной сторонъ перемъны своей жизни онъ относился отчасти наивно, отчасти скептически и отчасти равнодушно... Его засыпали совътами и указаніями, гдъ что заказывать, какому мастеру сколько платить и какихъ фасоновъ придерживаться... Онъ многое забываль, путаль, откладываль, наконець собрался съ духомъ, сразу все заказалъ и торжественно доносить объ этомъ въ Москву. «Вотъ наконецъ Вамъ смъта всего!» II тамъ дъйствительно перечислено все: мундиръ, сюртукъ, брюки, различныя од вянія, шляны и въ перемъщку съ этимъ очки, саноги, шнага, перчатки и т. п. Все высчитано съ ръшимостью отчания по аршинамъ, проставлены цфны, но самъ Аксаковъ такъ мало довфряль практичности своей смъты, что закончиль ее патетическимъ восклицаніемъ въ письмѣ къ брату: «жду отъ тебя жестокой критики моей смете»! Даже служба внешней стороной своей мало занимала его, и онъ скептически о ней отзывается:

«Честолюбіе и служебное самолюбіе мое притупляются когда я вижу передъ собой такое длинное поприще, которое мнѣ надо пройти черепахой, и для чего? для того чтобы получить тайнаго или дѣйствительнаго совѣтника, достоинства жалкаго, неразвязывающаго еще рукъ... А теперь покуда я не простираю своихъ честолюбивыхъ служебныхъ замысловъ далѣе помощника секретаря. Стало они не ужасны»...

Но если такого было безучастіе 19-лътняго юноши къ будущей обстановкъ жизни, совсъмъ иначе отпосился опъкъ духовной сторопъ предстоящей перемъны.

Онъ давно обдумалъ новое поприще, давно готовилъ себя и собирался вступить на него во всеоружій сильной воли и самознанія.

Не смотря на безразличное его отношение ко всему вившнему, условному, онъ не могъ быть и не былъ равнодушенъ къ аттестату, какъ свидътельству своихъ знаній. Онъ добивался самаго лучшаго, и когда незадолго до последнихъ репетицій родные утьшали его на случай неполученія высшаго чина IX класса, — онъ отвъчаль: «Мое письмо не было голосомъ убитаго самолюбія, напротивъ негодующаго. Пругіе бросять заниматься. Я, наобороть, удвоиль усилія, прибавиль настойчивости и терпфиія. Это не есть зависимость отъ мифиія другихъ. Ради мифиія другихъ я не стану дёлать того, что несогласно съ моими понятіями о чести или благородствъ. Но когда я знаю, что именно въ томъ, въ чемъ я хочу быть уважаемъ (пусть смёются надъ моей неловкостью, неумфиьемъ обращаться въ свъть, -я самъ сменсь и не пускансь на поприще, намъ несужденное), когда я тамъ встръчаю несносное препятствіетогда опо меня сердитъ. Мы сами невольно судимъ о получившихъ 9-й классъ (копечно пезнакомыхъ) лучше, пежели о получившихъ 10-й, и мий обидно будетъ следить глазами на лицъ спрашивающаго меня и вдругъ разочарованнаго моимъ отвътомъ, насколько градусовъ понижается его мивніе обо мив, составленное по наслышкв! Къ тому же еслибъ кто-инбудь быль обойденъ такимъ же образомъ, тогда ничего бы; но когда не только всв серьезные люди, но и дрянь болье меня имьеть права на 9-й классь, и когда я вдругъ поставленъ въ цёлую категорію мелкопомфет-\*ныхъ, чрезвычайно довольныхъ твмъ, что п «Аксаковъ даже вивств съ ними выходить 10-ымъ классомъ», -то я желаю быть отличенъ.

Я хочу сорвать общую дань уваженія, мий слідуемаго въ сферій наукт; я не намітрент разыгрывать жалкую роль человійка непонятаго, неоційненнаго, обиженнаго судьбой... Когда же я буду знать, что и другіе сознають, какта справедливо занимаю я місто въ общемъ уваженій, тогда мелкія злорійнія не будуть иміть никакой ційны».

Ему нужна была эта обезнеченность чужого мивнія для

того, чтобы не развлекаться по пути и не заботиться ни о чемъ, кромѣ своего дѣла. Его кипучее трудолюбіе не только не терпѣло отвлеченія среди работы, оно не хотѣло отдыха. «Еслибъ я не боялся дать поводъ думать, что самохвальничаю (пишетъ онъ сестрѣ), я бы сказалъ, какъ не люблю медленности, какъ противна она моей натурѣ! мнѣ совѣстно долго спать, мнѣ страшно въ итогѣ жизни отмѣтить половину, прошедшую во снѣ! Я не понимаю также людей, желающихъ, чтобы время незамътно пролетѣло въ упоеніи какого нибудь блаженства или въ забытьи. Нѣтъ мнѣ хотѣлось бы каждый день быть полезнымъ членомъ общества и полезнымъ не въ одномъ своемъ околоткѣ».

Въ этомъ бѣгломъ очеркѣ мы попытались объяснить читателю, какъ прошли ученические годы Ивана Сергѣевича Аксакова. Чѣмъ онъ занимался, какъ шло его душевное и умственное развитие, съ какихъ лѣтъ онъ принялся думать и трудиться надъ собой. Теперь намъ остается только показать, — съ какимъ чувствомъ занесъ онъ ногу черезъ порогъ училища, съ какой рѣшимостью вступилъ въ жизнь. Намъ кажется, что для этого достаточно привести коротенькую выписку изъ послѣднихъ его училищныхъ писемъ.

"Я совершенно здоровъ, какъ физически, такъ, полагаю, и морально. Я полонъ твердой ръшимости и жижды труда, но труда тяжелаго, великаго и благодътельнаго. Мущина, не смущаясъ посторонними обстоятельствами, долженъ продолжать твердо свой путь и жить пока живъ, не въ страхъ бсзпрестанномъ и не въ томленіи, а въ дъятельномъ стремленіи къ достиженію цьли.

Итакъ, покуда живы, будемъ работать и предпринимать такіе труды, какъ будто бы вовсе мы не должны были умирать...

#### АСТРАХАНСКІЯ ПИСЬМА.

### 1844 года.

Въ 42-мъ году, Иванъ Сергъевичъ по окончанія курса въ училицъ Правовъденія, вернулся въ Москву къ свопыъ родителямъ, и поступилъ прямо на службу во 2-е отдълепіе 6-го Департамента Правительствующаго Сената, гдъ онъ черезъ три недёли назначенъ былъ исправлять должность секретаря. Выраженіемъ чувствъ, мыслей, сомновій, тоски, волновавшихъ душу молодаго чиновника, при первыхъ шагахъ на поприщъ служебномъ, явилось его первое крупное произведение въ стихахъ: Жизнь чиновника, мистерія въ 3-хъ дийствіяхъ. Въ немъ изобразилась та двойственность душевнаго настроенія, которая сопутствовала Ивану Сергъевичу во всю жизнь: то было какое то странное совмъщение самаго восторженнаго идеализма и лиризма съ самой неутомимой, неугомонной дізтельностью на практической, реальной почет. Объ этой своеобразной чертт своей натуры Иванъ Сергвевичъ пишетъ самъ гораздо поздиве: «Мив приходится самому брать противъ себя предосторожности какъ противъ поэта. Неправда ли какъ странна такая двойственность, и не вредить ли во мив поэть поло-Учтеры жаволер йиналетижолоп и умаволер умоналетиж Вредить - одинъ мѣшаетъ другому. Одинъ и тотъ же человъкъ пишетъ «Бродягу» и изслъдование о торговлъ на украинскихъ ярмаркахъ. Оба сочиненія имфютъ усифхъ, последнее

вѣнчано два раза преміями, удостоено золотой медалью, признано классическимъ, но изъ меня не вышло статистика, полюбившаго это тьло, и «Бродяга» остался недоконченнымъ и, какъ поэтъ и не произвелъ ничего крупнаго. Правда въ изследованіи о ярмаркахъ, видно присутствіе художественнаго элемента въ изследователе и такое приложеніе поэтическаго откровенія къ статистик было не безплодно для дъла. Но я сознаю самъ, что такое поэтическое отношение къ труду, не есть настоящее отношение къ труду для достижения ученаго прочнаго знания, и всячески стараюсь избавиться отъ этого недостатка, по еще не избавился, хотя стиховъ уже давно не пишу и чуть не утратилъ этой способности совсемь. Эта борьба во мит двухь этихъ элементовъ, двухъ разныхъ требованій и запросовъ моей натуры и производить во миб, между прочимъ такое безнокойство, мъщаетъ цъльности и зрълости. «-Это было писано въ 65-мъ году и мы приводимъ здёсь это опредёленіе самого Ивана Сергвевича двойственности своихъ стремленій, потому что опо объясняеть многое въ его дъятельности и въ его судьбъ. Но вернемся къ годамъ первой мололости.

Въ копцъ 43-го года, онъ пишетъ своему пріятелю князю Д. А. Оболенскому въ Казань: «Право, годы юности проходять не оставляя бодрыхъ слъдовъ и изъ насъ никто не вправъ сказать:»

«Я гордо чувствуя, я молодъ. Мила мий жизнь; мужчина я».

«Условность связующая нашу дъйствительную жизнь, лишаеть насъ и сильныхъ убъжденій и свободныхъ движеній и теплыхъ върованій. Когда иногда высмотришь свою внутренность и перенесешься мысленно туда, гдъ человъкъ совершенно искрененъ и свъжа въ немъ природа, гадко дълается».

4-го декабря, того же 43-го года Иванъ Сергѣевичъ плшеть опять князю Д. А. Оболенскому: «попедѣльникъ, отправили мы съ кн. П. П. Гагаринымъ представление къ министру о назначении насъ подъ его начальствомъ въ ревизіонную коммиссію въ Астрахань: старшихъ трое: Строевъ,

Павленко, Розановъ; младшихъ семь: я, Нѣмченко, Бюлеръ, Блокъ; Ясневъ, Булычевъ и еще одинъ канцеларскій служитель. Еще поъдетъ съ нами, въроятно, князь Оболенскій, племянникъ князя Гагарина. Я съ нимъ познакомился у его дяди и онъ мнѣ нравится; впрочемъ не знаю, что за человъкъ. Кажется я буду состоять непосредственно у князя: я уже писалъ за него отношенія и отвътныя письма. Теперь по порученію князя, я читаю отчетъ Дурасовской коммиссіи. Эта новая сфера дъятельности меня очень занимаетъ и именно потому, что постоянно приходится имѣть дъло съ человъкомъ хитрымъ, умнымъ, неискреннымъ».

Въ последнихъ числахъ декабря состоялась отправка ревизіонной Астраханской коммиссіи по назначенію. Иванъ Сергвевичь увхаль въ одной повозкв съ кн. Родіономъ Оболенскимъ. Съ самаго пути начинается его весьма оживленная и обстоятельная переписка съ родителями. Эти письма, свидътельствующія о несомнънномъ литературномъ дарованіи 20-ти л'єтняго путешественника читались съ восторгомъ всемъ собраннымъ семействомъ Аксаковихъ. Отецъ отвъчалъ на каждое письмо подробно и очевидно восхищается повъствованіями сына. Семейство жило тогда въ Москвв. Константину Сергвевичу было 27 летъ. Онъ былъ занять составленіемь диссертаціи о Ломоносовь, о которой часто упоминается въ перепискъ съ Иваномъ Сергъевичемъ. Старшая сестра Въра, годомъ моложе Константина, была весьма даровитая личность; раздёляя съ дётства уроки и занятія Константина, она сроднилась съ его духовнымъ строемъ и умственными нитересами. Второй братъ Григорій Сергвевичь быль въ это время очень занять отысканіемъ и пріобратеніемъ подмосковной для семейства.

Вторая сестра Ольга, нѣсколько старше Ивана, страдала отъ нервной очень сложной и продолжительной бользии. Эта бользиь сдѣлала ее средоточіемъ самыхъ нѣжныхъ и постоянныхъ заботъ и попеченій отца и матери и всего остальнаго семейства, и не только состраданіемъ къ ея физическому недугу привлекала она къ себѣ сочувствіе окружающихъ ее, по гораздо больше еще правственнымъ вліяніемъ ея духовной природы, облагороженной и просвѣтленной терпѣливо перенесенными страданіями.

Много лътъ послъ ея кончины, младшія сестры вспоминали о ней съ умиленіемъ и говорили, что встым задатками лобра он в обязаны именно этой многострадальной сестрв. Видно по письмамъ Ивана Сергъевича, что и онъ относился къ Ольга съ особенной нажностью. Младшія сестры Любовь. Належда, Марихенъ и Софія были тогда еще малольтними и въ письмахъ Сергъй Тимонеевичъ упоминаетъ о нихъ подъ общимъ названіемъ: душонки. Къ концу 43-го года, поиски Григорія Сергфевича ув'єнчались усп'єхомъ. Для семейства Аксаковыхъ было пріобрѣтено сельцо Абрамцево, прелестный уголокъ на берегахъ рѣчки Вори, близь Хотьковскаго монастыря и не очень далеко отъ Тронцко-Сергіевой Лавры. Это имъніе соединяло въ себъ все, что могло удовлетворить требованіямъ Сергъя Тимопеевича: прелестное мфстоположение, удобный старинный домь, среди прекраснаго парка, громадный прудъ подъ мельницею съ богатой ловлею рыбъ, хорошее купанье въ ръкъ Вори, общирные лъса, изобилующие грибами, сборъ которыхъ производился Сергвемъ Тимовеевичемъ и семействомъ его съ артистическими пріемами. О количествъ найденныхъ грибовъ велся дневникъ. всь замъчательные экземпляры были срисованы и сохранены. При Сергъв Тимовеевичь Абрамцево оживилось посъщеніемъ его друзей; между ними много литературныхъ д'вятелей того времени - Хомяковъ, Гоголь, Самаринъ, Тургеневъ и другіе. Тамъ же самъ Сергьй Тимооесвичь, уже полуслепой, посвятиль свои старческие досуги диктованию своимъ дочерямъ воспоминаній о своей молодости: тамъ были написаны: «Семейная Хроника», «Воспомпнаніе внука Багрова, «Записки Ружейнаго охотника», «Уженье рыбъ». Хотя съ самаго начала Сергий Тимоосевичь быль весьма доволенъ повопріобретеннымъ именіемъ, но состояніе больной дочери не дозволило ему провести тамъ лъто 44-го года.

Такъ какъ Ольга должна была остаться подъ постояннымъ наблюденіемъ врача, то была нанята для нея дача на Башиловкъ, въ сосъдствъ знаменитаго Овера, врача и друга семейства Аксаковыхъ. Онъ ежедневно посъщалъ больную, которой предписалъ весьма оригинальное леченіе. Она въ продолженіе долгаго времени должна была питаться исключительно мороженымъ и виноградомъ.

Отецъ и мать и старшая сестра Вѣра жили поперемѣнно съ больной Ольгой, а остальное семейство въ Абрамцевѣ. Эти семейныя обстоятельства служатъ содержаніемъ писемъ Сергѣя Тимовеевича къ сыну въ отдаленную Астрахань: видно, что удручающее дѣйствіе ихъ отдалило его временно отъ оживленнаго участія въ окружающей его общественной жизни. Онъ упоминаетъ однако съ большимъ сочувствіемъ о диспутѣ Ю. О. Самарина въ іюнъ 1844 г.

«Диспутъ, пишетъ онъ, былъ очень хорошъ, особенно въ отношени къ Самарину. Никогда и никого не видалъ я на каоедрѣ столь свободнымъ, благороднымъ и умѣреннымъ; но послѣдній эпитетъ не выражаетъ мысли; я хотѣлъ сказать, что все у него было въ мѣру: внутренней теплогы и спокойствія, и достопиства, й скромности, и уклончивости, и смѣлости. Всѣ были имъ восхищены, особенно тѣ, которые ему возражали, а изъ нихъ особенно Шевыревъ. Онъ просто влюбился въ Самарина на каоедрѣ». Слѣдуетъ полное описаніе самаго диспута.

Ивану Сергвевичу пришлось праздновать свое совершеннольтие 26-го Сентября въ Астрахани, одиноко, вдали отъродныхъ. Отецъ пишетъ ему: «Обнимаю и поздравляю тебя съ твоимъ совершеннольтиемъ. Молю Бога, да сохранитъ онътвое здоровье. Я желаю одного, чтобы твое будущее было развитиемъ твоего прошедшаго и настоящаго, а главное, чтобъ ты былъ имъ доволенъ».—И мать иншетъ: «Итакъ, мой совершеннольтий сычъ, начинай твое совершеннольтие съ благословениемъ Божимъ. Молитва и въра да будутъ всегда съ тобою. Не высокомудрствуй, не надъйся много на себя: есть, есть, есть Высшій, Который всьмъ управляетъ. О какъ хотьлось бы мнъ перелить въ твою душу это теплое чувство въры»!

А между тёмъ, этотъ только что совершеннольтній работаль и трудился на служебномъ поприщь съ умьлостію и настойчивостію зрѣлаго мужа. Простительно, что при сознаніи усивиности своихъ усилій, по разрѣшеніи наиболѣе трудныхъ задачъ, онъ испытывалъ иногда самодовольство, и съ юношескою откровенностію высказывалъ его родителямъ.

Одинъ изъ бывшихъ товарищей Ивана Сергъевича по ре-

визін, баронъ Бюлеръ, писалъ о немъ уже послѣ его смерти при изданів его Астраханскихъ стихотвореній. «Не могу «пройти молчаніемъ, что насъ, съ правителемъ канцеляріи, «было при сенатор' 12 чиновниковъ разныхъ лътъ, и что «Аксаковъ положительно работаль болье, чымь всь осталь. «ние 11 вмёсть. Онъ занимался по 16-ти часовъ въ день. «постоянно писаль, читаль, рылся въ Сводъ Законовъ, и «лишь когда одольеть бывало какое-нибудь трудное дьло, то «для отдохновенія и забавы примется за стихи. Работаль «онъ скоро и легко, причемъ весьма серьезно и добросовъстно «относился къ служебнымъ занятіямъ. Сравнительную зрф-«лость свою и воспримчивость къ труду объясняль онъ темъ, «что ему родители дали физически окрапнуть и довольно «поздно начали учить грамоть, такъ что вообще наука до-«сталась ему легко. Киязь А. П. Гагаринъ его очень ласкалъ «и отличаль, а товарищи сознавали его нравственное надъ «собою превосходство и при эгомъ очень его любили».

## Астраханскія письма.

1844 года, января 8-го. Кулеватово, Тамбовской губерній.

Наконець, посль трехъсуточнаго путешествія, посль почи, проведенной на мягкомъ дивант, окруженный встми удобствами жизни, расположился я на досугь писать къ Вамъ, милый Отесинька и милая Маменька, милая Олинька и всв прочіе братья и сестры. Хочу обратиться къ началу своего путешествія и представить подробно картину нашей дороги. Когда мы выёхали изъ Москвы, то погода сначала была благопріятна, но потомъ пошло сніжнть, поднялась мятель, и я увидаль, какія непріятности готовить намь зимній путь.-Первую ночь быль я въ такомъ расположени духа, что не спалъ почти. Бронницы профхали ночью и очутились въ Коломив часовъ въ шесть утра. Пріятно однакоже послѣ сивга, мятели, очутиться въ теплой компатъ. Съ помощью погребца, мгновенно столъ покрывается скатертью, стаканами, ложками, закуриваются трубки и сигары, наливается чай и, мы наслаждаемся и тепломъ и покоемъ. Потомъ, когда снова уса-

дишься въ повозку, и тронутся лошади, и зазвенить колокольчикъ, то разговоръ сначала идетъ живо, и мы докуриваемъ еще на станціи закуренныя трубки. Но до новой станцін долго, колокольчикъ такъ однозвученъ, видъ такъ однообразенъ, всюду бълая равнина, сливающаяся съ сърымъ горизонтомъ, — что разговоръ мало по малу прерывается, наконецъ пресъкается совсъмъ и каждый задумывается Богъ знаетъ о чемъ. Всякая дума становится неопределенною и неясною, въ голове мелькають смешанные образы, спачала тъ, которые ближе къ сердцу, потомъ, по какому-то, часто чудному сближенію, за ними выходять и другіе... И какъ-то привольно это состояніе, это пребываніе въ перелив'я мыслей и образовъ. И это забвеніе, эти сновиденія на яву такъ отрадны, что, кажется, все бы тонуль въ нихъ глубже и глубже, и эти минуты вознаграждають за претеривваемыя физическія непріятности. Вфчно вращаясь въ кругу скучной и пошлой действительности, я, по воспоминанію, чувствоваль потребность въ такихъ ощущеніяхъ, которыя очищають душу. О, если бы у меня было въ это время все дегко на сердцъ!... Но два или три часа фзды утомляють моего спутника, онъ оживляется, бранить ямщика, я и самъ приподымаюсь и начинаю ощущать необходимость пріюта на нѣкоторое время; и воть подъѣзжаемъ и онять вылізаемь; приходить аппетить, о которомь мий за полчаса странно было бы и вообразить, завтракаемъ, куримъ и опять та же исторія. — Оболенскимъ я чрезвычайно -иди стейми эшенем еще и выстранции принамов. Онъ добрабиній малый и еще меньше имбеть прихотей, нежели я. Днемъ онъ больше все сидитъ на облучкъ, частью для собственнаго удовольствія, частію для челов'я ва (славнаго и расторопнаго малаго), который на это время занимаетъ его мъсто и высынается порядкомъ. На станціяхъ иногда просиживаемъ до часу. Вообще, фхали мы очень тихо, пбо дорога преухабистая; къ тому же, снъту такая бездна, а по дорогь такъ мало Езды, что ее совершенно заносить. Мы не встрътили ни одного пробажающаго. Наконець, часу въ седьмомъ вечера, прібхали мы въ чудесное имьніе Давыдова, который приняль нась сь распростертыми объятіями. У него домъ огромный и теплый, убранъ не роскошно, мебель старинная, но ужъ такой комфорть, что чудо,

видъ чудесный, даже зимой. Впрочемъ это касается Константина, -- я самъ поняль ныньче прелесть природы зимней. Конечно при томъ воображаешь себъ, что это все покрывается разными красками и живетъ и что на время только жизнь убъжала внутрь и оставила только чистыя формы. Въ саду у нихъ протекаютъ двъ ръки-Цна и Челновая. Вотъ роскошь-то!—Я теперь, вслъдствіе ли грустнаго расположенія духа, или по другому чему—не знаю, становлюсь часто въ созерцательное положение въ отношени къ жизни, н жизнь отдъльнаго лица (лучие было бы сказать индивидууна?) въ массъ человъчества сильно меня занимаеть. Недавно сидълъ я вечеромъ въ избъ, гдъ потолокъ быль черенъ какъ уголь, отъ проходящаго въ дыру дыма, гдф было жарко и молча сидело человеть пять мужиковь. Молодая хозяйка одна, съ грустнымъ выраженіемъ лица, безпрестанно поправляла лучинку, и всф смотрфли на насъ какъ-то странно. Миъ было и совъстно и тяжело. Это освъщение въ долгие зимніе вечера, эта женщина, безо всякой свътлой радости проводящая рабочую жизнь, и мы, столь чуждые имъ.... Право, есть на каждомъ шагу въ жизни надъ чёмъ позадуматься, если пъсколько отвлечены себя отъ нея. — Здъсь дождемся мы князя Навла Навлыча, следовательно, проживемъ еще дня два или три, потомъ опять пустимся въ путь, но менъе разпообразный. Завтра начиу заниматься Сводомъ Законовъ, кингъ бездна и мив не будетъ скучно. Видите повздка моя счастлива, и благодаря Бога, надвюсь, что счастіе не оставить меня. Одно меня смущаеть: то, что ми'в долго ждать Вашихъ писемъ, а мив сильно хочется знать, что у Васъ дълается и каково здоровье милой Олиньки. Кисеть ея быль въ безпрестанномъ употреблени въ дорогъ. Что Костя и его диссертація? Это последнее слово такъ и выходить вслёдь за первымь, право, какъ будто спрашиваешь: что Костя и его супруга? Что вечеръ у Васильчиковыхъ? Ужъ, конечно, некому писать ко мив съ такою подробностью, съ какою я пишу. Впрочемъ, я признаюсь, что на бумагъ я и откровените и разговорчивъс, не затрудняюсь въ словахъ, не чувствую безпрестанно смущающаго меня недостатка моего произношенія.

Вторникъ, 12-го января, 1844 года. Кулеватово.

За нъсколько часовъ передъ отъбздомъ пишу Вамъ: мы продолжаемъ дальнъйшій свой путь въ Царицинъ. Вчера не ожиданнымъ образомъ пріфхалъ князь Павелъ Павлычъ, выъхавъ въ субботу по утру, слъдовательно, не проъхавъ и двухъ сутокъ съ половиной, между темъ, какъ мы проехали трое. Нынче, вставъ рано по утру, онъ запялся работой и поручиль мив также ивсколько, чемь я и быль занять до сихъ поръ, а еще предстоитъ укладываніе повозки. Самъ онъ отправляется завтра. Въбхавъ въ Астраханскую губернію, онь начнеть ревизію только со мной одинмъ, поэтому не знаю, скоро ли мы попадемь въ Черный Яръ, отстоящій въ 200 верстахъ отъ границы. Это меня огорчаетъ, потому что срокъ полученія писемъ отъ Васъ отдаляется на неопредъленное время, и я самъ манкирую какую-инбудь почту. — И такъ, я здъсь прожилъ трое сутокъ, мирно и покойно, занимаясь и деломъ служебнымъ и чтеніемъ одной занимательнъйшей, по крайней мъръ для меня, книги, Etudes sur les reformateurs ou socialistes modernes, par Louis Reybaud .-Стало еще цълую недълю или больше не могу я получить отъ Васъ писемъ, а мит такъ хочется знать, что у васъ дълается, что Олинькино положение и здоровье всъхъ Васъ вообще. И эта мысль мий мишаеть во всемь и ни внимательность ни любезность хозяевъ не могли разсвять меня вполив. Впрочемъ, Павелъ Павлычъ своею деятельностью нѣсколько оживиль меня, и я предвижу, что онъ работою не дастъ намъ и духа перевести. Теперь опъ грозитъ насъ перегнать на дорогф, ибо вовсе не прохлаждается, не фстъ и не пьетъ на станціяхъ. Впрочемъ, мы будемъ его ждать въ Царицынъ, гдъ проживемъ дня два или три, чтобы сообразиться, приготовиться и заглянуть еще въ Сводъ. Однако, мив ивтъ времени писать больше, ибо учтивость требуетъ, чтобы я сошель внизь, въ гостиную. Гдв будеть можно, нанишу обстоятельное и покойное письмо. Прощайте, будьте здоровы и безъ опасеній на мой счетъ. Я, слава Богу, здоровъ совершенно.

Черный Ярг. Вторникт 18-го января 1844 года. Вечерт.

Наконець я въ Черномъ Яру и уже приступиль къ дѣлу. Уфъ! Столько надо поразсказать, что позвольте собраться съ духомъ, припомнить всѣ подробности, нбо я хочу въ отчетливости разсказа посоперничать съ Костей, зная по опыту, какъ это будетъ Вамъ пріятно. Не забѣгая впередъ, поведу Васъ съ самаго начала, т. е. отъ Давыдовыхъ. Итакъ

Начинается разсказъ Отъ Ивановыхъ проказъ!

Вамъ уже извъстно, какъ я проводилъ время у Давыдовыхъ. Мы жили у Давыдовыхъ съ пятницы вечера до понедъльника. Въ этотъ день вдругъ прискакалъ князь Гагаринъ, который дядя жен'в Давыдова. Этотъ неутомимый старикъ скачеть, нигде не останавливаясь; мало того, на другой день часу въ пятомъ утра онъ уже занимался делами, часу въ восьмомъ потребоваль меня, задаль мий работу, объявиль, что мы имбемъ отправиться во вторинкъ, а самъ онъ выбдеть въ среду. Я чрезвычайно ему обрадовался, обрадовался и работь и, зная его поспышность, не заставиль его дожидаться, темъ более, что я чувствую, что онъ меня особенно отъ другихъ отличаетъ. Давыдовъ, имфвийй съ нимъ подробный разговоръ о планахъ ревизіи, сказывалъ мнф потомъ, что князь на меня мпого надфется. Я радъ: покрайней мфрф есть побудительная причина усильной работы, желаніе оправдать довфренность, оказываемую миф преимущественно передъ прочими старшими чиновниками. — Вечеромъ во вторникъ мит было что-то очень тяжело на сердит, и я ситшиль уфхать, но передъ самымъ отъфздомъ вдругъ сафлался совершенный переломъ, и я приняль это за хорошій знакъ относительно нашихъ домашнихъ обстоятельствъ. — Софья Андреевна, какъ всякая русская барыня, надълила насъ вдоволь провизіей, хотя и у меня оставалось: два языка, пирогъ, два тетерева и икра: очень дружески простилась со мною, просила бывать у нихъ въ Москвъ, забхать на обратномъ пути, и мы, проживния въ великоленномъ Кулеватовь 4 сутокъ, во вторинкъ, часовъ въ 8 вечера, съли въ

повозку и двинулись по тракту въ Тамбовъ. Надо сказать, что за нѣсколько дней передъ этимъ выпало ужасное количество снѣгу и что Кулеватово отстоитъ отъ Тамбова верстъ съ 50. Иланъ князя былъ, чтобы мы пріфхали въ Царицынъ, приготовили ему квартиру и провели вмъстъ съ нимъ дня два или три въ пріуготовительныхъ занятіяхъ, потомъ вмъстъ же вступили въ предълы Астраханской губерніи. Но путешествіе отъ Давидовыхъ началось неудачно. Ясная погода стала превращаться въ бурную. Въ Горъловъ, первой станціп отъ Давыдова, не найдя почтовыхъ лошадей, наняли мы вольныхъ и, перезябнувъ, желали добхать поскоръй до Тамбова, чтобы тамъ отдохнуть и напиться чаю. Но снъжная погода начинала пріобрътать характеръ мътели, мы фхали плохо и съ трудомъ часовъ въ шесть утра добрались до Тамбова, гдв понали въ какой-то простой трактирчикъ. Какъ ни гадко было, однакожь мы остановились тамъ и напились чаю въ комнать, увъщанной картинами, пре-ставляющими кажется подвиги Телемаха, и портретами царской фамиліи, при звонкихъ треляхъ двухъ или трехъ канареекъ. Это было почью, да какою ночью! при такой погодь, которая заставляеть человька думать только о себь, о средствахъ одъться потеплье. Однакожъ мнъ все таки было и смъшно и весело. Надъвъ шинель и накипувъ шубу, усълся я въ повозку, которую мы закрыли и такимъ образомъ избавились отъ сифговаго съченья. Долго ѣхали мы до Кузминой Гати, гдѣ поспѣшили укрыться въ первой избѣ, вытащили изъ повозки провизію и закусили, не предполагая вовсе, что мы будемъ много обязаны этому завтраку. Тамъ видълъ я мордву, которую называютъ здъсь еще другимъ именемъ и которой повинность состоить въ перевозкъ мачтовыхъ деревьевъ. Виделъ, какъ подсменваются надъ мордвой русскіе, хотя съ осторожностью, ибо, какъ кажется, мордва не больно смирное илемя. Сфли, отправились въ надеждъ пріфхать въ Сампуръ (это было въ полдень въ середу) часамъ къ тремъ. Имщики однако же уговаривали насъ остаться, выждать погоду, но мы ихъ не послушались, а заложили иять лошадей съ форейторомъ, ибо сивгу, сивгу гибель; развъ въ одной Оренбургской встрачается подобное количество. Поахали. Мятель

гуляла въ волю, и мы, не сдёлавъ двухъ верстъ, сбились съ дороги и ръшились воротиться. Только что завидъли Кузьмину Гать, вдругъ погода пріутихла, просвётлёла, и мы опять поворотили въ Сампуръ. Мий еще было сминно, хотя Оболенскій и начиналь безпоконться; человъка мы посадили между собой, и хотя продувало насъ порядкомъ, однако мы терпъли, имъя въ виду прівздъ въ Сампуръ. Вамъ извъстно, что такое буранъ! Ну такъ буранъ, настоящій буранъ, свирыствоваль во всей силь: въ двухъ шагахъ нельзя разглядъть человъка, да и смотръть нельзя, такъ, кажется, и вырветь и забьеть глаза. Мы еще закрылись рогожкой, но каково же было ямщикамъ! Лошади отказывались везти, начинало смеркаться. Оболенскій выскочиль самъ, повель подъ уздцы лошадей, общими криками побуждали мы ихъ идти. но пользы было мало, мы отстали отъ обоза, и такъ какъ, въ проклятой Тамбовской губернии по дорогамъ нътъ ни вершъ, ни въхъ, то скоро сбились съ дороги, а наудачу ъхать было опасно, ною встръчаются буераки, т. е. такіе снъжные сугробы, саженъ до двухъ и трехъ глубины, изъ которыхъ и днемъ не всегда избавляются. Между тъмъ наступиль изтый чась и совершенно смерклось. дълать! Лошади не везутъ, ямщики закоченъли, мы сами иззябли, дороги не знаемъ, ночь, и при всемъ этомъ ужасный, неистовый бурапъ! Послали ямщика верхомъ отыскивать дорогу, сами принались кричать, но ямщикъ скоро вериулся, не найдя ничего, кромф стога сфиа, а крики наши не могли быть услышаны при такомъ вихрф, да и кто сталь бы отвичать и отыскивать насъ! Видь въ Тамбовской губернін нёть ни сенбернардскихь монаховь, ни собакъ! Страшно! Ямщикъ принялся плакать, молиться Богу: «ахъ ты жизнь наша, жизнь, вотъ, умирай здёсь вдругъ!» Мы решили остановиться у стога сена, отпречь лошадей и дожидаться утра. Каково это! Имъть въ перспективъ часовъ 13 или 14 ночи, при такой погодъ, съ еже--ог. игледито! чтунедемые и атменты замерзнуть! Отпрагли лошадей и пустили въ повозку ямщика и форейтора и накрылись рогожкой. Ямщикъ и форейторъ готовились разстаться съ жизнію и отдать душу Богу, но такъ какъ они прозябли болье насъ, то я отдаль имъ шубу, а самъ остался въ одной

извъстной Вамъ шинели, а Оболенскій отдаль имъ шинель, оставшись въ одной чуйкъ. Признаюсь, я никакъ не могъ привыкнуть къ мысли, что дъйствительно можно замерзнуть, хотя благоразуміе заставляли почти не сомнъваться въ этомъ. Могли ли мы надъяться, что выдержимъ предстоявшіе намъ ужасные 14 часовъ ночи! Нътъ, надежда, увъренность въ милость Божію не покидала меня; хотя я вовсе не имфю особеннаго права на эту милость, но чувствую, что нахожусь подъ нею ежеминутно, т. е. это относительно меня собственно. Но тяжело было это испытание и паматны мив эти съ такимъ напряженнымъ терпфијемъ выжданные часы! Такъ какъ ямщики и человъкъ нашъ, совершенно одуръвшіе и обезчувствъвшіе, готовы были заснуть каждый мигь, несмотря на то, что сонъ въ ихъ положеніи в фрини конецъ, то мы съ Оболенскимъ и положили, сменяясь безпрерывно, будить всёхъ и не давать спать. Странно право, какъ правственное чувство торжествуеть надъ физикой человъка. Мы были одъты холодиве, чемъ они, мене привычны къ холоду и сивгу, болве изнъжены и при томъ мы терпъли, бодрствовали всю ночь, поддерживали ихъ мужество, ободряли ихъ и можемъ смёло сказать, что безъ насъ они бы замерзли. Однако вътеръ сильно прохватывалъ насквозь нашу жидкую кибитку, и мы вздумали было поставить ее по вътру. т. е. чтобы вътеръ дулъ только въ спину, а не въ лицо. Но это было напрасно. Лошадей запречь мы были не въ состоянін: нальцы распухли, безъ силы, безъ чувства осязанія, да и лошади-что шагъ, то падали въ сибгъ отъ слабости и изпеможенія, а спфту къ тому же столько, что ходить почти не было возможности. Итакъ, еще больше прозябнувъ, сели мы въ свою маленькую клетку и стали ждать. Проходить чась, другой, въ безпрерывныхъ бужденіяхъ другъ друга, спраниваніяхъ: живъ ли ты, спинь ли и т. п. Но всему долженъ быть конецъ на свътъ. Погода стала утихать, хотя холодъ усилился, и показалась заря. Послышались отдаленные крики обозовъ. Насилу заставили мы уже равнодушнаго ко всему ямщика проснуться, сфсть верхомъ и фхать отыскивать дорогу или деревню. Я боялся, что онъ или упадеть съ лошади и не будеть въ состояніи подняться, или еще больше заплутается, или наконецъ, прівхавъ въ

какую-нибудь избу, броситься къ теплу и забудеть про насъ Сами же мы вышли изъ повозки и стали кричать, но никто не отвъчалъ намъ, а идти пъшкомъ до дороги мы не были въ состоянін. Наконецъ, часу въ восьмомъ утра, при рѣз-комъ и сильномъ холодѣ съ вѣтромъ, хотя безъ бурана. показались лошади и верховые. Долго были мы въ мучительной неизвъстности: избавители ли это наши? И когда мы увидъли, что это они, то удивительно сладкое чувство радости и умиленія овладѣло нами. Бодрые Сампурскіе ямщики привели свъжихъ лошадей и скоро привезли насъ на станцію, отъ которой мы находились верстахъ въ трехъ не больше. Итакъ болъе 20-ти часовъ провели мы не пивши и не твин, при жестокомъ буранъ, заблудившись верстахъ въ трехъ отъ станціи, съ 12 часовъ полудня во Вторникъ 12-го числа до 8 часовъ угра въ Среду 13-го янвяря! Вдучи въ Сампуръ. надъялся я отдохнуть, согръться, даже выспаться, но не тутъ-то было. Домъ станціоннаго смотрителя быль грязенъ. сыръ и холоденъ, и хотя мы подкрѣпили себя виномъ и (извините уже) даже анисовой водкой и поставили самоваръ, но всетаки не было уютнаго и милаго тепла. Не прошло и получаса времени, какъ вдругъ обсыпанный снъгомъ вбъгаетъ курьеръ (фдущій вмёстё съ княземъ въ отдёльной кибиткъ съ Булычевымъ, князевымъ письмоводителемъ или писцомъ, служащимъ у насъ въ Сенатъ) съ словами: «далъ клятвенное женъ объщание не пить водин, да есть ли возможность?!» Черезъ нъсколько минутъ подъбхалъ и князь. Мы вышли къ нему, душевно принимая въ немъ участіе н сожалья, что онъ въ такую погоду долженъ былъ вхать, но князь бодро выскочилъ изъ кибитки и какъ будто ни въ чемъ не бывало! Къ счастію, они не плутали. Положимъ, что у него хорошая шуба Американскихъ медвѣдей, да всетаки въ его лъта такъ легко переносить стужу, усталость и голодъ, удивительно! Итакъ мы всетаки не ускакали виередъ его. Напившись кофею и давъ мит поручение сочинить письмо Перовскому о скверному положении зимнихи дороги въ Россіи, онъ опять пустился въ путь, чѣмъ привелъ въ отчание Булычева, который хотя и втрое его моложе, однако чувствовалъ потребность отдыха. Князь сказалъ мнъ, что будеть ждать насъ, въроятно, въ Сарептъ, которая намъ но

дорогь, верстахъ въ 20-ти за Царицынымъ и въ трехъ отъ предъловъ Астраханской губернін. Онъ ужхаль, а мы остались, потому что повозка наша требовала починки. Но отдыхать было нечего и даже стыдно, послѣ того какъ князь насъ видълъ. Часа три спустя отправились и мы. День былъ холодный, но ясный. Какія скверныя дороги въ Тамбовъ! Вообразите себъ обширную степь, на которой льтомъ еще замътна черная дорожная полоса, но зимою, когда все бъло и путь не обозначается ни верстовыми столбами, ни въхами. то дорога пролагается наудачу, бдуть часто целикомъ или попадають на какой-нибудь хребеть земли, гдъ снъту поменьше, но который въ ширину аршина два или три не больше, такъ что если попадается обозъ, то нътъ даже возможности объезжать его, потому что съ обенхъ сторонъ снёгъ по брюхо лошади. Что еще меня бъсню, такъ это мордва. Вообразите, что они для перевозки бревна мачтоваго, часто вершковъ 14 въ поперечникъ, закладываютъ или закладаютъ, какъ здёсь говорять, лошадей по 18 и больше, по три въ рядъ, протягнвая по объимъ сторонамъ канаты. Сами въ числь 15 и 20 человькъ сидять на бревит или верхомъ и смъются надъ несчастными, принужденными ждать окончанія ихъ длиннаго побада. Везли насъ плохо, и въ Вязовую, прівхали мы часовъ въ 6 вечера. Здісь большой и красивый станціонный домъ, хотя прехолодный. Не спавъ двухъ ночей сряду, уставъ и физически и нравственно, рфинлись мы здёсь выждать ночь, отдохнуть, соснуть, напиться чаю, поужинать и тъмъ болье, что на дворъ быль сильный морозъ, следовательно, какъ мы не укутывайся, а все таки воротники покрыты были бы морозною пылью, носъ плакаль бы, скулы ломили... лучше остаться. Накурявшись вдоволь и разостлавъ шубы, не раздъваясь, легли мы спать и проснулись на другой день рано поутру съ сильною головною болью, которая, впрочемъ скоро прошла. — Свое путешествіе устроили мы такимъ образомъ: поутру гдѣ нибудь закусываемъ и пьемъ чай, котораго Оболенскій истребляетъ невъроятное количество. Погребецъ оказываетъ намъ необъятныя услуги. Потомъ таже самая исторія ввечеру. На каждой станцін, покуда закладығають лошадей, мы выходимъ и закуриваемъ сигары, ибо дорогой курить ивть возмож-

ности, а ввечеру даже зажигаемъ свои свъчки вовремя чан или ужина. Въ теплой избъ скоро забываются всъ непріятности дороги; даже безпрерывная смена лицъ, декорацій п обстоятельствъ веселить и тышитъ. - Часу въ девятомъ вечера въ четвергъ прібхали мы въ Новохоперскъ, гдб остановились у какого-то м'ящанина. Мы распрашивали о вздв въ земляхъ войска Донскаго, и мъщанка, толстая Новохоперка, разсказывала намъ, что прежде возили казаки и возили тихо, потому что каждый казакъ очень важничаетъ и все считаетъ за службу; живетъ гдф на квартирф, говоритъ, что служитъ, караулитъ. Когда же содержание станцій и лошадей отдано было на подрядъ, принятый русскими мѣщанами, то казаки сердились, говоря: «а Русь къ намъ идетъ. Русь къ намъ хочетъ», но темъ не менфе фада теперь скора и покойна. Скоро потомъ явился въ избу и vправляющій соседняго помещичьяго именія, старый голстый. любезный холостякъ, съ краснымъ и полнымъ лицомъ и волосами съ проседью. Онъ мир ноказался типомъ своего класса: шея его была окутана шарфомъ, шинель съ ста-рымъ бархатнымъ воротникомъ надъта въ рукава и подтянута кушакомъ. Онъ полюбезничалъ и съ хозяйкою и съ дочерью хозяйки и съ сыновьями ея, а завидевъ насъ, вступиль въ разговоръ съ нами и сталъ доказывать, что хорошую дойную корову непремённо надо также кормпть овсомъ... Разумъется, я сейчасъ же съ нимъ согласился. воображая себъ въ немъ нашего Ивана Семеныча. Расплатившись съ хозяйкой, мы двинулись въ путь черезъ земли войска Донскаго. Къ сожалънію, Михайловскую станицу, гдъ тогда была обширная ярмарка, мы проъхали ночью; къ тому же всв почтовые дворы построены вдалекв отъ селеній, такъ что мы и не видали казацкаго быта. Но какъ хороши ихъ станицы! Это родъ города, гдв живутъ и власти, построенный изъ чудесныхъ домиковъ или большею частію изъ необыкновенно красивыхъ мазанокъ. Все смотритъ весело и чисто. Дороги содержатся въ исправности, вездъ плетеныя башенки, чтобы не заплутаться, везуть славно. Прівдешь на станцію, входишь въ чистую тенлую мазанку, не то, что въ русскую избу, гдв вмвств валяются двти, свиньи и телята. Но всюду общирная степь, и нередко

ътешь версть 25. не встрачая на вола, на двора, на деревна. Казаченъ в почти не визавь, а назани попацались съ видомъ довольно воянственнымъ, съ дольной и въ усахъ. Взта черезъ земля Донскаго войска показалась мнь особенно прізтною и легкою, я зоображаль себь все это льтомы, особенно въ нькогорыхъ мьстахъ, гль неровности земля или степь прообзывающія рібих открывали воскитительные вилы. Первую новь мет было такъ легко и прі-STHO, TTO S INTE HE CHAIR BOW HOTS I HE TYPOTEORALE сильнаго холога, хота краснорбанвая слева безпреставно навертивалась на кончикъ носа. Впереля меб предстояло углать Сарепту, чего меб чотблось съ самаго дътства. можеть быть, потому, это я помозаней морь разы 15 переволиль изъ книги практических упражненій на французскій и въмений языки описаніе Саренны Измайлоза изв его путешествія въ полученную Россію - Хота матели не случалось болье, во, несмотра на то, что мы безпрестанно полвигались на югъ, погода была ясная и необыкновенно холоция. «Буцетъ колоци», сказала изнъ разъ отна баба на станція, посмотом, какім у солнышка красныя уши».-Съ Арганинской станціи порога стільнась дучине, ибо сніту меньше лежало, а гіб земля позыптилбе, тамъ выналывалась голая земля. — Везіблять мы на спращизали про княза. VSHABALA MS. 400 OBS OREDEIANS HACS CTRANA. A BESIS слышали полемли ему: вакь гакой большой баринь фатить mpocto, co setuz pascosabzeaera z meiro inera na solori Лаже на отвой станци отва налениям папачанным гозочка. YXBATACS 32 MARIE MATEDZ. MOMAA TOMOSY Z 18DEA 30 DTY maneus, obsasana enne. Tro menis es een dancosadabans e ных ей сризениятемъ — Нимения, розно черень име сутовъ, помнео вечеромъ, прібхали мя въ Парилявъ, пумал вайта тама книза. Вообраните више унивнене котин намъ сказаля, что онь разлумаль и не тольно въ Илридынай но 112- 25 Capents de octubilitation de modáthis moday es Hepaud Hos. Bors ress au' liurs a aims coururs, ae ocruвазивзавта! Въ Нарминат. го призима с Тамиринеза по-Raillia ero sasasiá roesoi. A corollettiá tratalata verile-Mars ceda o zoitars wersa, wordown distribe oranieths ors ceda ses and moveder Humin introducts as Handawas.

въ то время, когда мы пили чай, разсказываль намъмного любопытнаго про Астрахань, гдъ онъ живаль. «У насъ въ народь называють этоть городь Разбалий-городь, а губернію народною, потому что датома изо всаха губерній собяраются люди на промысель. Кто разъ отправился въ Астрахань, тотъ весь перепначивается, забываетъ все домовое и вступаеть въ артель, состоящую изъ 50, 100 и болбе человъкъ. У артели все общее; подступая къ городу, она вывъшиваетъ свои значки, и купечество спъшитъ отворить имъ ворота; — свой языкъ, свои пъсни и прибаутки. Семейство для таковаго исчезаеть, и онъ дълается необыкновенно общителенъ, сейчасъ знакомится со всфин незнакомыми и, добывая много денегь, все растрачиваеть въ гульбъ. Изъ нихъ самые смпрные -- бурлаки, потому что съ судами возвращаются вверхъ по Волгъ домой; вольнъе и дерзче — бирюки, которые ходять въ море, но не далеко. Когда же бирюкъ весь прогуляется, а домой возвратиться не съ чемъ, — нанимается онъ на купеческія судна, отправляющіяся далеко въ море, въ Персію и Хиву, получаеть рублей 300 впередъ и живеть на корабль въ неограниченномъ повиновении у хозянна, среди сброда такихъ же отчаянныхъ Русскихъ, Калмыковъ, Каргизовъ, Грузинъ, Армянъ, Индейцевъ и забываетъ и посты и обряды. Возвращается въ Астрахань, озолоченный прибылью, и вновь гуляеть до безденежья и вновь попадается подъ нго жаднаго купца. Множество народа, смъсь, пестрота, сборъ людей всъхъ губерній, почти всъхъ націй, разгуль, обиліе водь, такова картипа Астрахани и береговъ приморскихъ этого края. «Много разсказывалъ мнъ Царицинскій мужикъ, много любопытнаго и умнаго; я слушалъ его съ большимъ вниманіемъ и далъ ему за это полтора рубля, чёмъ онъ былъ доволенъ до изумленія. — Изъ Царицына Ехали мы до Татьянинской почти по землё: такъ мало здёсь снёгу на высокихъ и крутыхъ берегахъ Волги, которая и зимой представляетъ чудную картину. Намъ предлагали добхать по льду, но такъ какъ это опасно да и строго запрещено, то мы отказались. Рано поутру ѣхали мы черезъ Саренту и рѣшились остановиться въ гостиеницѣ, содержимой на счетъ цѣлаго братства. Какая прелесть! Какая чистота, предупредительность! Насъ встрътила дъвочка лътъ 14, очень некраспвой наружности, заговорившая съ нами вовсе не Лифляндскимъ наръчіемъ. Въ одну минуту затопилась для насъ печь и поданъ отличный кофе съ густыми сливками и сдобнымъ хлѣбомъ. Улицы чисты необыкновенно, передъ каждымъ домикомъ рядъ инрамидальныхъ тополей; архитектура совершенно особенная. Видель я почтенныхъ Сарептскихъ мужей, съ длинными нѣмецкими трубками. Русскіе очень любятъ этихъ добрыхъ Гернгуттеровъ, уважаютъ ихъ, удивляются ихъ искусству и терпънію, но однако ничего не перенимаютъ. Необыкновенно странное впечатление производитъ на васъ эта нъмецкая добродушная республика въ глуши Россін! Къ сожальнію, мы спышели и, напившись кофе, пофхали и скоро вступили въ предфлы Астраханской губерніп. — Въ Татьянинской узнали мы, что исправникъ ждалъ на станцін князя въ продолженіе четырехъ недёль, тамъ и разгавливался после Филипповокъ, тамъ встретилъ и Новый годъ, но не умълъ встрътить князя, ибо спалъ въ это время. Можете представить себъ его отчаяние. Впрочемъ, онъ ожидаль, что князь прібдеть съ громомь и трескомь, въ каретъ. Князь немедленно продолжалъ свой путь, дорогой зафзжаль въ Волостныя Правлевія не ревизовать, а такъ, посмотръть, объявиль старикамъ, что будеть отъ обиженныхъ принимать просьбы на простой бумагь въ Черномъ Яру. Еще нъсколько словъ про него. Онъ то, что Французы называють: un homme parfaitement bien èlevé, т. е. викогда не позволить себь ни одного грубаго, дерзкаго, русскаго слова, ни съ къмъ, даже съ курьеромъ, всегда учтивъ и простъ между тъмъ въ обращении. А чиновники здъшние ожидали противнаго и готовились слышать ругательства, на которыя, говорять, Курута не скупился въ Тамбовф. Это обращение князя, какъ ревизора, делаетъ то, что и канцелярія его вся, не исключая и тъхъ, которые по натуръ своей склонны къ противному, деликатна и учтива. - Профхавъ версть съ полтораста безграничными степями, но по прекрасной дорогь, ибо снъгу ни слишкомъ много, ни слишкомъ мало и вездъ стоятъ ичтеводительные столбы, прибыли мы часу въ девятомъ вечера въ Черный Яръ, гдф ва почтовомъ дворѣ дожидался насъ солдать, чтобы отвести насъ

на назначеничю намъ квартиру. Мы немедленно, въ дорожномъ костюм отправились къ князю, который принялъ насъ сь обычной учтивостью и любезностью, потолковаль о дёль. и скоро отпустиль насъ домой. Воротившись на квартиру. приступили мы къ питію чая, какъ вдругъ мальчикъ приносить мнв ваши письма, полученныя наканунь, т. е. 16-го января: мы прівхали 17-го, въ понедвльникъ вечеромъ. — Какъ обрадовался я вашимъ письмамъ, какъ благодаренъ я встмъ написавшимъ и какъ во многомъ успокоенъ. Теперь пойдетъ все хорошо, я увъренъ, самъ не знаю, почему, и спокойнъе и довольнъе. Что же собственно до меня касается, то, сдёлайте милость, не тревожьтесь: мий прекрасно во встхъ отношеніяхъ, я чувствую какое-то внутреннее освтженіе, все меня интересуеть и забавляеть, и я быль бы вполнъ веселъ, если бы каждый день могъ знать, что у васъ дълается. - Вообразите меня въ скромномъ домпкъ мъщанина Голощанова. Намъ отведены двъ комнаты. Одна изъ нихъ украшена двумя огромными, старыми, маслянными красками писанными портретами, представляющими какого-то красавца, кажется, Персидскаго Шаха и Султаншу. Живопись забавно оригинальная! Другія картинки большею частію лубочныя, изображающія мученія ада, Еву и змія, грфхопаденіе и т. п. Въ углу пять или шесть образовъ въ старинныхъ окладахъ, въ противуположномъ — изразцовая, украшенная голубыми узорами печь. Комнаты темненькія и пизенькія. съ неопредъленными обоями, съ панелями и старинными веркалами. Вездф стоятъ наши вещи, все въ лирическомъ безпорядкъ, а въ другой комнатъ на полу, на шубахъ устроены намъ постели. Хозяева наши помфщаются въ другой половинъ.

Разъ 50 въ день помянень Гоголя. - Можно бы еще написать, но рука устала, да и оставлю матерін на следующія письма. А, кажется, письмо довольно обширно п подробно: чуть ли я не одержаль верхъ надъ Константиномъ. Върно, письмо это будетъ читано милой Олинькъ въ три пріема, по листамъ, съ утреннимъ, объденнымъ и вечернимъ мороженымъ. Прощайте, будьте здоровы и не безпокойтесь обо миж.

Черный Яръ, суббота, 22-го января 1844 года.

Опять пишу я къ Вамъ изъ Чернаго Яра, но я думаю, что письмо это будетъ послъднее изъ этого скучнаго города. Обращаюсь опять къ разсказу всего педосказаннаго и описанію нашего житья-бытья. Черный Яръ-собраніе низенькихъ и маленькихъ мъщанскихъ домиковъ, раздъленное на улицы, имфетъ двъ церкви, каменный домъ Присутственныхъ мфсть и ни одной лавчонки! Нфтъ возможности чтолибо купать или достать. Мы попали на квартиру къ одному бъдному мъщанину и, хотя объявили, что готовы платить за удобства и хорошій столь щедрою рукою, но, несмотря на то, должны питаться очень дурно и невкусно приготовленною пищею. Объдъ нашъ состоитъ обыкновенно изъ щей. оставляющихъ послъ себя самыя непріятныя воспоминанія. пирога, котораго и половина не събдается нами, и какогонибудь жаркого, напримфръ худо-общипаннаго гуся и вялой говядины. Нынче только нашло на меня вдохновеніе, и я приказалъ изготовить полъ-барана съ кашей, и хозяйка наша довольно успъшно выполнила это поручение. Оболенский по крайней мфрф пьетъ чай раза четыре въ день, я думаю, чашекъ до 20-ти; я самъ пью больше обыкновеннаго, но единственно по необходимости. Впрочемъ, мы здъсь временно и на бивакахъ, и я только забавляюсь этими непріятностями. Другіе наши товарищи и самъ князь Гагаринъ. стоять на квартирахъ кулдовъ богатыхъ, занимающихся рыбною ловлею и выписывающихъ все нужное изъ Москвы или изъ Астрахани. Икру выделывають сами, и икра такая (в отвѣдывалъ ее, завтракавши разъ у князя), что невольно вспомнишь Гульковскаго. Мы ходили на берегъ Волги, въ какой-нибудь полуверсть отсюда. Городъ прежде стоялъ на берегу, на самомъ Яру. Дъйствительно, настоящій Яръ: берегъ такъ крутъ, что страшно стоять на немъ, вышины онъ саженей 15, коли не больше. Но такъ какъ вода все подмывала его и земля начала обваливаться, то это мъсто п оставлено, и уже три улицы снесены. За то видъ отсюда чудесный, даже и зимою, а льтомъ, льтомъ-то!.. Городъ необыкновенно пфвучій. Мы здісь 5 сутокъ и намъ прожуж-

жали уши безпрерывными, неумолкавшими ни разу пъснями. Всь забсь спышать жениться до поста, и каждый день свадьбы по четыре. А свадьбы эти празднуются следующимъ образомъ. Вмъсто визитовъ, молодая, въ сопровождении десяти бабъ или больше, катается въ однихъ саняхъ по городу съ пъснями. Люблю я хоръ мужскихъ голосовъ, но отъ женскаго визжанья—упаси Боже! Это катанье продол-жается цёлый день и до глубокой ночи. Я какъ-то встрътиль разь эти првучія сани. Они остановились, и какая. то неистовая баба, покрытая рогожкой, съ растрепанными волосами, начала съ крикомъ и кривляньями плясать въ саняхъ. Бабы вторили ей съ какими-то движеніями рукъ, а по сторонамъ два мальчика играли на гудкъ и балалайкъ. А нынче я встрътилъ сани, въ которыхъ этп любезныя особы женскаго пола сидъли съ вънками изъ цвътовъ на головахъ или, лучше сказать, на платкахъ, которыми повязаны головы. Можете вообразить, какъ это мило и пристало къ лицамь русскихъ бабъ, изъ которыхъ передъ всякой наша Надежда (что въ отставкъ) просто красавица! Хотълъ я узнать, какія эти пфени, узнать поближе правы и обычан, но жители какъ-то дики, и, кромъ подобныхъ саней, почти никого не встръчаешъ на улицъ. А если кто и встръчается, такъ върно съ просьбой и жалобой. Впрочемъ, много значить и то, что всъхъ насъ знаютъ, что мы лица оффиціальныя. Поэтому и въ словахъ и въ разговорахъ надо здъсь безирестанно остерегаться, и я увъренъ, что каждое наше чиханье извъстно всему городу. - Въздъшнемъ Земскомъ Судъ нашли ны такое наивное невъжество законовъ и служебнаго порядка, что члены «онаго» не только не умъли приготовиться къ прибытію ревизора, но даже и въ оправданіе свое приводять то, чего не скажеть и последній писець въ Сенать. Видно они воображали, что земскій судъ такое мѣсто, которому самъ Богъ покровительствуетъ, а городокъ ихъ такой городокъ, отъ котораго хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь. Удивительно право, какъ люди могутъ жить покойно и счастливо въ такой глуши, безо всякихъ интересовъ или съ такими мелкими интересами, въ такой грязной жизни, что жалко, просто жалко. И по крайней мъръ 7/, человъчества плещутся въ такой животной жизни!

Нъть ужь я въ увздномъ городъ на жить, ни служить никогда не намъремъ. Въ середу вечеромъ прівхали: Строевъ, Розановъ, Ясневъ и Думоровскій. Послѣдніе трое на другой же день отправлены Княземъ въ Енотаевскъ для начатія ревизіи. Строевъ, заходившій въ Тамбовѣ къ Сахацкому, привезъ мнѣ Ваше письмо отъ Сентилера; хотя оно и раньше писано полученнаго мною здёсь, но все-таки мнъ было пріписано полученнаго мною здёсь, но все-таки мнё было при-ятно получить его. Вся почти здёшняя ревизія произведена совокупными трудами Павленки и моей персоны, ибо прочія лица такъ, ничего... Въ Четвергъ, поздно вечеромъ присы-лаетъ за мною Князь и даетъ порученіе на другой день съёз-дить въ Старицкое Волостное Правленіе, верстахъ въ 20-ти отъ Астрахани, обревизовать его и всё тамошнія сельскія учрежденія, а вечеромъ быть у него съ докладомъ. Я и отправился въ Пятницу, и разумфется съ Оболенскимъ, выполнилъ это поручение довольно успфино и успфлъ воротиться засвфтло. Вчера вечеромъ пили мы всф чай у Князя, который разсыпался любезностью, остроуміемъ, шутками и хотьль, чтобъ я вхаль поскорье къ нему въ Астрахань (онъ нынче отправился изъ Чернаго Яра съ Строевымъ ранежонько поутру), но Павленко просиль меня оставить съ нимъ для окончанія здѣшней ревизів, и Князь согласился оставить меня (разумѣется, и Оболенскаго) до Середы. А надо признаться, что жизнь въ Черномъ Яру довольно скучна. Поутру, т. е. отъ 9-ти до 3-хъ, гдѣ нибудь за несносной работой въ присутственномъ мѣстѣ, тамъ обѣдаешь—и рѣши тельно нечего дѣлать. Къ несчастію, со мною ни одной кни-ги! Ну и бесѣдуешь съ Нѣмченко и Павленко, который, впрочемъ, очень умный Малороссіянинъ.—Не думайте однакоже поэтому, что я недоволенъ своею поъздкой. Иътъ, а почти доволенъ всякимъ новымъ случаемъ въ жизни, всякимъ новымъ положеніемъ, всёмъ, что раскрываетъ мнё жизнь и мене самого. Такъ и теперь. Я радъ даже и тому, что нахожусь въ такомъ положеніи и съ такими людьми, что не съ кѣмъ перемолвить слова о чемъ-либо, не касаю-щемся службы. Впрочемъ, я люблю бывать въ такомъ стѣсненномъ положенін, проходить сквозь такую школу. Сосредоточиваясь внутрь себя, пріобратаень притомъ уманье ла-

изъ глуби себя и лучше познаешь ихъ, часто, кажется, вилишь ихъ насквозь, прозръваемь сприление и послъдовательность движеній въ чужой натурь. Впрочемъ, изо всьхъ членовъ свиты Сенатора я всетаки чувствую себя привольнье съ Оболенскимъ, хотя есть люди и умиве его. Я всетаки чувствую себя съ нимъ равнымъ, потому что онъ человъкъ и благовоспитанный и хорошаго тона. О честности его смѣшно и говорить, такъ же, какъ и о моей. Поэтому я жду съ нетерпъніемъ прівзда Бюлера и Блока; намъ будетъ отраднъе вмъсть, хотя мы на лучшей ногъ и съ прочими. -Поввъ вчерашняго бараньяго бока и кани, смъщанной съ зернистой икрой, наконецъ добытой въ маломъ количествъ нами (это смашение очень вкусно, соватую попробовать), выкуривъ сигару, отправился я съ Павленкой въ Магистратъ. гат мы оставались часу до 6-го. Начало вечера проведи мы съ Оболенскимъ у Павленка же, гдф безбородые племяннички бородатаго хозяина угощали насъ плохимъ концертомъ на плохой скрипкъ. Должно быть, франты оба, особенно скрипачъ, потому что у него къ панталонамъ какимъ то образомъ пришиты штрипки. Штрипки! Этого нфтъ ни у кого въ городъ, у всъхъ панталоны или въ сапогахъ или болтаются просто около саногъ, а у него штринки. Я понималь вполнв его достоинство, но напившись чаю, поспвшилъ уйти, чтобъ докончить письмо къ Вамъ. -- А радъ я. что я не старшій чиновникъ. Не лежить на миф обязапность открывать злочнотребленія непріятными средствами, не приносять ко мив глупыхь, кляузныхь просьбъ, неразборчиво писанныхъ и длинныхъ. Ужъ таковъ русскій народъ! Какъ узнали, что можно подавать просьбу, принимають, да на простой бумагь, — всякій, не въ чью пользу рвшено дело, идетъ жаловаться. Особливо неграмотные крестьяне, которые наймуть какого-пибудь пьяницу, отставнаго писаря написать имъ просьбу и отправляются съ пею. а когда спросишь, въ чемъ дело, на что жалуетесь, такъ нельзя добиться инаго отвъта, какъ: мы люди глупые, тамъ должно быть написано. Не приходять ко мнв и ябедники и чиновники, отъ которыхъ разить виномъ, съ жалобою, что ихъ обидъли другіе чиновники, сказавъ, что они употребляють горячіе напитки.. И туть пойдуть слова: честь, благо.

родство; добродѣтель! Вспомнишь Гоголя и посмѣешься. Но что хорошо въ мірѣ искусства — часто отвратительно въ жизни. Даже грустно! Сколько въ тебѣ дряни и гнилья, Россія!

### Астрахань 29-го Января 1844 года. Суббота.

Прежде всего начинаю тъмъ, что я не только удивляюсь, но и очень безпокоюсь, не получая отъ Васъ писемъ. Я получиль отъ Васъ только одно письмо въ Черпомъ Яру; въ Енатаевскъ заходилъ на почту-ничего получено не было; пришла почта и отъ 16-го января - опять нътъ ничего! Странно, очень странно! А я бы заслуживаль въ отвъть писемъ длинныхъ, потому, что до сихъ поръ почти каждое письмо мое было двухъ-листовое. Вирочемъ, это будетъ покороче, ибо я въ хлопотахъ послъ прівзда не зналъ, что почта отходить нынче. Итакъ, продолжаю свой разсказъ. Въ Черномъ Яру послъ князя прожили мы дня три. Наканунъ нашего отъфзда сидели мы дома съ Оболенскимъ, пили чай и скучали. Я желаль хоть какого-небудь произшествія... Вдругь раздается ужасный крикъ со всъхъ сторонъ: пожаръ, горимъ! Забили въ набать, толиы народа, кто съ чемъ попало, побежали по улицамъ, бабы визматъ и плачутъ, постигая въ полной мъръ всю опасность пожара въ такомъ гниломъ деревянномъ городишкъ и при сильнъйшемъ вътръ. Мы въ одну минуту были на мъстъ пожара. Горълъ сънной сарай, и если бы не самоотвержение и не дерзость казаковъ и нѣкоторыхъ жителей города, то Черному Яру пришлось бы плохо, потому что трубы здёшней пожарной команды не въ состояніи действовать, а полицейскіе служители были почти все пьяны. Однако пожаръ кончился черезъ полтора часа, никакихъ несчастныхъ случаевъ не воспоследовало, только одинъ казакъ сломилъ себф ногу, упавши съ крыши. Во вторникъ продолжали мы свою работу и вечеромъ, простившись съ портретами Персидскаго Шаха и Султании и расплатившись великодунно съ хозянномъ, отправились часовъ въ десять. Передъ отъфздомъ зашли проститься къ Павленко. хозяннъ котораго, купецъ Бровкинъ, отпустилъ насъ не прежде, какъ заставивъ състь, помолиться Богу, выпить бокаль донскаго и почтить его, Бровкина, или его бороду троекратнымъ цълованіемъ. Пофхали. Въ встръчу намъ дулъ сильный и холодный вътеръ, называемый по здъшнему моряна, т. е. съ моря, что было не очень пріятно. На послъдней станціи до Енотаевска, именно на Копановской станиць, узнали мы, что далье вхать саннымъ путемъ невозможно, и мы было ръшились бросить повозку и ъхать на двухъ телегахъ, какъ вдругъ является казакъ: «полковникъ Понцовъ проситъ къ себъ откушать чаю». Мы было отказываться, но должны были согласиться на настоятельныя требованія. Ібло въ томъ, что на этой станиць живеть казачій полковникъ Донцовъ, старикъ лътъ 66-ти, хлъбосолъ, не пропускающій почти ни одного профажаго безъ зова, купца или дворянина, все равно, такъ что на станціп даже лошадей трудно получить не побывавшему у полковника. Намъ и прежде говорили про него, и мы знали, что князь думаль также проблать мимо, но Донцовъ самъ явился на станцію, и такъ какъ въ принятів его прилашенія нѣтъ ничего неблаговиднаго, ибо онъ даже и не подлежить нашей ревизін, то князь не захотёль обидёть старика и отобъдалъ у него. Мы пошли къ Донцову и нашли въ немъ стараго, радушнаго казака, много служившаго и совершившаго много походовъ. Онъ заставиль насъ выпить у него по два стакана кофе, по два стакана чаю и отзавтракать. Мы его вполнъ вознаградили за это, давъ ему поводъ поговорить про Ермолова, при которомъ онъ служиль и котораго просто боготворить. Показываль онъ намъ и письмо Ермолова къ нему, написанное года два тому назадъ по какому-то случаю. Старикъ не можетъ читать его безъ слезъ. Хоть ему и 66 лёть, но нельзя дать на видь и 50-ти, такъ онъ бодръ и свъжъ; въ этой станицъ онъ родился и въ этой станицѣ привелось ему быть полковникомъ и доживать свой въкъ. Узнавъ, что мы хотимъ отправляться на телегахъ, онъ предложилъ намъ бричку, которая была оставлена у него однимъ профажимъ изъ Астрахани, съ темъ, чтобы она съ оказіей была отослана обратно. Мы приняли его предложение, нагрузили бричку и повхали, распростившись съ нимъ дружески. Въ Енотаевскъ первымъ моимъ движеніемъ было пойти на почту: не найдя Вашихъ писемъ, по

приказавъ, чтобъ имъющія быть, немедленно присылались въ Астрахань, зашелъ я къ Розонову. Розановъ производитъ свою ревизію тихо, но аккуратно. У него теперь есть предписаніе князя о задержаніи Бюлера и Блока при себъ для совмфстной работы. Это будеть служить наказаціемь симъ господамъ за медленность прибытія, потому что въ Енотаевскъ жить не очень весело. За Енотаевскомъ пошли степи уже песчаныя, снъгу ни порошинки, но такъ какъ почва довольно волнистая, то виды очень хороши, особенно мъстами, гд'в есть кустики или деревца. Мы бхали почти по берегу Волги. Мит было какъ-то жалко за Волгу, что скоро она должна утратить свою самобытность, истощиться въ рукавахъ и безчисленныхъ устьяхъ и умереть въ морф. Наконецъ, на другой день, т. е. въ четвергъ, часу въ 11-мъ утра, послѣ безпокойной дороги (бричка хоть и покойнѣе телеги, но не далеко ушла отъ нея и вдесятеро безпокойнъе тарантаса и зимней повозки), подъъхали мы подъ самую Астрахань, т. е. къ тому мъсту, гдъ мы должны были переправляться черезъ Волгу, ибо Астрахань стоить на другомъ берегу, разстилаясь обширно и красиво. Такъ какъ ъхать въ бричкъ по льду, довольно тонкому, опасно, да и запрещено, то мы перешли ее пѣшкомъ, а бричку везла одна лошадь. Намъ сказывали тутъ, что князь переправился въ саняхъ, а карету его тащили калмыки. Переправившись такимъ образомъ, добхали мы на своей бричкъ до дому Сапожникова, гдф встрфтиль насъ князь и самь указаль намь наши комнаты, которыми мы очень довольны. Въ этомъ остальные господа будуть жить въ отдёльномъ домі, напротивъ насъ. Домъ большой, прекрасный и богатый, но самого хозянна натъ, ибо онъ не живетъ болъе въ Астрахани. Некогда мий теперь описывать Вамъ ни самого города, ни подробностей нашего помъщенія и препровожденія временнэто будеть содержаніемь следующаго письма; скажу только, что помъщены мы прекрасно, но дни проходять какъ-то глупо, ибо работа не вполнъ опредълилась, и время проходить незаметно, въ хлопотахъ, чего я нелюблю. Надеюсь, что все это устроится и будутъ опредвленные свободные часы, которые можно будеть посвятить себъ. Впрочемь, о

свободномъ времени какъ то совѣстно думать, когда Гагаринъ до четырехъ часовъ утра работаетъ неутомимо и одинъ больше дѣлаетъ, чѣмъ мы всѣ въ совокупности.

### 1-10 Февраля 1844 года. Астрахань. Вторникъ.

Наконецъ, вчера получилъ я Ваши письма отъ 18-го Января! Слава Богу: они доставили мив большое утвшение, ибо я до тёхъ поръ две почты сряду не получаль писемъ. Прежде всего поздравляю Васъ съ окончаніемъ Костиной диссертацін и со днемъ рожденія Вфры. Теперь я буду продолжать свой разсказъ. Изъ послъдняго письма моего Вы еще не могли получить настоящаго понятія объ Астрахани, -- постараюсь въ этомъ представить Вамъ полную картину Астрахани и нашего житья. - Подъвзжая къ Астрахани по берегу Волги, вы живо чувствуете, что вы далеко отъ Россіи. Кругомъ тянутся татарскія деревни и торчать острыя и узкія крыши или шпицы мечетей. Лфсу нфтъ, но почти около каждаго домика пирамидальные тополи, ращению которыхъ здъшняя почва благопріятна. Р'єдко понадется русская телега съ русскимъ мужикомъ, но всюду встръчаются двухколесныя тележки съ Калмыками, Татарами, Киргизами, Грузинами, Армянами, Персіанами. Эти деревни сопровождають Вашъ путь вилоть до мфета перевоза, гдф тонкій, не силошной ледь, по которому и въ Ливаръ проходить опасно, свидътельствуеть объ умфренности зимы. Въ самомъ дель, здесь въ Январъ такая же почти температура, какъ у насъ въ Апрѣлѣ.—Я подвель вась къ самой Астрахани, теперь вступимъ въ нее. Астрахань совсъмъ не похожа на прочіе губернскіе города: она больше ихъ и имфетъ свой самобытный характеръ. Почти опоясанная водою - Волгою и Кутумомъ, она представляется издали на некоторой возвышенностипестрою, разнообразною массою домовъ, церквей, киркъ, мечетей, освиенною цвлымъ лвсомъ мачтъ. Словомъ, Астрахапь наружностью своею произвела на меня пріятное впечатльніе. Правда, улицы не мощены, не ровны, много сломанныхъ заборовъ, пустырей, грязи и спохойно прогуливающейся скотины, но много прекрасных каменных зданій, старин-

ныхъ, оригинальной архитектуры церквей и къ довершенію всего портреть, хоть не совсемь схожій, Кремля. Зафшній Кремль, построенный даремъ Оедоромъ Іоанновичемъ, чрезвычайно ветхъ и старъ. Стъны маленькія, цвъта глины, но расположены на подобіе Московскаго. Обширный базаръ и всюду зданія, вифіцающія въ себф лавки, большой Индфйскій дворъ, обращенный, кажется, подъ какое то присутственное мфсто, свидфтельствують о прежнемъ процефтаніи Астраханской торговли. Теперь многое пусто, и на базарѣ нътъ шума и говора, не видно живой дъятельности. - Домъ коммерціи совътника и почетнаго гражданина Сапожникова, гдф живемъ мы, расположенъ очень удобно и стоить за мостомъ почти на берегу Кутума. Сапожниковъ — одинъ изъ богат в ших в капиталистовъ-рыбопромышленниковъ, благотворитель Астрахани, учредитель многихъ полезныхъ заведеній, не живеть болье здысь, но всетаки снимаеть постоянно острова въ устыяхъ Волги и другія воды, которыми заведывають его прикащики. Надо быть здёсь, чтобы судить о здёшней рыбопромышленности: это цълая система, имъющая совершенно свою жизнь, свой языкъ, обычан, обряды и суевърія! На островахъ, снимаемыхъ Сапожниковымъ, живетъ до 400 рыболововъ, поселенныхъ тамъ имъ же. Ловъ производится даже зимою, и во время недавно бывшей здесь бури оторвало огромную льдину съ 28-ю людьми, но, къ счастю, опять прибило къ берегу. Я заказалъ здъшнему управителю 20 ф. пкры паюсной, и опъ нынче напишеть, чтобы немедленно поймали осетровъ и сдёлали икру: возчиковъ имфютъ онп много, и икра эта можеть быть у васъ дней черезъ 40; можеть быть, она уже и попортится дорогой, по все-таки будеть свъжая икра, родившаяся только 6 недъль тому назадъ. - Мы живемъ вверху; у насъ большая компата, передняя и особенный входъ. По ствиамъ развѣшаны картины единственной моему понятію доступной школы-Фламандской, и прибито вдоль ствны горизонтально длинное, узкое зеркало въ золотой рам'в. Изъ оконъ видъ чудесный. Съ одной стороны Волга со множествомъ судовъ (теперь закованныхъ льдомъ), съ другой городъ, а вдали степи. У пасъ даже свой балконъ, и комнаты такъ хорошо отдълены, что можно курить и пать. Внизу намъ не было бы такого удобства,

потому что комнаты князя близко, а онъ терпъть не можетъ табаку. Внизу, въ большой комнатъ помъщается канцелярія, отдёльныя комнаты для Строева, Булычева и Дум-бровскаго, который теперь съ Розановымъ въ Енотаевскё. Тамъ зала и комнаты князя. Кругомъ галлерен и балконы, есть садъ съ оранжереей и баней, которою я уже воспользовался. — Въ день нашего прівзда получили мы двоекратныя приглашенія отъ губернатора фхать въ Собраніе. Думаютъ доставить этимъ удовольствіе молодымъ людямъ, но въ отпошения меня совершенно ошибаются. Мы слишкомъ въ этотъ день устали отъ дороги и не порхати. Князь посылаль меня и Оболенскаго сделать визить губернаторить. да я отказался, по Оболенскій пофхаль. На другой день губернаторъ быль у князя, который меня ему и представиль. Князь объявиль ему заранве, чтобы онъ не приглашаль его ни на объды, ни на балы, и что опъ, будучи очень занять, не можеть делать къ нимь въ домъ и жене его частыхъ посфщеній. Конечно, видаясь съ нимъ, князь любезенъ, какъ свътскій человікь, но качество ревизора, долгь службывсе заставляетъ его поступать такъ, чтобъ не могло родиться у него пристрастія, ни даже у другихъ подозрѣнія въ пристрастін. Мы, конечно, должны соображаться съ его действіями и избъгать всякихъ особенныхъ знакомствъ съ жителями, хотя, вирочемъ, учтивость требуетъ и обязываеть насъ дълать иногда визиты губернатору и женъ его. Впрочемъ, разъезжать было бы некогда. Асграхань, кроме учрежденій, общихъ всёмъ губернскимъ городамъ, имфетъ своихъ особенныхъ 19, всего 39! Прошу покорно разобрать каждое мъсто, разсмотръть всь дъла и дъйствія за три года; раз-рышать просьбы, да еще обследовать многіс вопросы правительственные! Однако князь таки нашелъ средство послать меня къ губернатору. Именно, онъ приказалъ миъ отвезти ему бумаги отъ его именисъ благодарностью. Тимирязевъ принялъ меня очень любезно и представилъ женъ. Жена его очень высока, худощава, хотя стройна и носить на себь сльды давнишней красоты (ей теперь льть подъ 40). Она очень умная и ловкая женщина.

Мы, какъ нарочно, попали на масляницу, слѣдовательно, недѣлю увеселеній. Намъ здѣсь готовали много празднествъ, но князь не намфренъ принимать ихъ, однако посылаетъ насъ завтра въ благородное Собраніе и въ пятницу на déjeuner dansant. Интересно было бы посмотръть Астраханскую публику, но я не повду. Следовательно, Оболенскому придется отпласывать за всёхъ. Несчастныя мечтавшія съ восторгомъ о прівздв одиннадцати молодыхъ людей! Жалко, что нътъ Бюллера: онъ бы по крайней мфрф быль намь въ этомъ отношеніи очень полезенъ. Итакъ, если князь не живеть съ пышностію и блескомъ Сенатора, старшаго въ губернін чиновника, такъ по крайней мфрф пребывание его внушаеть страхъ и уважение. Въ пятницу и субботу Тимирязевъ, какъ начальникъ губерній и хозяйнъ, показывалъ князю всф здфшнія учрежденія: князь съ Тимирязевымъ въ мундирахъ ѣхали впереди въ коляскъ, а мы, т. е. Строевъ и я, первый день въ пролеткъ, а второй въ коляскъ жхали сзади. Всюду обнажались головы, отдавались почести, чиновники у вороть встрфчали съ рапортомъ, и при выходе изъ каждаго мёста мы находили толны народа, любопытнаго и безъ шапокъ стоящаго. Торжественность такая. что невольно, кажется, наводила искушение закричать ура! Этого-то я и боялся, и действительно въ одномъ месть мальчишки не выдержали и побъжали было за нашей коляской съ криками ура!!! — Были мы и въ театръ, довольно порядочномъ для Астрахани, содержателя Воробьева; былъ я наконецъ у Бригена. Человъкъ онъ добрый и прекрасный, но ивмецъ и поэтому атаманство ему какъ-то не къ лицу. Жена его и еще какая-то нъмка, увидавни меня, закричали: ach, ach, ausserordentlich, ausserordentlich! Что такое? Выходить, что я ужасно похожь на Вфру. Эта немецкая семья, добрайшая, честнайшая, все что угодно, да все-таки нъмецкая — не очень будетъ привлекать меня, хотя нельзя не бывать у нихъ. — Дни наши проходять пока довольно безалаберно. То дела много, то дела неть, работы еще не обозначились и ревизія собственно присутственныхъ мість еще не начиналась. Боле всехъ работаеть князь, читая вев бумаги и сведенія, ему доставляемыя, и отдавая уже намъ къ исполнению. Работаетъ онъ часовъ 14, если не больше, въ сутки. Встаетъ часу въ нятомъ, мы въ восьмомъ, а Строевъ еще позже, тъмъ болье, что любить прохлаждать-

ся за чаемъ съ сигаркой. Работаемъ кое-что, пногда ухотимъ гулять передъ объдомъ, который бываеть въ 4 часа. Объдъ хорошій, французскій и поэтому для меня неудовлетворительный, тъмъ болье что завтраковъ и ужиновъ нътъ. Такъ что я пые три раза въ день чай: поутру, послѣ обфла. собираясь съ другими у Строева, и потомъ часовъ въ 10 вечера у себя, куда собираются прочіе въ свою очередь. Строевъ человъкъ умный, только слишкомъ любить восточный кейфъ; признаюсь, я и самъ что-то облфиился, отъ того ли, что натъ опредаленной работы. Завелись мы для завтрака икрой зернистой (какую въ Москву даже и не привозять) и заказали на всю недьлю блины. Покуда мы живемъ очень хорошо между собою: все было бы хорошо, кабы не гибель предстоящей скучной работы, неизвфстность окончапія ревизін, отдаленность отъ Москвы, медленность почтъ и ненивніе книгъ. - Лумалъ писать вамъ еще, по утомился. Однимъ духомъ, не вставая, трудно написать два листа такого мелкаго письма. А хотелось бы мит написать особое письмо къ Коств, поблагодарить милую Вфру за ея письма и поздравить. Итакъ, одна гора скатилась съ плечъ, но я боюсь, что въ радости долго забудутъ приняться за другую; но темъ не менфе поздравляю всфхъ съ окончаніемъ диссертаціи; но крайней мфрф можно сказать себф, что «конченъ мой трудъ многолетній»! Готовятся у меня стихи, по не знаю, когда я ихъ кончу: мало у меня свободныхъ для мысли манутъ, и притомъ я почти никогда не бываю одинъ, а съ Оболенскимъ, врагомъ поэзін.

## Астрахань 1844 года, февраля 5-го. Суббота.

Еще получиль я отъ Васъ, милый Отесинька, письма. Слава Богу, что все идеть у Васъ лучше, нежели я себъ представляль; я думаль, что буду получать инсьма отъ одной Въры, но благодарю Васъ за то, что и Вы успъваете писать ко мит. Съ последняго вторника ничего особеннаго не произошло. Я отговорился отъ посъщенія здёшняго Благороднаго Собранія. Собраніе это, какъ сказывали мит бывшіе въ немъ, не представляетъ ничего особеннаго, ничего смёшнаго, курьезнаго и, будучи чрезвычайно малочисленно, очень скучно, т. е.

ничего нътъ особеннаго, а все порядочно: поэтому и очень радъ, что отъ него избавился, темъболее, что я не танцую. не играю, а между темъ, какъ лицо почти оффиціальное, привлекаль бы всеобщее вниманіе, и губернаторша не знала бы, какъ занять меня. Съ комическою важностью могу я повторять: тяжело быть лицомъ оффиціальнымъ! Вообразите. что почти гулять нельзя: всф знають вась и кланяются, и всякое ваше движение извъстно. Нынче почтру въ Собранів быль déjeuner dansant, вфроятно пляшущіе бливы; но изъ нашихъ не повхалъ никто. Досадно, что Гагаринъ засадилъ Вюллера съ Блокомъ въ Епетаевскъ, а то бы первый сталъ номогать Оболенскому исполнять за всёхъ насъ долгъ учтивости въ отношени къ Т. - Съ нетерпъпіемъ ожидаю настоящей весны, т. е. того времени, когда ледъ сойдеть и двинутся безконечныя суда по Волгѣ, заколышатся бѣлые паруса, раздадутся песни бурлаковь и отовсюду стануть приливать русскіе отчаянные промышленники. Тогда оживится по крайней мфрф скучная Астрахань. Ибо, надо признаться, скучна она зимою! Радко встратите вы умное лицо русскаго мужика, а все глупыя фигуры Калмыковъ и Киргизовъ. Да и русскіе здешніе-не то, что наши. Они говорять: въ Россін д'влается такъ, а у насъ иначе! Или лукавыя лица всегда другъ на друга похожихъ Армянъ и Персіяпъ. Женщинъ по улицъ не видать почти совсъмъ. Азіатки сидятъ дома. Разъ встрѣтили мы двухъ женщинъ, съ ногъ до головы покрытыхъ бълыми чадрами или попросту сериянкой. Почувствовавъ любопытные устремленные взоры, онъ немедленно скрылись.

Не знаю, что будеть, а ревизія, какъ и все, вещь довольно безполезная, тёмъ болёе, что всякій ревизоръ дёйствуеть противъ своего уб'єжденія, будучи обязанъ требовать исполненія такихъ законовъ, которые... Я думаль уб'єжать отъ канцелярскаго порядка, но свойство россійскаго дёлопроизводства таково, что иётъ средствъ выбиться изъ этой колеи, иётъ средствъ не употреблять заученныхъ формъ въ бумагахъ и лгать безбожно, важно говоря то, чему ни самъ ни другіе не вёрятъ! Не знаю, что будетъ. Мы всего десять дней здёсь, но работа скучна, тёмъ болёе, что внутреннее уб'єжденіе говорить, что она безполезна.

Хорошо бы, если бы сбылись предположенія князя воротиться на пароходь, т. е. въ іюль или августь мъсяць. Какъ ему, человъку привыкшему къ свъту, должно быть здъсь скучно, пбо мы не составляемъ и не можемъ составлять ему общества! Вообще составъ нашей канцеляріи плохъ въ томъ отношени, что мы всѣ люди, служащие по судебной части, между темь какъ судебная часть при ревизін играетъ самую жалкую роль, а должно касаться предметовъ совершенно чуждыхъ. Для этого надо было бы имъть чиновника изъ каждаго Министерства. За то какая для насъ нольза! Вотъ напримъръ мнъ теперь предстоить пріятное чтеніе въдомостей Казенной Палаты о сборь съ питей, оброчныхъ статей, о недонмкахъ! — Первую недѣлю мы бу-демъ ѣсть постное. Предчувствую, какъ надоѣстъ мнѣ уже пріввшаяся икра. Этотъ товаръ можно имъть дешево, т. е. зернистую по 1 р. за фунтъ и отличную, но дороговизна и дурное качество другихъ припасовъ-невыносимы. Нельзя почти имъть ни хорошей говидины, ни телятины, ни свъжей баранины, за то можно имъть соленый виноградъ. Не только съестные припасы, но азіатскіе товары, которыхъ я объщаль прислать встръчному и поперечному, воображая, что они такъ дешевы, какъ огурцы, — дороги ужасно. Всъ лучшіе отправляются въ Москву, и собственно въ Астрахани торговля этими товарами бѣдна. Хотѣлъ было я купить тар-маламы на халатъ, что же?—по 11-ти слишкомъ рублей аршинъ, а аршиновъ надо 10. Персидскіе ковры на столы-рублей 30 самая малая цфна! Черешневые чубуки по 15-тир., а табаковъ азіатскихъ и вовсе ивть. Оболенскій хотвль было купить персидскую лошадь, но обжегся: цфна умфренная — 2000 рублей! Да что же здъсь дешево? спрашиваешь съ нетеривніемъ. — Какъ что? летомъ стерляди и другая рыба, излишнее употребление которой производить лихорадку (и которой ты не любишь); осенью виноградъ, излишнее употребление котораго производить лихорадку; наконець, за неимьніемъ хорошей воды и квасу, дешевыя здышнія вина, конеекъ по 30-ти бутылка, слабыя и кислыя! А, ну это другое дело, теперь я доволенъ. — Масляница пдетъ очень чинно. Мы разъ позавтракали блинами и решили не есть ужъ больше блиновъ цёлую недёлю. Здёсь же въ городе

также не видно бъщеннаго Московскаго разгула, катаній нать, гуляній нать, и только г. Воробьевь съ труппою даетъ ежедневныя представленія «по возобновленіи въ первый разъ». Но какъ ни люблю я драматическое искусство, но болье въ театръ здъшній не повду. Даже нечему смьяться, а просто скучно. — Всображаю себф, какъ въ понедъльникъ вдругъ преобразится угомонившаяся Москва! Какъ потомъ наступять концерты, и свътскія дамы побдуть въ модныя церкви, повинуясь утратившему первобытное значеченіе обычаю. Воть въ этомъ я совершенно рознюсь съ Костей. Я терпъть не могу прикосновенія свътской толпы къ какой-нибудь высокой истинъ или мысли. Сейчасъ мода, манія опошлить всякій вифший видь этой мысли; я быль бы недоволенъ, еслибъ мода пошла на національность, и, въроятно, лекцін Грановскаго скоро потеряють первобытный характерь, ибо гдв свътское общество, тамъ вездв пустота, возбуждающая пасм'єшку. Особенно эти дамы! Ah! comme c'est charmant; c'est dommage seulement, que je n'aie rien entendu! Мив пишете Вы, что Костя, скаливъ съ илечъ диссертацію, выбажаеть въ общество безпрестанно, и что дъти запираютъ его на часъ или два въ комнатъ! Мнъ жалко, миф грустно, миф досадно видьть человька, какъ онь, унежающагося до свътской толны, страшной своею пустотою; мало того, пе нечувствительнаго къ ся безсмысленнымъ похваламъ, часто не кстати, не впопадъ высказываемымъ! Человека, добровольно профанирующаго высокія мысли и подбирающаго чутко будто бы лестных слова тупоумныхъ женщинъ и близорукихъ свътскихъ судей! Посылаю ему стихи, которые, я надфюсь, онъ приметъ въ настоящемъ ихъ смыслѣ, т. е. какъ изліяніе дружескаго, негодующаго сердца. Впрочемъ, вотъ еще ему мой совътъ: пусть онъ заставить Семена выучить тъ же самыя слова, которыми St. Simon приказываль, уже въ наше время, будить себя: Levezvous, Monsieur le Comte, vous avez de grandes choses à faire!!-Какъ несносно, что почта опаздываетъ всегда двумя или тремя диями, и какъ неспосно себъ воображать, что письму надо идти почти двѣ недѣли, что оно не можетъ придти впонадъ, что сообщаемыя извъстія уже старыя... Буду ждать отъ Васъ съ нетеривніемъ уведомленія, какъ поправилась Отесинькъ осмотрънная деревня.

### Астрахань, 8-го февраля 1844 года. Вторникъ.

Съ послъдней почтой не получиль я отъ Васъ писемъ: я объясняю это темъ, что Вы послали ихъ съ Бюллеромъ н Влокомъ, но такъ какъ эти господа были перехвачены на дорогъ, т. е. имъ приказано остаться въ Енотаевскъ съ Розановымъ, то я, въроятно, нескоро получу ихъ. Впрочемъ, письма эти были, въроятно, писаны Вами до полученія разсказа о претерпънныхъ нами въ степяхъ Тамбовскихъ бъдствіяхъ. — Наконенъ кончилась и маслянина, и мы почти незамътно перешли къ посту. Я говорю: незамътно, потому что рыба здесь главная пища круглый годь. Дни эти, т. е. со дня последняго моего письма, воскресенье и понедельникъ, протекли такъ же мирно, такъ же скоро, такъ же скучно. Работа установилась и всколько и ея довольно много, даже слишкомъ много, ибо насъ въ Астрахани слишкомъ мало, и мы теперь вынисываемъ изъ Епотаевска отъ Розанова Думбровскаго. Князь даетъ мнф порученіе, которое я, приглядъвшись ифсколько къ ревизіи, уже чувствую себя въ состояній выполнить - обревизовать мит одному здішній убіздный судь, а чтобъ не было слишкомъ конфузно, дается мив въ помощь Оболенскій. Эту резизію начиу я съ суботы. Она, въроятно, займеть меня первое время, тьмь болье, что я захочу оправдать довъреје князя, который, впрочемь, даеть мий это поручение съ ифкоторымъ опасеніемъ. По существу же своему работа эта скучна и мертва: надо рыться въ старыхъ дълахъ архива, просматривать текущія подлинныя діла и т. п. Конечно, за то служба познается скорфе; такъ напримфръ, мпф, я думаю. приходилось уже рыться во всёхъ 15-ти томахъ, и я въ этомъ пріобраль такой навыкъ, что, скажу откровенно, превзошель всёхь моихъ сотоварищей, и безпрестанныя порученія отъ князи «справиться въ сводь, сообразиться со сводомъ» мѣшаютъ всякой другой работь. Конечно, когда поутру встанешь свёжъ и бодръ, то какъ-то борзо сходишь въ канцелярію, но поработавъ часовъ пять или шесть сряду, имъть въ перспективъ какой-нибудь уставъ о казенныхъ путяхъ, о земскихъ повинностяхъ невольно нагоняетъ зѣвоту. Къ тому же для отдохновенія нёть ни одной книги. У

князя есть библіотека, но самъ я просить книгъ у него не хочу, а онъ не предлагаеть; къ тому же она вся составлена изъ Французовъ. И поэтому въ свободное время поневолѣ приходится кропать стихи, да и то про себя, ибо Оболенскій врагъ поэзін; мы, къ сожалѣнію, почти не разлучаемся, и это все отнюдь не вдохновительно. Послѣдніе стихи мои, т. е. тѣ, которые я послалъ Вамъ, были сочинены и переписаны однако безъ вѣдома Оболенскаго, во время его сна. Впрочемъ, все-таки какъ путешествіе, такъ и самое принужденное положеніе необходимо благотворны. Полезно познаваніе всѣхъ мелкихъ сторонъ чужой души, всей пустоты людской и видовъ, въ которыхъ она проявляется...

Итакъ, К. К. пустилась въ свъть и танцы! Охъ ужъ эти миж жепщины! Удивляюсь, какъ мужъ ей это дозволяетъ. Вообще надо сказать, что господа нъкотораго кружка, забывъ серьезность, важность интересовъ, ихъ соединяющихъ или соединявшихъ, много потеряютъ тъмъ, что прикоснулись къ пыли и суетъ свътской. Я говорю это, конечно, не о Павловой, но я боюсь, что самъ Петръ Васильевичъ Кирфевскій, склопенный вниманіемъ какой-нибудь блестящей дамы или задътый за тщеславіе, пустится въ свътъ и начиетъ танцовать!-Я было совстмъ забылъ о Наповъ; поклонитесь ему отъ меня; да что онъ? занимается ли чфмъ опредфлениымъ, сбрилъ ли усы или еще надъется, что съ помощью усовъ, гладко причесанной головы и миловидной наружности онъ много усибеть въ свъть? Въ глубинъ души его есть это движение. - Что надежнъйшій изъ молодыхъ людей, холодный, какъ называють его, Самаринъ? Сдълайте милость, поклонитесь ему отъ меня оссбенно. Вамъ извъстно, какъ я о немъ думаю. Я бы желалъ знать, успокоплея ли Костя, уяснились ли вполив его отношенія къ Самарину? Ожидаль я въ газетахъ найти какуюнибудь статью о лекціяхъ Грановскаго, но этотъ Коршъ Богъ знаеть что помещаеть! По крайней мерь уведомляйте меня по временамъ, что новаго и особеннаго въ «Отечественныхъ Запискахъ». Вфроятно, въ 1-мъ номерф было что-нибудь заслуживающее вниманія. Киязь получаеть еще «Сфверную Пчелу» и «Листокъ для свътскихъ людей» Мятлева, но этого и читать не достаеть духа. Разъ только, говорять, была помъщена въ «Листкъ» вещь замъчательно характерная; именно, нарисованъ армейскій офицеръ, который съ подергиваніемъ плечь и усовъ подходить, шаркая, къ дамъ и спрашиваеть воинской скороговоркой: «въ которомъ ухъ звенить?» Та отвъчаетъ: Въ лъвомъ. — Какъ вы знаете? спрашиваетъ выпрямившійся кавалеръ съ изумленіемъ. — Такимито пошлостями занимаемся мы здёсь въ досужное время. — У Бригена во второй разъ я еще не быль. Во-нервыхъ, всь эти дна было на дворъ гразно и скверно: какой-то лождь съ вътромъ: во-вторыхъ, потому, что скучно у этихъ Нъмпевъ, буль они добръйшие на землъ люди. Но дълать нечего, пойду къ нему на второй педфлф. Надо знать, что такое Астраханская грязь. Просто ходить нельзя. Смешанная съ солью, она такъ вязка, что съ трудомъ выносишь изъ нея калопии. Эта грязь бываетъ зимой и весной, частію в осенью; лътомъ же несносная пыль, подымаемая съ улицъ почти постоянно дующими здфсь вфтрами. Вы видите гдфнибудь зелень, т. е. какое-нибудь жалкое деревцо, которое по крайней мфрф разъ шесть въ день требуетъ поливки, думаете укрыться отъ ныли и жара... Но гдв зелень, туда особенно напирають мошки. Нельзя и туть оставаться. Въ комнату... Но въ компатъ воздухъ спертый и жаркій, постели такъ нагръваются, что нътъ возможности спать на нихъ; забываясь, вы думаете открыть окно ночью, но или удушливый зной, какъ банный наръ, врывается въ комнату, или же дуеть опасный вътеръ. Воть вамь преимущества зпойнаго климата и описаніе жалкой Астраханской природы!

Сегодня слышаль я разсуждение повара князя Гагарина, пегодовавшаго на невѣжество здѣшнихъ жителей въ поварскомъ искусствѣ: постомъ говядины достать здѣсь нелізя,
телять бьють почти только что родившихся, одна картофелина стоитъ грошъ, нѣсколько кореньевъ—гривну, и живой
рыбы достать нельзя, ибо пойманная стерлядь зимою немедленю замораживается и отсылается въ верховыя губернін;
чухонскаго масла почти нѣтъ, бутылка молока 40 кон., миндаль, которому здѣсь слѣдовало бы быть дешевле, дороже.
Вотъ вамъ такса здѣшнихъ принасовъ! А городъ великъ в
самъ по себѣ довольно многолюденъ, но дворянъ-то здѣсь
мало русскихъ, а Армяне и Персіяне немного сдѣлаютъ для
самаго города. Эти послѣдніе господа, съ черными высоки-

ми остроконечными шапками, надвинутыми на черныя брови. съ черными какъ смоль усами и бородою важно и молчаливо сидять у своихъ лавокъ. Грузинъ здесь мало, они все лучше. Впрочемъ, завтра, послъ занятій намъренъ я идти гулять по городу, коли дозволить время; авось что-нибудь найду особеннаго, а то до сихъ поръ Астрахань почти какъ худой кремень, изъ котораго мало искръ высъкается. - Однакоже второй часъ ночи. Такъ какъ мы теперь встаемъ довольно рано, то пора и ложиться. Итакъ прощайте, до слъдующаго письма. Надъюсь, что въ Пятницу получу я отъ Васъ письма, отвътъ уже на мое длинное Черпоярское писаніе. Кръпко обнимаю милую Олю, Ради ся готовъ познакомиться съ одной барышией, Ахматовой, здфшней помфщицей, у которой верстахъ въ 50-ти отъ Астрахани есть деревня Черепаха, гдъ есть у ней садъ, вивщающій въ себъ до 35-ти разныхъ сортовъ винограда.

## Суббота, 12-го февраля, 1844 года. Астрахань.

Вы не повфрите, какое необыкновенное впечатление произвело на меня то, что, распечатавъ конвертъ и выдернувъ письма, увидалъ и Олинькину руку. Она первая бросилась мив въ глаза. Живо сочувствую Вашему тревожному ощущенію и благодарю Бога. Счастливъ тотъ, кому в ра можетъ служить такимъ подкръпленіемъ \*). Полученіе писемъ на такомъ далекомъ разстоянін, въ Астрахани, истинное наслажденіе, и эта старая фраза заключаеть для меня въ себъ убъдительную истину. Князь, получающій по пяти писемъ иногда за разъ, видимо тревожится неприходомъ почты въ срокъ, посылаеть безпрестанно навъдываться, и какъ скоро получены письма, всв бросають работу и расходятся, чтобъ прочесть ихъ наединь. Поэтому просто завидно бываеть, когда другіе всв получили письма, а ты неть, и лицо обыкновенно делается сердитье и длиннье. - Итакъ, деревия Вамъ даже поправилась, милый мой Отесинька. Конечно, если отло-

<sup>\*)</sup> Въ упоминаемомъ писъмъ было навъстіе отъ Ольги Сергъевни, о томъ, что послѣ говѣнія и причастія ей стало настолько хучше, что она могла сама написать Н. С. нѣсколько словъ.

Ир. Изд.

жить дальнъйшія претензів на раздолье и приволье, и она можеть удовлетворить. Изъ писемъ Вашихъ вижу я, что Вы въ ужаснъйшихъ хлопотахъ: безпрестанныя посъщенія, разъфани... Съ этой стороны, разсматривая эгонстически, признаюсь, я даже радъ, что избавился отъ скучной необходимости занимать скучныхъ гостей. Конечно, по своему глупому обыкновенію, я часто утекаль бы изъ гостинной къ себъ наверхъ, но все не избъжалъ бы съ одной стороны гостей, а съ другой выговоровъ Вфры Сергфевны. Нынфшній разъ и ея письмо не великонько, ну, да она все-таки не манкируетъ ни разу и притомъ такъ занята днемъ, чъмъбы то ни было, что я ни за что не хочу получать писемъ длинныхъ, но написанныхъ вочью. Удивляюсь и тому, милый Отесинька, какъ Вы находите досугъ писать мив аккуратно поль-листа Вашимъ довольно сжатымъ почеркомъ. — Съ сегодняшняго дня пачаль я ревизію Уфзднаго Суда и ужасно прозябъ въ проклятомъ архивъ, но согрълся не столько объдомъ, сколько послъобъденнымъ чаемъ. Не знаю, сколько времени продолжится эта ревизія, но Гагаринъ даетъ сколько угодно сроку, только чтобъ было хорошо. Когда прівдуть Павленко и Розановъ, то вероятно, все присутственныя мъста и учрежденія здішнія будуть разділены между нами троими, и авось, посредствомъ этого разделенія, можно будеть окончить ревизію, собственно эту, місяцевь въ шесть, но не ближе. Еще падо съвздить на Бирючью Косу, гдъ карантинъ, на рыбные учужные промыслы, объйхать улусы Калмыцкіе. Все это, въроятно, заставить насъ пробыть лишній місяць, если не два. Кром'є ревизін присутственныхъ мъстъ, столько присылается до сихъ поръ порученій изъ Петербурга, столько просьбъ, столько разныхъ вопросовъ, требующихъ разръшенія, что я и не знаю, какъ это все уладится, устроится, удовлетворится. — Князь все продолжаеть работать неутомимо, вставать въ нятомъ часу и заниматься почти во всякое время. Его тревожный характеръ, безпрерывное броженіе мыслей въ голов'в не дають ему покоя. То призоветь онь кого-нибудь и продиктуеть пришедшія ему въ голову мысли, то примется за расмотръніе просьбъ, то займется другимъ предметомъ. Никогда никого не держить онъ и ненавидить медленный ходъ дъла.

Впрочемъ, это ужъ у него въ крови. Такъ напримфръ, когда ходить гулять съ нами, то мы едва поспъваемъ за нимъ: легкость и живость его тъла, особенно въ его лъта, просто удивительны. Всякій изъ насъ любить прохлаждаться, выпить спокойно чашку чая или кофе, выкурить медленно сигару, но у него это не занимаеть бол'ве десяти минуть. Я даже не люблю этого: человъку необходимо имъть иъсколько досужныхъ мгновеній, чтобы успоконться, прпдти въ себя, собраться съ духомъ, углубиться во внутрь. Будучи отъ природы горячь необыкновенно, (отчего произошле много непріятныхъ последствій) онъ умеряеть въ себе эту вспыльчивость и никогда не позволить себъ ни одного дерзкаго слова; какъ человъкъ благовоспитанный, онъ деликатевъ и всегда любезенъ въ обращенін; даромъ, что природою обточенъ аристократически, не имжетъ почти ни одной прихоти, ни одной привычки изпъженнаго человъка... Жалко миф бываетъ видъть этого человъка, ифкогда блистательнаго Оберъ-Прокура Общаго Собранія, имфинаго власть Министра въ Москвъ, чего ни прежде ни послъ него уже не было, человъка, столь усерднаго на службъ, столь дъятельнаго, съ необыкновеннымъ даромъ слова, съ быстрымъ соображеніемъ, съ огромными способностями, -- заживо погребеннымъ въ Сенаторахъ. Ему бы непременно следовало быть Министромъ Юстицін или Главноуправляющимъ какою-нибудь отдельною частью, особенно распорядительною. Конечно, многое мив въ немъ не нравится: иногда опъ уже слишкомъ посившенъ, вообще наклоненъ къ насмъшкъ и отзывается аристократическимъ духомъ воспитанія, т. е. Французскимъ. На этомъ языкъ говорить и нишеть онъ превосходно, и Французскимъ bon-mot можно у него много выиграть; хотя охотно выслушиваеть чужія мийнія, по довольно упоренъ въ своихъ взглядахъ и предположенияхъ, очень часто съ моими несогласныхъ. Вирочемъ, я тутъ большею частію въ сторонъ: главнымъ его совътчикомъ Строевъ, съ которымъ онъ часто расходится въ этомъ отношенін. Какъ ни хочется князю въ Москву, онъ, ужъ вёрно, не выбдеть изъ Астрахани прежде, чемь не уверится, что ревизія его превосходна и блистательна, и ужъ онъ, конечно, не удовольствуется пошлымъ и обыкновеннымъ окончачаніемъ всьхъ ревизій. Все, что я говорю о князь, есть мое искреннее мижніе, вовсе не происходящее отъ пристрастія или отъ того, что онъ обращаеть на меня особенное вниманіе, даетъ мив отдельныя самостоятельныя порученія, какъ старшему чиновнику, и вообще хорошаго обо мнъ мивнія. Конечно, я не могу не быть ему за это благоларнымъ и не признавать въ немъ особенной способности съ перваго раза отличать людей, ибо онъ съ перваго моего доклада въ Сенатъ сталъ оказывать мнъ особенное вииманіе. Тоже самое д'влаль онь и съ Вас. Вас. Давыдовымъ, когда тотъ, никъмъ незнаемый молодой человъкъ, опредълился на службу въ Сенатъ. - Нынче послъдній день нашего поста, и я, признаюсь, очень радъ этому, потому что рыба и икра стали мив противъть, особенно ужъ эта стерлядь, приторная, мягкая; а здісь она главную роль играеть въ столъ. Нъть, перейти поскоръй къ скоромной пищь, хоть до середокрестной недыли. Погода у насъ стоитъ довольно перемънчивая, но всъ эти дни было, кажется. не менте шести градусовъ въ тъпи, и ходить въ зимней шинели почти нътъ возможности. Одно скверно здъсь: это несносная грязь по улицамъ, хотя, впрочемъ, вездѣ устрозны деревянные троттуары для пешеходовъ; но когда переходинь черезъ самую улицу, то неръдко оставляень въ грязи свои калоши. Однако прощайте, будьте здоровы, веселы и обо мив, пожалуйста, не безпокойтесь. Будьте увврены, что я всегда пишу вамъ правду и здоровъ совершенно.

# Февраля 15-го 1844 года, вторникъ. Астрагань.

Вчера, воротившись часа въ три изъ Уфадиаго Суда, нашелъ я два накета писемъ отъ Васъ: отъ 1-го и 5-го февраля. Боже мой, какъ я обрадовался, съ какимъ наслажденіемъ провелъ я цфлый часъ въ чтеніп писемъ! По моимъ разсчетамъ изъ Вашихъ писемъ не пронало до сихъ поръ ни одно, а изъ моихъ только одно Коломенское. Итакъ Вы получили описаніе нашихъ Тамбовскихъ бъдствій, о которыхъ ходилъ уже давно слухъ въ Москвъ, какъ писали Вы, и какъ пишутъ къ Оболенскому. Мить теперь какъ-то странно читать, что Вы такъ взволновались этимъ, ибо ощущеніе того положенія давно прошло. Напрасно Вы думаете, что я что-нибудь убавиль; напротивь, я все писаль съ самою строгою върностью; напрасно также Вы относите къ великодушію то, что мы отдали ямщикамъ шубы туть великодушія вовсе не было, или по крайней мѣрѣ оно играло самую малую роль: мы разсчитывали на ямщиковъ, полагая, что они будуть намъ полезны для отысканія дороги, и будучи почти увѣрены, что скорѣе вынесемъ холодъ, чѣмъ они. Запрятаться въ стогъ сѣна мы не догадались, да и врядъ ли были бы въ состояніи раскапывать снѣгъ. Вотъ Вамъ отвѣты на Ваши вопросы, возникшіе при чтепіи письма: слѣдовъ послѣ того не было никакихъ для здоровья, тѣмъ болѣе что мы оттуда попали въ довольно холодную комнату.

Но теперь мы живемъ тепло и покойно, и прежиля тревога давно забыта. Я совершенно теперь втянулся въ работу или, лучше сказать, въ ревизію Уфзднаго Суда, где сижу съ девяти утра до трехъ пополудни; работа эта, состоящая въ подробномъ просмотръ всъхъ текущихъ дълъ (числомъ, кажется, до 90), уголовныхъ и гражданскихъ, рфшенныхъ за три года, сданныхъ въ архивъ и приготовляемыхъ къ сдачѣ, очень медленна и однообразна. Всъ замъчанія кладутся туть же карандашомъ, потомъ приводятся въ порядокъ, и я дълаю Судь запросы, на которые онъ обязанъ мив давать письменное объясненіе, такъ что каждое упущеніе очищено или сознаніемъ или достаточнымъ оправданіемъ. Вамъ непріятно, что въ Черномъ Ярѣ была у насъ дурная квартира и что выражение «отдавая справедливость способностямь Аксакова» сухо. Но въдь квартиры занимались по мъръ пріъзда чиновниковъ, и князь нисколько не зналъ, хороши ли онф или дурны. Напротивъ, я очень радъ былъ, что мы стояли у бъднаго хозяина, съ которымъ расплатились за все, ибо прочіе хозяева, какъ люди зажиточные, не взяли денегъ. Что же касается до выраженія вышеупомянутаго, то я нахожу его чрезвычайно достаточнымъ. Право, Вы забываете, что я имбю только полтора года службы и 20 леть жизни, между темь какъ все проче служать леть по 20, по 15 в 10, что и моложе встхъ и что тъмъ не менте мит дають порученія наравив со старшими чиновниками, порученія отавльныя, самобытныя, что показываеть большую довврен-

ность со стороны князя. Даже, еслибы я не быль такъ старообразъ на лицо, не имълъ на носу очковъ, придающихъ виль важный, давать миф такія порученія было бы скандалезно, обидно для ревизуемыхъ. По поводу этого Уфаднаго Суда вышла презабавная штука. Князь, объявивъ мнъ это порученіе, сказаль потомъ Оболенскому, чтобы тоть узналь, пріятно ли мит оно, охотно ли я его принимаю, не хочу ли переждать и всколько? что въ такомъ случав онъ самъ подождеть и дасть мив это поручение посль. Оболенский, дьйствуя по-товарищески, разсказаль мив весь разговорь свой съ княземъ. А я, разговаривая ввечеру со Строевымъ, сказаль ему, что это безпокойство князя кажется мнъ нъсколько страннымъ. Строевъ на другой день и говоритъ какъ-то при случать князю, что тотъ не очень остороженъ на слова, что я немного щекотливъ и пъсколько этимъ обижаюсь. Этого было достаточно, чтобы поднять князя, все равно. какъ къ сфрной спичкъ поднести огонь. Въ одну минуту выбъжаль онь въ капцелярію, поймаль меня и наговориль съ три короба: чтобъ я не думаль, что онъ сомиввается въ монхъ способностяхъ, что онъ извиняется, если его племянникъ перевраль его слова, что онь хотёль сказать то-то и теперь повторяеть, ибо дълаеть это изъ душевнаго расположенія ко мнъ, что онъ всегда быль обо мнъ наплучшаго мнънія, ппаче не даваль бы порученій, которыя даются опытнымь и старшимъ чиновникамъ, что онъ отличилъ меня съ перваго доклада въ Сенатъ, что върно замътилъ я и самъ, и пр., и пр. Дъйствительно, я вижу, что его хорошее обо миъ миъніе возрастаеть съ каждымь днемь, и поэтому я буду стараться оправдать «оное» и подать ему на закуску порядочное блюдо «упущеній и безпорядковъ» Увзднаго Суда. Польза въ отношении узнания службы и законовъ ощутительна мив на каждомъ шагу, но за то миновались незамъниныя впечатльнія дороги и свободнаго состоянія духа. А пишутъ изъ Москвы, что посятся слухи, будто по окончаніи Астраханской ревизіи будемъ мы ревизовать Саратовскую. Избави Богъ, довольно и этой. — Въ письмахъ иншете Вы, милая моя Маменька, что безпоконтесь, не терплю ли я въ чемъ нужды? Право нътъ, да и не въ чемъ. Костюмъ мой очень однообразенъ, какъ и у всёхъ: почтру въ мундире (если

въ какомъ нибудь мъстъ), тамъ въ вицмундиръ, а послъ объда въ пальто. Рубашекъ я голландскихъ почти не надъваю, такъ же, какъ и Оболенскій, и другіе, ибо съ шарфомъ и жилетомъ, застегивающимся до-верху, ем и не видать. Здъсь заказалъ я себъ калоши и купилъ фуражку, ибо въ шляпъ круглой ходить какъ-то неудобно. Что же касается до стола, то объдаемъ мы всъ у князя, а имъемъ свой чай и хлъбъ, да постоянно сыръ или икру. Следовательно, нужды мы не претеривваемъ никакой и тратимъ мало. Сначала мы обзавелись некоторымь хозяйствомь, купили поднось для самовара, некоторую посуду, сундукт для шинелей, зеленое сукно на столъ, который былъ слишкомъ грязенъ, пепельницы для сигаръ п т. п. бездълушки. Наняли прачку, за 14 р., кажется, на двоихъ насъ съ человъкомъ. Сверхъ того, я распорядился еще въ Москвѣ присылкою мнѣ сюда жалованья, котораго мив, можеть быть, не придется и употребить. Милая Олинька уже третій разъ приписываеть ко мив: я ей очень благодаренъ за это, но боюсь, право, не утомляетъ ли она себя этимъ? Миф ужасно досадно, что я не могъ достать шанки Калмыцкой хорошей, чистой, а то бы я присладъ ей непремънно. -- Нынче приходила къ князю цълая депутація отъ Татаръ съ просьбою на татарскомъ языкѣ и съ предъявленіемъ грамоты, данной имъ отъ Государя, которую одинъ изъ нихъ держалъ надъ головою. Какъ дорого цѣнять инородцы имя Государя! Такъ напримъръ Калмыки необыкновенно привязаны къ грамотъ, данной имъ Николаемъ Навловичемъ, даже не понимая ея содержанія. Калныки, впрочемъ, имфють самостоятельность, хотя въ безпрестанныхъ сношеніяхъ съ русскими по уголовнымъ преступ-леніямъ, судятся въ Уфодныхъ Судахъ, нанимаются въ ра-боты у русскихъ же и зимою кочуютъ близъ деревень. Татары же еще больше привыкли и къ русской жизни, и къ русскому судопроизводству, такъ что они и по гражданскимъ деламъ сами начинають тяжбы, дають векселя; эдесь гле-то въ отдаленной части города есть Татарскій питейный домъ. Я еще не спросилъ, что значить эта вывъска, немного странная для Магометанъ; должно полагать, что это питейный домъ для Татаръ, принявшихъ христіанскую въру. Надо признаться, что только въ Россіи иностранецъ можетъ жить такъ спокойно, подъ защитою законовъ. Кто изъ русскихъ, торгующихъ съ Персіею, заведеть себъ тамъ домъ и осъдлость? Ужъ, конечно никто, а между тѣмъ здѣсь множество Персіянъ-торговцевъ, которые живутъ себъ преспокойно, безобилно, имъютъ дома, снимаютъ подряды. Еще удивляюсь я и тому, какъ русскій человъкъ мало дичится чуждаго себъ; и, какъ кажется, меньше дичится Азіатца, нежели Нѣмца или Француза. Крестьяне, приходящіе въ Астрахань изъ великорусскихъ губерній, такъ скоро и коротко знакомятся съ терпимостью, что даже охотно нанимаются у Азіатцевъ и, такъ какъ Астрахань издревле была притонъ бъглецовъ, то и теперь побъти безпрестанные въ Баку, Шемаху и даже Персидскія владінія: по відомостямь присутственных мість видно, какая бездна дель о бродягахъ и бъглецахъ. Летомъ удобно скрываться имъ въ камышахъ, спускаться внизъ по Волг'в въ море, а тамъ прошу ихъ отыскивать. Кром'в того, многіе добровольно отдаются въ пленъ Хивинцамъ и Трухменцамъ, по предварительному соглашенію, съ тъмъ, чтобы воротясь черезъ нѣсколько мѣсяцевъ или годъ, отыскивать свободу изъ крепостнаго состоянія; а азіатскимъ языкамъ выучиваются они съ необыкновенною легкостью. Но самый то разгуль ихъ будетъ весною и лѣтомъ, когда откроются рыб. ные промыслы. Удивительно разнородны элементы русской Лержавы, и необходимо глубокое изучение настоящей Россія, чтобы умъть воспользоваться ими и согласовать ихъ, и надо признаться, что мы часто порицаемъ нѣкоторыя распоряженія Правительства напрасно, по привычкі или по теоріи. Боже мой, какая трудная, едва ли разръшимая задача обнять категорическимъ законодательствомъ всв мелкіе случан частной жизни, всв отношенія подданныхъ, да какихъ еще разноплеменныхъ! Здъсь Калмыки, тамъ Зыряне, Самовды, Чукчи, Юкагиры, Якуты, Лапландцы, тамъ Молдаване, Евреи, Поляки, и конца ифтъ. Но здфеь я останавливаюсь: 1) потому, что некогда, ибо письмо такого частаго почерка надо писать часа два, коли не больше: 2) что поздно; а 3) что предметь, о которомь мив хочется говорить, требуеть ивкотораго обдумыванія и послужить содержаніемь или письма

къ Вамъ или къ Костъ, котораго благодарю за неразборчивое письмо, также и Гришу, и Въру, и Олю, и всъхъ, и всъхъ.

## Суббота. 19-го февраля 1844 года. Астрахань.

Письмо это, въроятно, придетъ къ 1-му Марта, ко дню Вашего рожденія, милая моя Маменька. Поздравляю Васъ и Васъ, милый Отесинька, и Васъ всъхъ, милые братья и сестры. Желаю, чтобъ ничто не смущало этого дня и чтобъ будущій годъ протекъ для Васъ яснье и покойнье прошлаго. Еще 10 дней осталось до этого дня, 10 дней, въ которые много совершится кругооборотовъ въ Вашей Московской жизни и, вфроятно, никакихъ въ нашей однообразной Астраханской, съ тою только разницею, что, можетъ быть, вивсто Увзднаго Суда буду я ревизовать Земскій, или Магистрать, или Сиротскій Судь, или Дворянскую Опеку. Вотъ Вамъ исчисление занятий, ожидающихъ меня въ улыбающейся перспективт. Впрочемъ, на будущей неделт долженъ подъехать Розановъ, а съ нимъ вместе Бюллевъ и Блокъ, которые мив товарищи по Училищу и ближе мнъ и Оболенскому по нравственному воспитанію. Но, несмотря на скуку и однообразіе, быстро проходить время. Каково! уже третья неделя поста наступаеть, а тамъ ужъ и середокрестная! Но часто здесь обманываюсь я, воображая, что уже весна, апрыль мфсяцъ, а ничуть не бывало, мы еще въ февраль. Впрочемъ, здъсь намъ, прівожимъ, обмануться не трудно: погода ясная, теплая, льду давно нътъ, и Кутумъ и Волга давно свободны; последная въ ожиданіи прибытія верховаго льда, который, говорять, тронется не ближе апраля. Еслибъ было болье досужнаго времени, боле свободы и легче, и ясиве на душе, то, конечно, и очаровательный видъ изъ нашей комнаты, и прогулки къ Волгъ и по Волгь доставляли бы мив болье удовольствія. Но бывають минуты отупенія, когда человекь не можеть вполне принимать впечатленія изящнаго, по только судить о нихъ умственно, по воспоминанію, и грустно, и досадно ему бываеть. Это случается, впрочемъ, и отъ того, что долго сидель онь подъ гнетомъ сухой и мертвой работы, и не таковы люди окружающіе его, чтобы можно было при нихъ свободно предаться своему ощущенію. — Вамъ, можетъ быть, покажется страннымъ, что письмо мое писано не въ томъ тонѣ, въ какомъ прежде. Но письма мон выражаютъ переливы состоянія моего духа, которые случаются безо всякой на то причины, а такъ, вслѣдствіе безпрерывной внутреней переработки. Я не давлю въ себѣ этихъ ощущеній, но скрывая ихъ отъ постороннихъ, тѣмъ не менѣе безпрестанно живу своею безпокойною внутреннею жизнью. Я никогда не могъ сказать себѣ: «Я гордо чувствую: я молодъ! Мила инѣ жизнь, мужчина я»!, но напротивъ часто повторяю съ прискорбіемъ собственные стихи мон:

Мит не живется беззаботно, Мит ноша жизни не легка!

Именно не легка! Бывають со мною и часто бывають такія минуты, когда столько толпится въ головѣ разныхъ неясныхъ мыслей, совершенно разнородныхъ, вытъсняющихъ другъ друга, и служебныхъ замбчаній, и проэктовъ государственныхъ, и результатовъ созерцательнаго обращенія на жизнь частную человъка, на все движение человъчества, и все это такъ смутно, такъ неясно, такъ бъгло, такъ мало поддается сознанію и логикъ, что, несмотря на мучительную неръдкотревогу головы, я всегда бъденъ мыслями здравыми, глубокими, обсуженными и со всъхъ сторонъ пеприступными. Иногда займенься какой-инбудь работой дильной (!) и чувствуень, что несмотря на пристальное занятіе, въ головъ что-то роется, и едва положины перо, какъ вдругъ такъ и обойметь меня цёлый рой неясныхъ мыслей, глухихъ ощущеній и часто нельныхъ образовъ. Потому-то, несмотря на мою положительность и, такъ сказать, оседлость, я всегда разсвянь. Съ трудомъ могу я освободить свое мышленіе отъ облъпливсющихъ его, подобно мухамъ, темныхъ представленій, устремить всё свои умственныя силы на одинъ предметь; отъ того-то не ясно, мъшковато мое соображение. Это не мъшковатость ума Пановскаго, нътъ: у меня въчно такая быстрая смівна внутреннихъ ощущеній, полуродившихся мыслей, недоконченныхъ образовъ, что меня можно всегда застать въ-расплохъ. Спросите тогда, что я думаю? и, върно, я и самъ не буду знать определенно, а часто вдругъ остановлюсь на какой нибудь глупости, которую я, безъ яснаго сознанія, жую, жую и опять жую... И число тревожащихъ меня гостей тъмъ болъе велико, что душа моя сильно симпатизируетъ всемъ высокимъ интересамъ, всемъ историческимъ явленіямъ, всёмъ страданіямъ, всёмъ бользненнымъ припадкамъ современнаго человъчества. И вмъстъ съ этимъ въ душъ происходитъ брожение и личныхъ мелкихъ интересовъ самолюбія и тщеславія, и. сверхъ того, все, воочію предо мною совершающееся, всякое почти пезамътное движеніе другихъ мною замічается, оставляеть сліды; чужое слово, чужая привычка, жизнь горькая массы и жизнь частная-все не пропадаеть для меня даромъ, все обогащаеть сокровищинцу душевную... Нать, не обогащаеть, а разва только бременить в сердце и голову! Ибо все, что такъ стучится, толинтся въ меня, все это ищетъ систематизированія, вщеть уясниться, стать въ ряды, логическою ціпью, нодъ общіе законы. Но, видно, не крѣпка довольно голова моя, еще слаба сила мысли, и я, утомленный внутренними, въ тайнъ свершающимися явленіями, безилодною работою, развлеченный пестротою невидимою, не выношу на свътъ богатыхъ плодовъ моей натуры, но являюсь съ пустыми руками, смфшной, жалкій, недовольный собой. Не съ пустыми скажете Вы. Положимъ, но чтожъ это въ сравненіи съ тімь, что ежеминутно мелькаеть, проносится въ глубинъ моего существа! О, еслибъ я былъ поэтъ (восклицание довольно старое и пошлое), еслибъ имълъ даръ слова или такого рода вдохновеніе, которое бы легко выгружа ю мою душу! но миж трудно поймать мысль за хвостъ и укладывать ес въ стихи или рѣчь, ибо голова моя неясна, несвободна и часто приходить въ тупикъ. И все это совершается въ преисподней моего духа, а вившность моя такъ же важна, тяжела и безцвътна, какъ и всегда. Еслибъ я былъ легко живущій жизнью сангвиникъ, то это было бы совстмъ не то; но моя внутренняя жизнь, духовная даятельность (хотя и безплодная) въ совершенномъ противоръчін съ вялою физикою, тажелымъ и неноворотливымъ языкомъ. Прибавьте къ тому

еще, что у меня нътъ свободныхъ движеній души, нътъ искреннихъ движеній, происходящихъ отъ увлеченія, въры или убъжденія, пъть определенных свойствь, характера, вкуса... Одно только опредъленно: это неопредъленность того, что снусть и ростся во мнф. того, что или задавить меня, или же лопнеть мыльнымъ пузыремъ. — Съ къмъ этого не бываетъ? кто не испытывалъ полобнаго? скажете Вы. Согласенъ, но едва ли кто испытываль это въ такой степени, какъ я испытываю, привыкнувъ отъ природы жить внутреннею, созерцательною жизнью, совершенно отличною отъ внашней моей жизни и чуждою окружающихъ меня людей. Въ дорогъ онать другое дъло. Тамъ вы качаетесь въ неясныхъ ощущеніяхъ, будто въ просонкахъ, и образы тяпутся лёнивою вереницею. Но довольно. И то ужъ совствы не кстати разговорился объ этомъ. По крайней мірт Вы признаетесь, что я довольно откровененъ и откровените въ разлукт; боюсь только, что Вы примете все это въ другомъ смыслъ, принишете этому другую причину, и туть пошло, пошло! И вфрно и болень, и вфрно не доволенъ и пр., нътъ, сдълайте милость, върьте мнъ и принимайте все въ настоящемъ смыслъ.

### Астрагань. 22-го февраля 1844 года. Вторникъ.

Вчера получиль я письма Ваши отъ 11-го февраля, но письма эти меня не совершенно удовлетворили, и я жду съ нетеривніемъ пятинцы, чтобы скорве получить извістія о здоровь Олиньки. Теперь наше положеніе нісколько перемітилось, т. е. столь сділался шире, и я имію удовольствіе наслаждаться бесідою любезпыхъ монхъ товарищей, Бюллера и Блока. Вообразите, что на ихъ счастіе они пробіхали черезъ Енотаевскъ ночью, и приказаніе князя не было имі вручено. Сюда они прівхали 20-го, т. е. въ Воскресенье, часовъ въ 5 пополудни. Я совсімъ было не узналь Бюллера. Вечерь они пробыли у насъ, разсказывая, какъ они тамъ веселились въ Тамбові на масляниці, но въ оправданіе свое имівють, впрочемь, то, что Блокъ, натанцовавшись до

упаду, какъ юноша, только что выпущенный, сафлался боленъ; они прожили въ Тамбовъ дней 12 и потомъ поъхали трактомъ на Саратовъ, что гораздо дальше, для того, чтобы имъть въ случав нужды доктора, ибо по этому тракту около семи городовъ. Князю они представлялись на другой день, часовъ въ 9 поутру, въ мундирахъ, при общемъ собраніи канцелярін: такъ приказаль самъ князь, который сдёлаль имъ блистательный выговоръ, серьезный и суровый. У этого человъка особенная способность на это: за словомъ онъ въ карманъ не полъзетъ, а между тъмъ не скажетъ ни одного грубаго, дерзкаго слова. Бюллеръ вдетъ съ целью собирать всевозможныя историческія, статистическія, этнографическія, географическія и прочія ическія свъдънія п потому быль чрезвычайно радъ работъ, которую далъ ему князь: составить выписку изъ разныхъ сведеній о Калмыкахъ. Надо сказать, что князь не то, что Петербургскіе сенаторы и не любить оскорблять людей опытныхь, особливо членовь своей канцелярів, особеннымъ вниманіемъ къ намъ. Онъ ласковъ и добръ со всеми, но племяннику его хуже, чемъ комулибо другому, пбо князь часто нарочно выказываеть, племянника онъ ни отъ кого не отличаетъ. Впрочемъ, принимаетъ въ большое уважение достопиства каждаго по службъ. Ревизія моя Уфзднаго суда еще не кончена, но я надфюсь кончить ее въ субботу. Работа эта, самая мелкая, подробная, довольно трудна и тяжела и особенно скучна темъ, что я работаю почти одинъ. Мы теперь точно ищейки или хорошія лягавыя собаки: чутьемъ слышимъ упущенія и безпорядки; удивляюсь только, какъ не грезимъ ими. ликуеть, коли поиски увенчаются открытіемь более важнымь, нежели обыкновенная медленность, неаккуратность, несоблюденіе всіхъ формальностей! Надо признаться, что въ этомъ последнемъ отношенін мы въ чрезвычайно фальшивомъ положения и частехонько должны действовать противъ внутрепняго убъжденія. Скоро, думаю я, загремить князь Гагаринъ рапортами Сенату и отношеніями къ министрамъ. И такъ ихъ уже довольно отправлено и довольно важныхъ. За то ужъ изъ Петербурга надъляють насъ съ каждою почтою новыми работами, которыя, составляя вещь совершенно побочную, занимають однакоже большую часть времени, и если все

будеть продолжаться, какъ до сихъ поръ. то я предвижу окончание ревизи не скоро. Послъ Уъзднаго суда буду и съ Павленко ревизовать палату, въ которой соединены Уголовная и Гражданская: Павленко последнюю, а я первую. Эдакъ пойдеть скорве На этой недъль наша канцелярія должна будеть соединиться вполить, ибо Розановъ съ братіей прівдутъ изъ Енотаевска. — На дияхъ князь призываетъ меня къ себъ и предлагаеть свою библютеку, прося брать княги во всякое время, при немъ и безъ него. Серьезныхъ книгъ въ этой библіотекъ мало, и я взяль одинь томъ Esquises de la philosophie, par Lamennais. Хочу знать, какъ Французъ филосовствуеть; да взяль также какой-то историческій романь, чтобъ отводить душу по временамъ. Я такъ люблю чтеніе, даже всякой дрянной повъсти, что невольно переношусь въ міръ описываемый или въ положеніе героевъ, что живу съ ними и умфю на это время отвлекаться ото всего окружающаго. Но и читать можно только урывками, пбо, повторяю, время проходить или въ занятіяхъ, или въ чемъ другомъ, чего пельзя избытить. Напримыры приходять вы нашу комнату, сидять въ ней и мъщають и читать, и писать. Это письмо мое также пишется урывками, ибо я, желая непремънно покончить съ Увзанымъ судомъ на ныпъшней недълъ, много теперь занимаюсь.

## Воскресенье. 1844 года, февраля 27-го. Астрахань.

Сейчасъ только воротился изъ Уфзднаго Суда и спѣшу написать Вамъ нѣсколько строкъ. Вотъ какъ, даже по Воскресеньямъ не прекращаются занятія! Признаюсь: много дѣла, особенно если ревизуешь одинъ. Впрочемъ, я спѣшу окончить ревизію Уфзднаго Суда для того, чтобъ приступить къ ревизіи Палаты; сверхъ того, по Уфздному Суду надо заняться приготовленіемъ рапорта и отчета. Въ концѣ будущей недѣли ѣду я въ карантинъ, т. е. князь, Строевъ и я, на пароходѣ; прочіе же. если поѣдутъ, такъ въ качествѣ волоптеровъ: карантинъ находится въ 90 верстахъ отсюда, на Бирючьей Косѣ, и путешествіе наше не продолжится болье четырехъ дпей.—Теперь я совершенно одинъ живу въ

комнать; Оболенскій ужхаль осматривать, во всьхъ ли помъщичьихъ имъніяхъ есть сельскіе магазины? Путешествіе довольно опасное, ибо все время надо фхать по Волгф въ лодкъ, верстъ за 70 и больше отсюда, а погода не очень благопріятна. Вотъ уже и середокрестная неділя! Постъ пролетить такъ скоро, что и у преждеосващенной объдни побывать не успфешь, развф на Страстной — Итакъ, Вамъ понравилась Жизнь за Царя. Костино мивніе торжествуеть, но надо сказать, что, кажется, Московская публика раздъляетъ въ отношении къ ней мнъние Петербургской: а не говорю о мижній двухъ, трехъ нашихъ знакомыхъ, но оффиціальность, которую дають этой оперв, какъ-то опошляеть и мысль о такой оперф. Это очень жаль и мфшаеть понимать эту прекрасную, вполнѣ русскую, оперу.- Изъ Тамбова пишутъ, что Бюллеръ и Блокъ оставили неизгладимыя въ сердцахъ по себь воспоминанія и вскружили всьмъ головы, но Астрахань едва ли это скажеть. Если бы Вы знали, въ какомъ здёсь все страхё! а кажется, не отъ чего бы было; но причиною этому именно та позиція, въ которую мы себя поставили: отсутстве всякой фамильярности и знакомства съ жителями, развѣ только по дѣламъ службы, и строгое, примфрное поведение всфхъ чиновниковъ. Сверхъ того, тайны канцелярін не проникають къ любонытнымъ н навострившимъ уши жителямъ, и все это придаетъ намъ видъ грозной и молчаливой Инквизиціи. — Благодарю милую Олиньку за прописку, которая, впрочемъ, не свидътельствуетъ о твердости руки, и я боюсь, что она делаетъ излишнія усилія.

# Астрахань. 1844 года, 4-го марта. Субботи.

Вы, върно, удивились, не получивъ отъ меня письма отъ прошедшаго вгорника, вообразили, въроятно, что я нездоровъ, что некому за мною, глупымъ, и посмотръть и пр. и пр. А причина этому очень проста: я на этой недълъ былъ почти заваленъ работой, ибо въ одно и то же время—пишу отчетъ по Уъздному Суду, ревизую соверженно одинъ Дво-

рянскую Опеку и имфю дфло, по порученію князя, съ рыбною экспедицією (состоящею при Губернскомъ Правленіи), по случаю весеннихъ Эмбенскихъ промысловъ! Такъ что собственно ревизію присутственных мість Астрахани произвожу пока я одинъ, а прочіе работають дома, по отдільнымъ порученіямъ. Вы знаете, что я, хоть п браню службу, но довольно горячо исполняю свои обязанности, особенно же, габ на мит лежитъ большая отвътственность, и особенно здёсь, когда я попадаю на нёкоторые слёды... А нынче мы отправляемся почти всв въ карантинъ на пароходв (верстъ 90 отсюда) и хотимъ обътхать вст 67 устьевъ Волги, но едва ли это удастся. Во всякомъ случат мы провдемъ дня четыре, следовательно, во вторникъ опять не буду писать. Нынче въ 9 часовъ вечера отправляемся мы на пароходъ, тамъ переночуемъ и двинемся завтра чъмъ свътъ. Вътеръ, кажется, будетъ намъ благопріятный, и потому путешествію этому я очень радъ. Жаль только, что скверная и сырая погода, дождикъ и туманы, хотя тепло: 10 градусовъ тепла. — Сейчасъ встали изъ за стола; нынче день рожденія князя, и пили за его здоровье. Ему 55 лёть. Онъ быль очень весель и любезень, что, впрочемь, бываеть съ нимъ всегда послъ благопріятной почты, которая привезла мнъ нынче насквозь промоченную посылку или «Отечественныя Записки» безъ письма. Последнія же письма Ваши не имеють ничего особенно пріятнаго, но такъ какъ Вы намфрены писать только разъ въ недёлю, то я и не имёлъ права ожидать отъ Васъ писемъ. А чтожъ это Константинъ не отвъчаеть мив? Все некогда, все вечера да балы? Да когда-жъ это кончится? Мит очень прискороно, что Костя расходится сь надежнейшимь изъ молодыхь людей, что говорю я серьезно, т. е. послъднія слова — Здъсь наступила довольно важная эпоха для Астрахани. Имено весенній ловъ рыбы на Эмбенскихъ водахъ, куда князю очень хочется пофхать изъ карантина, да врядъ ли это возможно, темъ более, что это версть 500 и даже 1000, именно третій участокъ, около береговъ Трухменскихъ. Вообще эта статья такъ интересна, что я, изучивъ хорошенько всъ термины, пришлю Вамъ подробное и точное описание Эмбенскихъ промысловъ, ибо

имѣю теперь дѣло съ экспедиціей, откуда легко могу почерпать нужныя свѣдѣнія. Вы не повѣрите, до какой степени подробностей и мелочей входимъ мы по ревизіи, какой а аккуратный сталъ человѣкъ, даже немножко педантъ. Я имѣю законныя причины и извиненія: службу. Дѣйствительно, я много занятъ и имѣю занятія разнообразныя и важныя, и лестныя для меня порученія князя. Поэтому умоляю Васъ пе безпокоиться, если будетъ иногда случаться, что Вы не получите отъ меня писемъ. Вотъ и теперь скоро шесть часовъ бечера, надо готовиться къ отъѣзду, а главное—читать 13-й томъ Устава Карантиннаго, съ которымъ я уже познакомился и прежде, но не худо повторить. Но прощайте, видите, у меня было благое намѣреніе написать цѣлый листъ, но нѣтъ времени, нѣтъ досуга собрать, повести мысли стройной, логической вереницей.

### Астрахань. 12-го Марта 1844 года. Воскресенье.

Последняя почта не привезла Вамъ письма отъ меня, и это не могло безпоконть Васъ, потому что Вы знали уже о предполагаемомъ путешествін. Мы воротились въ середу, и какъ пріятно мив было найти дома толстое письмо! Но о письмъ послъ: прежде всего удовлетворю я Ваше желаніе знать о нашемъ путешествін. — Часу въ десятомъ вечера въ субботу отправились мы въ коляскъ и дрожкахъ на пристань, которая довольно далеко отъ нашей квартиры. Вхали мы, разумъется, торжественно и съ большимъ почетомъ :впереди скакали верховые съ факслами, сзади полвцеймейстеръ; потомъ пересъли на большой катеръ и черезъ полчаса времени были на пароходъ. Я былъ въ первый разъ на палубъ, но это, признаюсь, не произвело на меня особеннаго впечатльнія, въроятно, потому, что пароходъ быль самаго малаго размъра. Ночь была прехолодная, и я покурилъ ивсколько времени на палубъ, все ища впечатлънія, пбо мысль курить ночью на налубъ казалась мнъ дома поэтическою, и мнъ было даже досадно, что я не ощутилъ никакого особеннаго удовольствія. Сырость, холодъ, туманъ, черная ночь, сильный ветерь, раздувавшій мою спгарку, заставили меня

сойти въ каюту. Надо Вамъ сказать, что въ капитанской кають, чистой и опрятной, помъстился самъ Князь, у котораго, сверхъ того, была маленькая кльтушка съ койкой. Поллъ этой каюты находилась еще каюта, величиною не больше четверти, если не меньше, отесинькинаго кабинета. Тамъ помъстились мы всъ шестеро, кто на полу, кто на стуль, кто на прилавкь, всь въ шубахъ и съ покрытыми головами и почти всъ курящіе Мгновенно эта маленькая комната, гдв и выпрямиться трудно, наполнилась такимъ дымомь, что одинь изъ нашихъ спутниковъ, некурящій, ушелъ спать на палубу. Благодаря погребцу, приводящему всюду, всегда и всъхъ въ восхищение, зажгли мы стеариновыя свъчи и устроили себъ самоваръ. Хоть въ компаткъ нашей было довольно душно и парно, но всякій, зная, что на дворъ холодно, что онъ не на сушъ, считалъ обязанностью сограться чаемъ. Какъ ни тесно было намъ, но всякое дурное положеніе, разділяемое въ компаніи молодыхъ людей, рождаетъ смъхъ и шутки. Наконецъ всъ улеглись. Часовъ въ пять утра судорожное сотрясение парохода разбудило меня, и я вскарабкался вверхъ по лъстницъ на палубу, чтобъ умыться свъжимъ утреннимъ воздухомъ. Причиною потрясенія парохода «Астрабада» было поднятіе якоря. Иначе сказать мы снались съ якоря и тронулись. Качки и чувствовать было нельза. Это не въ моръ, да и пароходъ нашъ плелся по шести верстъ въ часъ. Такъ какъ князь объявиль, что онъ не только сносить, но даже любить табакъ на воздухъ, то мы въ этомъ отношении нисколько не ственялись, и я жегъ Астраханскія сигары безпощадно. Я говорю «Астраханскія», потому что я, пользуясь куреньемъ, какъ единственнымъ почти наслажденіемъ и развлеченьемъ среди скучныхъ занятій, уже истребилъ всъ Московскія сигарки, исключая Sylva, разумфется, и покупаю сигары Жуковской фабрики въ здешнемъ Сарептскомъ магазинь. Нароходъ нашъ былъ съ нарусами. Полюбовался я на искусство морскихъ маневровъ, на огромные паруса, надуваемые вътромъ, на то искусство, съ какимъ человъкъ употребляеть въ свою пользу своевольныя движенія вътра, что особенно видно при косыхъ парусахъ, когда вѣтеръ дуетъ съ боку и, самъ того не подозрѣвая, заставляетъ идти судно

впередъ. Хотя Волга довольно шпрока въ этомъ мфстф, мфстами верстъ въ 12, но берега всетаки видны. Но какъ жалка, какъ ничтожна кажется она здёсь, где глубина ея, особливо въ притокахъ къ морю, не превышаетъ сажени. Поэтому ночью нельзя ходить не слишкомъ мелководному судну, ибо надо плыть очень осторожно, лавировать между мелями и идти проходимымъ путемъ. До какой степени обмельла Волга въ течение последнихъ десяти летъ-просто удивительно, и это обмельние продолжается и теперь, такъ что образуются новые острова и новые притоки. Изо всъхъ 67 устьевъ Волги расшивы (большія суда морской конструкціи) могуть проходить въ море, и то съ трудомъ, только однимъ каналомъ, на Бирючью Косу; но при малъйшемъ выгонномъ вътръ садятся на мель, на розсыпи. Теперь надо объяснить Вамъ, что такое выгонный вътеръ. Это Московскій или верховый вътеръ, хотя и попутный ъдущимъ внизъ по Волгъ, но вивств съ твиъ при большой свъжести (опять техническій терманъ) опасный, потому что выгоняетъ воду въ море до такой степени, что мъста, покрытыя на сажень водою, часто совершенно обнажаются. Самая большая стенень воды въ Волгѣ бываетъ тогда, когда дуетъ моряна и морскими волнами солонить въ Волгѣ воду. — Погода была довольно холодная и скоро пробудила въ насъ аппетить, который мы и поспъщили удовлетворить сыромъ, почти единственнымъ нашимъ завтракомъ уже два мфсяца. Плоскіе берега, покрытые камышомъ, медленное, едва замътное движение парохода, погода не пасмурная, не сфрая, но и не красная (родъ погоды, котораго я не люблю) наводять невольно скуку, и наше путешествіе начинало мив надобдать; но часовъ въ пять, после обеда, который быль приготовлень по всей формѣ, нароходъ отказался вдти дальше, ибо становилось слишкомъ мелко, и мы должны были пересфсть снова въ катеръ, чтобы пробхать 10 верстъ, остававшілся намъ до карантина. Эти 10 верстъ, по милости сильнаго вътра, ъхали мы 4 слишкомъ часа, ибо, чтобы попасть на Бирючью Косу, должны были избъгать розсыпей. Наконецъ, часу въ десятомъ вечера саженяхъ во 100 остановились мы отъ карантинной пристани: такъ было мелко, что и катеръ не могъ идти дальше. Къ намъ подъбхалъ маленькій ботикъ съ фонарями и капитаномъ порта въ полномъ мундеръ. Мы перешли на ботикъ, который шелъ посредствомъ упиранія въ дво шестами. Грустно и жалко было мить смотръть на достославную Волгу, которая не умтеть поддержать себя при исходъ! Но это еще ничего. Саженяхъ въ 15-ти сталъ и ботъ. «Лошадь!» раздался повелительный крикъ капитана. «Лошадь!» повторилось на берегу и минутъ черезъ 10 экипажъ странной формы, похожій на большія охотничьи дрожки и запряженный въ одну лошадь, безъ церемоніп въбхаль въ воду и подъбхалъ къ боту. Мы переправились въ три транспорта и посибинли въ отведеничю намъ квартиру, раздълись, уснули спокойно и рано поднялись на другой день. нбо князь собирался смотръть карантинныя заведенія, роту, стражу и т. п. Карантинъ, имъющій вмѣстѣ съ правленіемъ до сорока человѣкъ чиновниковъ, обитающихъ на косѣ со всъмъ хозяйственнымъ заведеніемъ и съ 200 человъкъ роты, быль не очень интересень въ это время, ибо навигація только что открылась, и судовъ изъ Персидскихъ водъ Каспійскаго моря и вообще изъ м'єсть соминтельных въ приходъ не было; слъдовательно, и выдерживающихъ карантинъ-пикого. Но мы, впрочемъ, пріъхали по другой, секретной причинъ. Обозръвъ гвардіоновъ (такъ пазываются карантивные стражи), всю военную команду, выслушавъ рапорты офицеровъ и ординардцемъ князю, дошли мы до карангиннаго правленія, гдф Князь и оставиль меня съ Павленкой для ревизіп дель. Поработавши, воротился я часу въ третьемъ домой, послъ объда отправился опять въ правленіе и воротился часу въ 11-мъ. Чиновники здісь всё люди семейные, не дикари; служать, конечно, на этой косф, куда и попасть такъ трудно, изъ тъхъ огромныхъ выгодъ, которыя представляеть карантинная служба, но ужь, конечно, ни за какіе милліоны на свёте не согласился бы я жить здъсь. Безо всякихъ средствъ и удобствъ жизни, безъ возможности отдълиться отъ ограниченнаго кружка общества, члены котораго надобли другь другу донельзя, въ прізтпомъ препровожденіи времени въ окуркъ товаровъ хлоромъ и т. п. (вирочемъ, это еще лътомъ, а зимой и этого пътъ)жить такъ и не сойти съ ума-значить убить въ себъ всякое стремленіе, всякую потребность и саблаться жалкимъ

существомъ, подвластнымъ привычкъ, которая въ состояніи опошлить человъка и примирить его со всякимъ положеніемъ. — Зданія карантина довольно красивы издалека, портъ и флагъ далеко видны съ моря. Здёсь уже начипается взморье, но еще все довольно мелко Эти розсыпи и мели встръчаются и на самомъ Каспійскомъ морь, которое страннымъ образомъ устроено. Съверная или Съверовосточная часть его до Тюкъ-Караганскаго залива, почти по прямой линін отъ Астрахани, не слишкомъ глубока, но Южная часть идетъ какимъ-то постепеннымъ обрывомъ, такъ что въ водахъ, омывающихъ Каспійскую область и берега Персіи, глубина бываетъ 100 саженъ и даже неизмъримою. Это, вирочемъ, говорятъ, слъдствіе вулканическихъ свойствъ почвы, что доказывается присутствіемъ нефти въ землів. Здівсь, въ Астрахани, есть колодцы и на площади, гдф вифсто воды горить нефть. Этимъ-то подземнымъ нефтянымъ огнямъ покланяются Индійцы около Баку...

Но я продолжаю. На другой день, рано поутру, отправились мы снова въ правленіе, куда вскорт пришель и Князь - свидътельствовать денежную сумму. Разумъется, онъ заставилъ считать при себф членовъ, и тутъ-то надо было посмотрфть, какъ они всь, неохотники, видно, до математики, считали, считали, повъряли, и все какъ-то не выходило. Потъ лилъ съ ихъ лицъ градомъ, особенно же у одного толствишаго медика. Это свидътельство суммы должно у членовъ происходить по закону каждое первое число, но непривычка считать обнаружилась туть съ перваго взгляда. Вфроятно, это делается, какъ и всюду, такъ, по домашнему. Что и гдф не дфлается по домашнему? Наконецъ часа въ 4 слишкомъ сосчитали они сумму, не превышавшую 70 тысячъ ассигнаціями, и мы немедленно воротились домой, собрались въ ивсколько минутъ и, сопровождаемые цълымъ конвоемъ чиновниковъ, пришли къ пристани, гдф должны были совершить тотъ же самый маневръ, т. е. сначала на дрожки, потомъ на ботъ, потомъ уже на катеръ. Впрочемъ, вътеръ былъ намъ попутенъ, и мы, не на веслахъ уже, а на нарусахъ, добхали до своего Астрабада часа въ полтора. До ночи илыли мы очень спокойно; на ночь бросили якорь и стали. Что хорошо было

видъть въ эту ночь, такъ это зарево пылающаго вдали камыша. Ночь эту провели мы удобное, ибо разделились; Князь, не знавшій прежде о тісномь нашемь поміщеній, заставиль перейти и которых въ свою каюту. На другой день поутру рано двинулись мы въ путь снова и часу во второмъ. въ среду, прибыли благополучно въ Астрахань, гдф, воротившись домой, насытясь морскимъ путешествіемъ и жаждя удобствъ суши, нашелъ я большое и толстое письмо отъ Васъ, даже письмо отъ Константина, и благодарю всёхъ писавшихъ, которымъ всемъ буду отвечать особо. Къ Косте собираюсь писать письмо серьезное и не нахожу времени. Очень мив жалко, что Константинь не совсемы ладить съ Самаринымъ. – Я прекращаю здёсь свое письмо. Передо мной лежить листочекь, на которомь записаны мною вкратца оглавленія предметовъ, о которыхъ мив еще надо будетъ разсказать Вамъ, такъ напр. Эмбенскіе промыслы и т. п. Но пусть они послужать содержаніемь следующих писемь.

# Астрахань. 1844 года, марта 14-го. Вторникъ.

Сегодия я опять быль обрадовань полученіемь писемь Вашихъ, но буду отвъчать на нихъ подробнъе въ субботу. Я теперь распредълклъ такъ, что въ субботу, наканунъ дня, болье свободнаго отъ занятій, буду писать цисьма подробныя, пространныя, удовлетворительныя и для меня самого, а по вторникамъ буду писать собственно для того, чтобъ сообщить Вамъ о себъ въсточку, ибо но вторникамъ, среди безостановочнаго теченія занятій, трудно найти время, кром'в ночи, когда усталые глаза, предчувствуя раннее раскрытіе поутру, требують сна и отдыха. Теперь, впрочемь, я сижу дома, занимаюсь составленіемъ отчета по своей ревизіи, который я приготовляю совствы по другой формт, нежели Павленко и Розановъ, --формф, которую и считаю удобнфйшею и болье соотвытствующею планамы князя. На Страстной кончу я Дворянскую Опеку, со Святой (т. е. съ половины или даже и послѣ) начну Земскій Судъ, потомъ перейду въ палату, можетъ быть, Судъ Зарго (средняя инстан-

ція врод'є палаты, для дель калмыцкихь) и т. п. Надо приняться живье, дъятельные, упорные за работу, а то мы останемся здъсь слишкомъ долго и намъ еще много предстоить работы. Досадно миф бываеть, что хоть и теперь, слывя за усерднаго чиновника, вовсе не чувствую въ себъ этого состоянія, жажды деятельности, неутомимости, и хоть и работаю много, но все не то. Сверхъ того, морская экспедиція, снаряжаемая нами, въ которую отправится мой Оболенскій, вмѣстѣ съ однимъ изъ здѣшнихъ чиповниковъ, преданнымъ намъ, проедетъ, крейсируя на море, въ Эмбенскихъ и Дербентскихъ водахъ и около Трухменскаго берега, проъздить мъсяца два съ половиной по крайней мъръ, а выъдеть не ранве 10-го апреля. Ехать въ кусовой лодке или въ расшивъ на столько времени не совсъмъ пріятно, и жалко бъднаго Обеленскаго, но что дълать! Меня отдалить нельзя, ибо въ это время я успълъ бы обревизовать ифсколько присутственныхъ мъстъ. - Теперь уже поздно, и страшный, холодный в'ятеръ завываетъ и свистить съ необыкновенною силою. Мартъ мфсяцъ здфсь самый обильный вфтромъ, который теперь продолжается уже иссколько дней. На морф теперь не очень весело, когда теперь и сквозь стѣны комнату продуваеть. Покуда я еще все выхожу въ шубъ или въ теплой шинели и ворсе не считаю этого лишнимъ, хотя, впрочемъ, мы заказали сундукъ для храненія въ немъ льтомъ нашихъ мъховъ. Ежели переписка не очень затруднить, то, конечно, я бы очень радъ быль прочесть Гоголевы письма и Вашъ будущій отвѣтъ, милый Отесинька. Признаюсь, эта разсылка Imitation de Jésus Christ съ такими билетиками мив решительно не правится, но меня это не удивляетъ: тонъ прежнихъ его писемъ, какъ опи ни были прекрасны, мив что-то быль не совсемь по душев. что-то учительское, проповъдническое. Впрочемъ, я радъ буду, если онъ, объясновъ намъ, открывъ настоящій світь вещи, заставить сознать и наше заблуждение, но до техъ поръ, какъ хотите, а это странно. О внечатлении этихъ движеній Гоголя пишете Вы мив только, милая моя Маменька, но что думають объ этомъ другіе, не знаю. Константинь, можеть быть, и желаеть защитить его, но въ душь самъ, върно, не доволенъ этимъ. Охъ, не охотникъ я до этихъ

штукъ! Какъ бы не потерпѣло искусство отъ излишества религіознаго направленія.

Нынче приходиль ко мит Персіянинь съ жалобою на Утздний Судь, и обстоятельства его дтла касаются его жены, побъга тещи, невтриости и пр. Каково! Подъ стнію рускихь законовь Персіянинь-Магометанинь идеть свободно разсказывать русскому о своихъ домашнихъ дтлахъ, о жент, а не раздтлывается съ нею азіатскимъ манеромъ. Удивительно довтріе, внушаемое русскимъ правительствомъ; какъ легко, удобно, свободно помъщаются между русскими азіатци, вовсе не дичась и свыкаясь съ требованіями правительства. Особенно Персіяне, народъ способный, умный и хитрий. Многіе изъ персидскихъ купцовъ, не русскихъ подданныхъ, Астраханскіе купцы первой гильдіи, знаютъ даже и грамоту русскую.

# Астрахань. 1844 года, Марта 19-го. Вербное Воскресеніе.

Письмо это, вфроятно, придетъ на другой день праздинка, а потому я заранъе поздравляю Васъ съ этимъ свътлымъ и торжественнымъ праздникомъ, непосредственно действующимъ на душу всякаго. Конечно, я не могу теперь поздравлять Васъ, нбо Святая еще не начиналась, но такъ какъ порядокъ вещей все тотъ же и Святая непременно уже будеть черезъ неделю, такъ я им'ью полное право. Итакъ Христосъ Воскресе! милая Маменька и милый Отесинька. Затымь поздравляю Вась и съ семейнымъ праздникомъ: со днемъ рожденія Константина. 27 льтъ! Если усивю, то буду писать ему особо. Но во всякомъ случав желаю ему, какъ и Гоголь, болве житейской мудрости, болье умъренности и важнаго достоинства поры мужества. Оно, конечно, смешно мне говорить это, но ведь онъ самъ съ этимъ согласенъ. Ахъ, Константинъ Константинъ! 27 лътъ и не готова диссертація, и не вышло на свъть зрълыхъ и очищенныхъ илодовъ, которыхъ всякій ожидать быль въ правъ. Но обращусь къ себъ, къ своему житью или прозябанью въ Астрахани. — Постъ пролетълъ для меня незамътно, безо всякой торжественности, не пробудивъ въ душт никакого особеннаго чувства. Въ этомъ Азіатскомъ город'є церковь лишена той важности, того благочестія, какъ у насъ, въ

Москвъ. Да чуть ли здъсь не больше мечетей, чъмъ церквей. Первыхъ, какъ я слышалъ, около 40. На Страстной намфренъ, впрочемъ, я, начиная съ среды, сообщаться съ Москвою и Россіею посредствомъ присутствованія въ православномъ Храмъ; но на Страстной же п на Святой много у меня въ перспективъ дъла, тъмъ болъе, что посъщение присутственныхъ мъстъ прекратится на это время. Надо будетъ расклебывать, то что теперь заваривается. И отчетъ по Уфздному Суду, и ревизія Земскаго, и разсмотрфніе дфлъ Дворянской Опеки, и безпрерывное спошение съ рыбной Экспедиціей по пфкоторымъ обстоятельствамъ! Такъ что я и не предвижу, какъ я съ ними распутаюсь. А тамъ, въ отдалени, красуются цёлымъ рядомъ и манять къ себъ и Уголовная Палата, и Судъ Зарго, и Губернское Правленіе и пр. и пр. Не правда ли, забавны и милы эти занятія? Я бы очень радъ былъ, если бы меня избавили отъ нихъ, но именно ибкоторыя мои служебныя достоинства заставляють князя возлагать на меня эту скучную обязанность: рыться въ пыльныхъ дёлахъ, навострить такъ глазъ и память, чтобы ничто противозаконное не могло ускользнуть. Въ прежнія времена молодой челов'єкъ спітиль наслаждаться жизвію и природою — не условною; цілый міръ принадлежаль ему. Потомъ даже въ предълахъ жизни условной, общественной онъ кружился весело и пользовался расточительно молодыми сплами, хотя получившими уже другое направленіе. А теперь! Благоразумный 20-ти льтній юноша, въ свътлую, ясную погоду, когда природа, кажется, разверзаетъ роскошныя объятія, зоветь къ сочувствію и высокимъ наслажденіямъ, сей молодой, по охладившій себя умникъ отправляется въ Уфздный Судъ рыться въ пыльныхъ бумагахъ, читать следствія о краденной корове, о гражданском виске, не превышающемъ десяти рублей, о контрактахъ и обязательствахъ! По часто идетъ опъ, следуя стезею, указанной ему судьбою и временемъ, какъ бы отуманенный, ибо часто одинъ крикъ пътуха, повторяемый монотонно, раздаваясь въ ушахъ его, мгновенно переноситъ его въ мириую деревню, гдъ душа въ сладкомъ покоъ дремлетъ и забывается, и доступны слуху лишь шепотъ листьевъ, движение вътра, и все навъваетъ какую-то высокую, торжественную нъгу. Люблю

я льтнюю природу и приближение льта, когорое чувствуется весною, когда, не укутываясь въ безобразную шубу, выхолешь дышать свёжимь и легкимь воздухомь! Нёть, что ни говори Костя, а ужъ это чистое отвлечение, т. е. зима всегда стъснительна для меня, и я люблю ее только за то, что живъе для меня становятся наслажденія льта. А злысь уже наступила почти весна, и хотя мертва природа, но небо ярче, голубъе и воздухъ прозрачнъе. И въ такіе-то торжественные, солнечные дни попираются Вашимъ покорнымъ слугою пыльныя Астраханскія илощади, чтобы дойти до дома съ высокою каланчею, гдв помвщаются суды и полиція. Неужели мив надо отложить до 1845 года наслаждение лат-нею природою? Ужъ, конечно, въ нынвшиемъ году проведу я лъто въ Астрахани. Упорна работа и не обдълывается легко. Въ то время, какъ Вы будете ждать торжественнаго звона колоколовъ, или у себя дома, или на площади Кремлевской, я, вфроятно, въ полной формъ и въ бъломъ галстух'в (есть, есть, милая Маменька, и прекрасный, да и Вы же покупали), въ числъ свиты, окружающей князя, буду находиться въ соборъ. Неискрении будутъ христосованія съ. Губернаторомъ, если только будутъ! – Посмотрю, какъ Астра-ханскіе жители празднують эгу недёлю. Такъ какъ нынфшній годъ Насха рано начинается, такъ и Подновинскія гулянья будуть, въроятно, грязны. Да, я и забыль, что это «на нашей улицъ праздинкъ», и Большая Инкитская наполнится экипажами. — На этой педаль получиль я второй номеръ «Отечественныхъ Записокъ». Тамъ есть одна статья неразръзанная: о сиръ Робертъ Инлъ. Удивляюсь, какъ Гриша, поклонникъ сего Министра, не прочелъ ея. Съ большимъ интересомъ прочелъ я вторую статью о Людовикъ XV, въ которой, впрочемъ, авторъ пе является проникнутымъ духомъ Нфмецкой строгой критики, а съ участіемъ и удовольствіемъ передаеть быть того времени. Если Вы ее читали, милый Отесинька, такъ замфтили, вфроятно, частое упоминаніе, даже смѣшное, объ аи! Разсужденіе Бѣлинскаго объ искусствъ и жизни я не заблагоразсудилъ прочитать. Что касается до «Москвитянина», то я еще не просмотръль хорошенько и не читалъ лекцій Шевырева, а прочель, при способности своей интересоваться бездълицами, съ большимъ

интересомъ и съ удовольствіемъ, ибо это служило мит вмъсто отдыха, повъсть «Живую и Мертвую Воду.» Бросая скучныя бумаги, отпускаю поводья напряженнымъ мыслямъ и способностямъ, закуриваю сигару, скидаю мундиръ, растагиваюсь на диванъ и полчаса, много часъ, читаю или «Отечественныя Записки» или «Москвитянина». И, конечно, тутъ я читаю что-нибудь «легкое». Ахъ, какъ дрянны стихи Дмитріева къ Павловой! Какой опъ охотникъ до тире, - пора бы ему угомониться бренчать, какъ самъ онъ выражается, на лиръ. - Вы мнъ мало пишете про Гришу и его службу. Неужели пребываніе министра не имфло пикакого на нее вліянія? — Наша ревизія должна быть непремфино блистательна; не знаю, вполнъ ли оцънять ее. Кромъ ревизіи присутственныхъ мъстъ, болъе подробной, нежели во всъхъ прочихъ ревизіяхъ, столько государственныхъ проэктовъ и полезныхъ предначертаній, въ составъ которыхъ входять и Калмыки, и Туркменцы, и Каспійское рыболовство, и противоположные берега и пр. и пр., чего заранће разглашать не должно. И все это не поверхностныя указанія, по почти цілые труды. добросовъстно обдъланные. И при всемъ этомъ-затворническое, монашеское житіе! Не кружиться, не вертфться въ провинціи столичными истуканами пріфхали мы, какъ господа Тамбовскіе ревизоры и другіе. Но за это и боятся и не любять насъ, хотя князь поступаеть кротче, пежели ктолибо. Москва, конечно, равнодушна къ нашей ревизіи, но я желалъ бы знать, что говорять про нее? Върно бранятъ, потому что у Гагарина много недоброжелателей. Я благодаренъ ревизіи не только за узнаніе службы, но и за опытность, ибо переворачивая народъ со всехъ сторонъ, во всёхъ его нуждахъ, узнаю его настоящія потребности лучше. И всемь, порицающимь современное, можно смело сказать, что они не могутъ быть организаторами будущаго общества, ибо не коспулись знаніемъ всей этой хитросплетенности народныхъ нуждъ и потребностей, размножившихся до безконечности, и механизмъ государственнаго управленія вообще, не только теперешній, для вихъ не можеть быть понятень, ибо они не видять его обнажаемымь такъ, какъ мы. Я самъ защитникъ современнаго, но чувствую, какъ ошибаются эти госнода относительно знавія настоящаго положенія и развитія народа. Не можеть быть упрощено и сокращено то, что развитіе довело до многосторонности, и законъ Алексѣя Михайловича теперь «ни къ чорту не годится», какъ говоритъ у Дикенса франть, разставивъ фалды своего поношеннаго фрака. Константину слѣдовало бы попутешествовать по Россіи настоящимъ образомъ, а не профадомъ.

Я хотёль Вамь писать объ Эмбенскихъ водахъ, о Каспійскомъ рыболовстве и о прочемъ, но еще не вполят привель въ систему свои свёденія. Я самъ дожидаюсь съ нетерпеніемъ Свётлаго праздника, где все-таки мит будеть досужите писать къ Вамъ Хотёль я писать къ сестрамъ и
поздравить ихъ съ праздникомъ, но для меня праздникъ еще
не насталъ, и потому на душт еще не довольно празднично.
Къ тому же на праздникахъ я буду въ состояніи удёлять
часъ или полтора въ день на письмо, а какъ хотите, написать въ одинъ пріемъ хоть и безсвязное письмо, какъ это,
но все-таки довольно большое—занимаетъ много времени.

### Астрахань. 1844 года, Марта 27-го. Понедъльникъ.

Давно не писаль я къ Вамъ на досугъ; послъднюю почту пропустиль въ хлопотахъ, а прежнія письма мон также были неудовлевтворительны. Прежде всего поздравляю Васъ еще разъ съ праздникомъ. Посылку Вашу получилъ я еще на прошедшей недълъ, кажется, въ пятницу и очень доволенъ какъ шинелью, такъ и сигарками. Шинелью я въ особенности доволенъ: легка, прочна и удобна, жаль только, что немного коротка, но за то чрезвычайно полна. Сигары доъхали почти не повредившись, и мив особенно пріятно курить именно то, что курится въ Москвъ у насъ въ домъ. Нынче второй день праздинка, и здёсь почти незаменно никакого движенія. Вы, вёрно, встрётили его гдё-нибудь въ приходь, а Костя на Кремлевской площади, если катарръ его прошель. Я опншу Вамь, какъ мы встретили праздникъ. Вечеръ субботы Страстной имфетъ всегда въ себъ что-то особенное, отличное отъ прочихъ вечеровъ. Никто ничего не дълаеть, всякій старается заснуть, предвидя долгое бдьніе, спится плохо, а между тімь повсюду какъ-то торжественно-тихо. Оболенскій уговориль меня лечь спать, но

несмотря на всѣ наши усилія, мы не могли заснуть и, зная поспѣшность князя, съ 10-ти часовъ стали одѣваться: всѣ, конечно, въ мундирахъ и бълыхъ галстухахъ, а самъ князь въ полной формъ. Экинажи всехъ возможныхъ видовъ были приготовлены заранье; всь нужныя распоряженія сдыланы, и мы только дожидались 12-ти часовъ. Я вышелъ на балконъ, ожидая какого-нибудь торжественнаго звона: кое-гдъ раздавались колокола, но на улицахъ ни души, ни плошки. Наконецъ мы отправились, придерживая свои треуголки, ибо вътеръ былъ необыкновенно сильный, и пріфхали прямо въ соборъ. Необыкновенно хорошъ этотъ соборъ! Онъ не той казеннюй архитектуры, надъ которою такъ смфется Кюстинъ, и образцы которой вы встръчаете въ каждомъ городкъ, пбо предположены всюду: каменный домъ для присутственныхъ мъстъ и каменный соборъ. Нътъ, онъ построенъ еще при Өедоръ Іоанновичь, и такъ мит нравится, что я хочу нанять какого-нибудь здешняго живописца, чтобы срисовать миф его. Онъ стоить въ Кремль, на какомъ-то пьедесталь въ въ видъ огромной террасы каменной (т. е. иведесталь въ видъ террасы), съ каменными же толстыми нерилами, и широкое крыльцо, въ родъ Краснаго, ведетъ къ нему, заворачивая дважды, что необыкновенно красиво. Внутри, какъ мнъ показалось, онъ довольно мраченъ и весь обложенъ ръзною мъдью и образами въ окладкахъ. Особенно иконостасъ, простирающійся до самаго верха. Итакъ вступили иы блистательною вереницею въ соборъ, гдъ простой народъ очень удивился нашему приходу. Дело въ томъ, что князь не вслушался въ слова полицеймейстера, который сказалъ ему, что заутреня будеть въ часъ и не въ соборф, а въ Крестовой, - такъ называется одна почти комнагная церковь подлю собора, гдф обыкновенно служить Архіерей, который, надо признаться, довольно літнивъ. Узнавъ про это, таже насколько обрадовавнись, ибо стоять въ одномъ мундирь въ холодномъ соборь, при такомъ сильномъ вътръ, какой быль тогда на дворф, было бы не очень пріятно, перешли мы въ Крестовую, гдъ въ то время изъчиновниковъ еще мало было. Постепенно стали събзжаться, и это продолжалось до часу, когда пришелъ Архіерей. Церковь, слабо освъщенная, потому что не было простаго народа и жен-

щинъ, ставящихъ такъ доброхотно свъчи, скоро наполнилась Астраханскими чиновниками и ихъ женами. Смарагдъ служить не хорошо. Я вообще не большой охотникь до Архіерейской службы, гд топы суетатся, толкають другь друга и смотрять въ глаза преспокойно возседающему Архіерею, стараются только угодить ему и вовсе не думають о службъ, а заботятся лишь о соблюдении перемоніала. Но эта служба, т. е. въ заутреню Свътлаго Воскресенья, необыкновенно хороша. Вы ея, вфрно, никогда не видали. Особенно хорошо, хотя немножко и долго, было семикратное повтореніе Евангелія, которое читалось на Греческомъ, на Еврейскомъ, на Латинскомъ и четыре раза на Славянскомъ. Въ знакъ того, что слово Господне ученики отправились проповъдывать на всъ четыре стороны, четыре дьякона, поставленные въ четырехъ противоположныхъ сторонахъ, читали Евангеліе на Славянскомъ. Это все, вфроятно, соблюдается и въ Московскомъ соборъ и еще торжественнъе, но я никогда не бываль въ соборъ въ это время. Но несмотря на красоту самой службы, ничего праздничнаго, особенно торжественнаго и радостнаго не было. Похристосовавшись съ однимъ Архіеремъ, продолжали мы стоять раннюю объдию, кончившуюся въ четыре часа. Князь оттуда прошелъ прямо къ Архіерею, а мы домой, куда должны были сейчась же събхаться всф Астраханскіе чиновники, ибо князь вельлъ всьмъ объявить черезъ полицеймейстера. что опъ будетъ принимать поздравленія немедленно послѣ объдви. Это было удобно для него и для нихъ, ибо не нужно было бы на другой день подыматься рано и скакать съ поздравленіями. Скоро нахлынуло человъкъ до 200 чиновниковъ всъхъ разрядовъ и самъ Тимирязевъ. Бъдный князь испугался, увидя эту голодную стаю чиновниковъ, алчущихъ счастія похристосоваться съ нимъ, но отділаться нельзя было. Они никакъ не хотъли понять ни знаковъ, ни миганій со стороны Тимярязева и Бригена. Мы стояли особою кучкою въ дверяхъ внутренней комнаты, и я просто потвинался этою картиною. Всякій разсчитываль на три чмока; иной, можетъ быть, оттиралъ себъ щеки благовонными мылами въ продолжении часа, раздушилъ бакенбарды и собирался послъ перваго поцълуя въ щеку подставить другую,

но князь ужъ христосовался съ другими, и тотъ оставался въ пресмъшномъ положения, съ выдвинутою и повернутою въ сторону головою... Три раза отдыхалъ князь. Но всего лучше были морскіе офицеры: ть безъ церемоній уцьплялись за плечи, будто якорями, и брали свое. Мысль, что Сенаторъ, Дъйствительный Тайный Совътникъ, можеть собственноручно поцеловать ихъ, заставила ихъ забыть всякое чувство жалости. Насладившись, они отправились; убхалъ и Тимпразевъ и Бригенъ, который еще большую толпу чиновниковъ воротилъ назадъ, объявивъ имъ, что все кончено. Всв эти чиновники отправились къ Губернатору, который также расчелъ за лучшее принять ихъ тогда же, заразъ. По отъезде ихъ мы разговелись у князя, который намъ объявиль, что для потьшенія Губернатора намырень онъ ему сейчасъ же отдать визить, со всёмъ своимъ штабомъ, въ тъхъ же самыхъ мундирахъ. Опять съли въ экипажи и отправились. Бывшіе у Пвана Семеновича чиновники всі разъвхались, самъ онъ пошелъ ложиться спать (было уже пять часовь), въ компатахъ еще оставался адъютантъ, какъ вдругъ мы пагрянулп. Черезъ нъсколько минутъ вышелъ одътый Тимирязевъ, не скрывавшій своего удовольствія. Похристосовавшись съ нимъ и посидъвъ немного, воротились мы домой, им'я впереди сладкую возможность спать въ волю, ибо, по милости князя, намъ уже не предстояло надобности жхать къ нему съ особымъ поздравительнымъ визитомъ. Нанившись чаю, часу въ седьмомъ легли мы спать и проспази до половины перваго, проспавии и Архіерея съ пфвини, приходившаго возглашать князю многолфтіе и извиняться за позднее начатіе заутренней службы, и лишились удовольствія видіть посіщеніе купечества. Воть почему и не успълъ я написать къ Вамъ съ последнею почтою. — Воть и марть въ исходъ, а весна здъсь самая глупая покуда. Зелень не показывалась еще, и растенія, какія есть, все въ томъ же видь, въ какомъ были въ началь февраля. Время пресырое, прехолодное (т. е. 5 или 7 градусовъ тепла) и вътеръ не унимается. На дворъ апръль, а еще п третьей доли ревизіи не произведено. Я на дняхъ разсчитываль, сколько времени остается намъ пробыть здёсь: выходить, что при упорной работь можно кончить въ октябрь,

потомъ надо будетъ заняться общимъ отчетомъ и переписать его... Столько въ этой губернін дѣла и много стороннихъ работъ. Вчера прівзжало поздравлять князя Персидское купечество и говорило: Христосъ Воскресе! Какъ Вамъ это нравится: Магометанинъ христосуется! Впрочемъ, въ наше время и Астраханскимъ Персіянамъ это ни почемъ. Но движенія праздничнаго не видно въ городъ никакого, а у насъ, я думаю, громъ балаганной музыки и крики наяцовъ уже начали долетать до чуткаго Олинькинаго слуха. Впрочемъ, я нынче не выходилъ и не знаю, а то здъсь имъють обыкновение гулять по набережной Варвациева канала. Однако, какъ мив ни хочется написать Вамъ еще листъ, ибо писать есть о чемъ, и мит многое было бы очень пріатно передать Вамъ, но чувствуя усталость и потребность отдыха, думаю лечь въ постель, темъ более что почти полночь. Итакъ прощайте, не пеняйте на меня, что я все объшаю, объщаю Вамъ писать длинныя письма и не исполняю.

### Астрахань. 1-го Априля 1844 года. Суббота.

Вотъ и Святая недъля приходить къ концу. Скоро прошла эта Святая недёля: я ею почти не пользовался, во-первыхъ, потому, что былъ занять, во-вторыхъ, потому, что погода преглуснъйшая. Термометръ изволить дълать такіе скачки, что это невфроятно. Съ десяти градусовъ тепла вдругъ, на два, на три градуса морозу, и все это при такомъ сильномъ ветре, котораго вы въ Москве и не слыхивали. И вдобавокъ вътеръ этотъ, штормъ или вихорь, продолжается постоянно, день и ночь. Онъ уже изволить дуть съ начала марта, да будетъ дуть и въ апрълъ. Признаюсь, слышать безпрестанно ревъ вътра, хлопанье дверей, трескъ и скрипъ оконныхъ рамъ - совсъмъ не весело. Ничего не можетъ быть хуже Астраханской весны. Вообразите, что деревья, какія есть, все въ томъ же положенін, въ какомъ находились въ февраль, т. е. въ самомъ началь развитія. Жалкая и мертвая растительность Астрахани заставляетъ меня предпочитать нашу Московскую природу, гдф по крайней мфрф изобиліе зелени и деревъ и все развивается хоть поздно, но за то быстро, а здёсь нельзя будеть

имъть льтомъ ни тъни, ни прохлады. Да вообще мало хорошаго въ этой калмыцкой ямь. А страшно подумать, что даже конца не предвидится нашимъ трудамъ. Тяжело будетъ прожить здесь еще месяцевь шесть, ибо и теперь мы сыты Астраханью по горло, —а если больше? Если бы мы дълали ревизію такъ, какъ всѣ прочіе сенаторы, то при князѣ окончили бы ее мъсяца въ четыре. Но князь такой человъкъ, который не можеть и не будеть идти по пробитой пошлой тропъ, не ограничится ничъмъ банальнымъ, какъ дълается все у насъ въ Россін; метода нашей ревизін въ самыхъ мелочахъ другая и, конечно, лучшая. Мы таковы на Руси, что браня ежеминутно распоряженія Правительства, бранимъ вмъсть съ тьмъ и всякаго, кто не дълаеть, какъ всь. Поэтому, чего добраго, пожалуй, нашу ревизію и не оценять. И, можеть быть, какое-нибудь ничтожное обстоятельство испортить намъ все, съ такимъ трудомъ и тщаніемъ сооруженное, зданіе. Вотъ уже три м'єсяца, какъ я оставилъ Москву, а сколько впереди еще работы, Боже Ты мой! Пока я нахожусь въ довольно настроенномъ относительно служебныхъ занятій состоянін духа, но, право, не ручаюсь, чтобъ эти силы наконецъ не ослабели, чтобъ я выдержалъ до конца характеръ ревностной деятельности, чтобъ все это могло устоять противъ цълыхъ мъсяцевъ тяжелой и большею частію скучной работы. Князь хотіль, чтобы мы представили отчеты на Ооминой, какъ на образцовой (по Московскимъ понятіямъ) недфлф, предоставляя очень милостиво заняться этимъ на Святой, чтобъ не сидеть безъ дела! Съ понедъльника присълъ и за свой отчетъ и сталъ его составлять по идећ, заранње у меня образовавшейся, съ естественнымъ желаніемъ сдёлать никакъ не хуже, если не лучше, прочихъ господъ. И все это время занимался я довольно усидчиво, часу до 5-го утра, кромф дня. Написалъ, переписалъ (отчетъ листахъ на 20-ти) и вчера подалъ князю. Отчеть этоть не только чрезвычайно понравился князю, но и поставленъ въ образецъ относительно илана и систематическаго расположенія прочимъ ревизующимъ. Вы можете себъ представить, что это было миъ чрезвычайно пріятно и лестно, хотя все это далалось не публично, для того, чтобы не помять самолюбія старшихъ чиновниковъ, которымъ

не можеть быть пріятень успахь, одержанный двадцатильтнимъ чиновникомъ. Только я желаю, чтобъ это осталось въ секретъ; я передаю вамъ свое ощущение, но вовсе не хочу показаться мальчикомъ, дътски радующимся всякому пустому успъху, и здъсь не выказываю никому, кром' разв' тъхъ, которые, какъ молодые люди и мон товарини, безпрекословно признающие мое превосходство наль ними по службь (что еще очень, очень пемного), радуются и за меня, и за себя, ибо, какъ я и предвидълъ, общество наше разделилось, хоть и не такъ резко, на кругъ людей молодыхъ и образованныхъ и на кругъ прочихъ господъ, а Строевъ въ серединъ, ибо даже болъе уважаетъ насъ, нежели ихъ. Впрочемъ, не я одинъ подвизаюсь изъ нашего круга. Бюлеръ недавно съ отличнымъ усифхомъ выполниль поручение князя - составить ему въ извъстномъ дулъ изъ множества данныхъ, грамотъ, статистикъ, документовъ, оффиціальныхъ бумагъ записку или лучше огромную статью. также систематически расположенную, о Калмыкахъ, которыхъ мы хотимъ привести къ оседной жизни, а то эти существа, имъя 11 милліоновъ десятинъ земли, не платя никакихъ податей въ самую казну, не справляя почти никакихъ повинностей, отнимають возможность селяться прочимь выходиамъ изъ сосъдственныхъ губерній (а этихъ желающихъ огромное количество), ръшительно безполезны, и даже скотоводство, главный аттрибуть кочевья, у нихъ въ самомъ жалкомъ состояніи. Конечно, здісь вовішены ьсі шансы, и то. умот атандаад — атандицт атан. амынжомговен атыб оглом отр назадъ, можетъ быть совершено теперь. Погодите, мы еще не такихъ чудесъ надълаемъ. Впрочемъ и это еще подъ секретомъ, ибо проэктъ нашъ еще не представленъ. Какъ бы то ни было, но Вы видите теперь ясно, что работъ и собственно по ревизін, и постороннихъ у насъ множество, а когда и какъ мы сведемъ концы, не знаю. Много прибавляеть работы и то, что князь, не желая подвергнуть свою ревизію участи прочихъ ревизій, т. е. почти-что забренію, не дъйствуетъ, какъ другіе сенаторы, которые вст нужныя исправленія, проэкты, улучшенія и мижнія представляють по окончанів ревизіи 1-му департаменту Сената и рады, что сбыли разомъ съ рукъ дъло. А Сенатъ, очень равно-

душный къ тому, о чемъ онъ и не можетъ имъть надлежатаго понятія, отділывается также какими-нибудь обыкновенными распораженія, ибо ходатайство со стороны ревизора прекращается. Но князь всф нужныя предложенія и нужныя представленія ділаеть и будеть ділать съ міста и во время ревизін, такъ что и исполненіе будеть совершаться при немъ же, -а то, по заведенному въ Россіи порядку, какъ убдешь, такъ и пошло все на старый ладъ. Разумъется я не говорю здёсь объ исправленіяхъ невозможныхъ, напр. искорененіе взатничества и т. п. Впрочемъ, при князѣ, какъ человѣкѣ необыкновенно пылкомъ и горячемъ, надо непремфино имфть противоядіе, а то можно какъ-нибудь оплошать. Поэтому Строевъ, какъ человъкъ хладнокровный и пмъющій, что называется, un gros bon sens, въ этомъ отношении очень полезенъ, ибо часто этимъ въ нужныхъ случаяхъ съ пользою охлаждаеть жаръ князя. Я въ это бы не годился, ибо, несмотря на все свое благоразуміе и хладнокровіе, я именно способенъ сильно увлекаться въ делахъ такого рода, особенно когда дело идеть не о настольныхъ регистрахъ, а о существенной государственной пользѣ и о чести и блескѣ нашихъ действій. Вообще надо признаться, что ревизія, поселявъ во мит еще большее отвращение къ канцелярской службь, возбудила во мнь сильное участіе къ дыламь государственнымъ (несмотря на то, что у пасъ все спадаеть на комедію), и конечно, будь у насъ нъсколько другой порядокъ вещей (но во всякомъ случат не временъ Царя Алексъя Михайловича и бояръ), я бы никогда не оставилъ службы и предпочель бы ее встмъ другимъ занятіямъ. Если я ошновнось, то не менье ошибаются и другіе, которымъ ближайшее узнаніе современной Россіп и приміненія государственнаго механизма къ народу – показало бы вполнѣ, что древнія формы управленія и закоподательства р'інптельно обветивали. Однако довольно смешно, что я до сихъ поръ говорю все о такихъ вещахъ, которыя никого, кромф Васъ, милый Отесинька, и Гриши, интересовать не могутъ. Коста, я знаю, очень равнодушенъ, какъ я ему нфсколько разъ говорилъ, ко всему, что не касается любимыхъ его вопросовъ, а съ последнимъ моимъ мивніемъ опъ, разумется, не согласенъ. Върно, онъ теперь выздоравливаетъ, а то это

меня очень безпокопло, во-первыхъ, потому, что съжелчью шутить нечего, хоть я ея очень не жалую; во-вторыхъ, потому что у него это является чёмъ-то періодическимъ: прошлаго года, почти въ это время онъ былъ также нездоровъ. Надъюсь, что я никогда не буду страдать желчью и нервами. — 9-го апръля будетъ рожденье Сонички. Поздравляю Васъ всехъ и ее въ особенности. Кажется, ей уже 10 леть, если не больше. — Что сказать Вамъ собственно про себя? Съ Оболенскимъ живу я чрезвычайно дружно, потому что онъ предобрайший и благороднайший человакь и такой, который никогда не скажетъ пошлости и глупости. Съ Бюлеромъ я хорошо сошелся. Онъ человъкъ умный и способный. Мы невольно и справедливо бываемъ предубъждены противъ свътскихъ людей, но узнаваемые ближе, многіе изъ нихъ являются намъ совершенио въ другомъ видъ. Такъ что собственно короткость товарищества и искренность существуетъ только между нами троими. - Стиховъ серьезнаго содержанія я не ини вовсе, но стиховъ а ргороз, съ мъстнымъ смысломъ, шуточныхъ и веселыхъ, я пишу или, лучше сказать, совсъмъ не пишу, а сочиняю, много. Оболенскій кладеть на музыку, и мы въ свободное время распфваемъ. И такъ какъ я человъкъ добрый и товарищъ хорошій, то, конечно, всь они, чуждые всякой зависти, меня очень любять и я ихъ. Стихи же эти рфинтельно безо всакаго достоинства; я потому и не записываю; а этихъ стиховъ и народій набралось бы много, большая часть сочинены за самоваромъ. Смёхъ, минутный успёхъ и потомъ все забыто. Я не могу выписывать Вамъ ихъ: всё почти требують долгихъ комментарій. Вотъ образчикъ экспромита. Сборы къ заутренъ:

Бдеть длинный каравань,
Тащится коляска,
Даже дёдовскій рыдвань
Потянулся тряско.
И плетется онь трухъ-трухъ,
И кричить Навленко ухъ'
Какъ толкаеть больно!
Всё къ заутренё спёшать,
Свётлый праздникъ всё хотять
Встрётить богомольно!

Съ прочими господами, исключая Строева, мы только въ учтивыхъ отношеніяхъ. Прощайте, до слѣдующаго письма. А завтра въ Земскій Судъ. У!

#### Пятница, 1844 года. Апрыля 7-го. Астрахань.

Оомпна недъля проведена мною довольно дъятельно, и на будущей недель подамъ я отчеты о Земскомъ Судь и Лворянской Опекъ. А тамъ предстоить миъ тяжкая работа, но для объясненія начну съ начала. Победа, мною одержанная (о которой писаль я къ Вамъ прежде), выказалась вдвое блистательные, нежели я имыль право ожидать. Превосходство моей системы князь призналь торжественно, но, разумъется, я держу себя слишкомъ скромно, чтобы поведеніе мое могло быть обидно для прочихъ старшихъ чиновниковъ (разумфется, кромф Строева, который не производить самъ ревизіи). На дняхъ вижу, что Павленко что-то усердно переписываетъ: оказалось, что онъ выписываетъ себъ систематическое расположение моего отчета по Уфздному Суду, по приказанію князя, который поставиль имъ его въ образецъ. Князь нѣсколько разъ давать мнѣ почувствовать, что я превзошель его надежды и ожиданія, несмотря на хорошее мивніе, которое онъ всегда имвль обо мив. Вы знаете, что о Розанов'в была переписка съ Министромъ Юстиціи, и графъ Панинъ наконецъ уступилъ: Розановъ сдъланъ Старшимъ и получилъ уже добавочныя деньги, что ему, какъ человъку небогатому, очень важно. Я искренно тому радовался, ибо Розановъ вдвое умиве и дъльне Павленки и такъ же старъ по службъ, какъ и опъ, т. е. оба служатъ почти 20 летъ. На дняхъ за обедомъ коснулись этого предмета, и князь вдругъ сказалъ: «а вотъ Иванъ Сергвевичъ записался у насъ въ старине безъ въдома моего и Министра Юстицін». — Какимъ это образомъ? быль мой вопросъ. «Тьмъ, отвъчалъ князь, что Вы получаете порученія одинаковыя со старшими чиновниками, действуете такъ же самостоятельно и отдёльно и ничемь по занятіямь отъ нихъ не разнитесь». «За неимѣніемъ развѣ», пробормоталь я. «Нѣтъ и при имѣнів, и всегда было бы тоже. Впрочемъ. Иванъ

Сергъевичъ примънилъ къ себъ Французскій стихъ: аих bien nés la valeur» (дальше я не припомню) \*)... Всѣ эти слова, для меня довольно пріятныя, были совершенно лишнія за об'єдомъ. Поэтому вечеромъ, разговаривая со своими, я говориль, что для того, чтобы удержаться въ этой блистательной позиціи, необходимо идти отъ усивха къ успвху и ознаменовать себя новыми подвигами, ибо настоящій мой **успъхъ можетъ забыться, потерять** нѣкоторую цѣну и что будуть стараться затмить меня несколько. Темь более что уже носились между ними слова, что отчеть мой болье блистателенъ, нежели дъленъ и т. п. Я самъ не очень доволенъ имъ, и послъдующие мои труды, вслъдствие приобрътенной мною опытности, будутъ вдвое лучше и должны, мнь кажется, далеко оставить за собою первый отчеть, тымь болъе что и дъятельность моя напряжена довольно сильно и умфніе, навыкъ къ дфлу превосходять всякое сравненіе съ прежнею степенью монхъ служебныхъ достоинствъ. Л какъ посмотришь на это со стороны, такъ даже смфино становится: блистательная побъда, усибхъ, двятельностькакія тромкія слова! И при чемъ же это все? При занятіяхъ по ревизін Уфзднаго, Земскаго Судовъ и тому подобной мелочи. Жалкій призракъ славы и деятельности, способный увлечь мальчика, пустой призракъ, которымъ стараются себъ замънить недостатокъ настоящей славы и обиприо-полезной деятельности! Буря въ стакане воды. Неужели этимъ мы должны довольствоваться? Видно здёсь только мелкое тщеславіе, животренещущее и радующееся мальйшему успьху. Воть что думаю я, подумають и другіе. но я здесь поступаю откровение, нежели въ Москве, где я въроятно не выказаль бы и половины того, что передъ Вами теперь разоблачаю свободно. Вы знаете, впрочемъ, что не этихъ успѣховъ искалъ бы я, еслибъ сознавалъ въ себъ на то большее право. Но къ дълу. Мнъ дается княземъ

.....Mais aux âmes bien nées La valeur n'attend point le nombre des années.

Прим. Изд.

<sup>\*)</sup> Князь Гагаринъ примёниль къ молодимъ годамь И-на С-ча навъстний стихъ изъ Сида, Корнейля:

важное порученіе, отъ котораго не совъстно было бы отказаться всякому, но не мнѣ, потому что я не люблю отказываться отъ работы. На дняхъ онъ призываетъ меня къ себъ и говорить, что хочеть дать мит поручение обревизовать Казенную Палату. Я сказаль ему, что эта часть необыкновенно трудна, сложна и совершенно для меня нова. Темъ лучше, отвечаль онъ, темъ более для тебя пользы, il faut, que vous marchiez dans le service; по крайней мъръ ты воротишься съ многосторонними служебными свъдъніями по всъмъ отраслямъ управленія. (Надо Вамъ сказать, что князь лицамъ приближеннымъ и особливо молодымъ, нёсколько довереннымъ людямъ, говоритъ всегда ты, особенно въ кабинеть, не одному мнъ, впрочемъ, но и многимъ другимъ, Бюлеру и пр.). Я благодарилъ его за это, но сказаль, что не могу приступить безъ приготовленія. На это даль онъ мнѣ сколько угодно времени, зная, что я не употреблю его даромъ. Я объщалъ сдълать по мъръ силъ, но объяснилъ, что для меня работа будетъ тяжеле, нежели кому другому, ибо первое слово, готовое слетъть со всъхъ устъ при извъстін, что эта ревизія поручается миф, будеть: молодъ! нотому что трудъ мой долженъ быть отличенъ, чтобы быть сочтену за порядочный при подобномъ настроеніи умовъ, да и я самъ не захочу удовольствоваться посредственностью и идти по битой и пошлой тропъ, а все это потребуетъ много работы и много времени. Дъйствительно, это должно показаться въ городъ страннымъ (это еще пока не разглашается): молодой человъкъ, не старшій чиновникъ, ревизуетъ одинъ (разумбется, съ однимъ или двумя помощниками) мъсто, стоящее въ разрядъ первыхъ губернскихъ мъстъ, второе послъ губернскаго правленія, місто, котораго предсідателю неріздко случается быть управляющимъ губерніею, въ случав отсутствія губернатора и вице-губернатора; да и не только здёсь покажется страннымъ, но и въ Москвъ, лицанъ меня знающимъ. Это удивило меня самого, даже встревожило, ибо хотя я уже совсьмъ не тотъ чиновникъ, какимъ былъ въ Москвъ, но всетаки миж еще много педостаетъ служебной опытности, а что важите, опыта жизни. Не даромъ же люди проживаютъ лишніе 20, 30 лість. Конечно, я постараюсь приготовиться от-

лично и употреблю всь свои силы и способности, чтобъ сдьлать отличную ревизію. А вёдь часть эта мнё не только нова, лика даже, требуетъ соображенія, счетности и больтой осмотрительности. Наша ревизія производится совстыв не такъ, какъ прежнія. Обыкновенно сенаторъ требуетъ выломости присутственных мысть, заставляеть ихъ просматривать въ канцеляріи, потомъ пишеть о найденныхъ замъчаніяхъ предложеніе губернскому правленію. Ніть, у насъ сенаторъ посылаетъ въ самое присутственное мъсто чиновника и заставляетъ его ревизовать подлинныя дела, бумаги, производства за три года, да порыться въ архивахъ, такъ что ревизія выходить даже педантически подробная, но полезная для самыхъ мъстъ, потому что ревизія приводить въ извъстность ихъ собствелныя упущения и принимаеть туть же мфры къ исправленію всфхъ уклоненій отъ закона и безпорядковъ (излагаемыхъ теперь въ ясномъ отчетъ, по моей системь). Такимъ образомъ открываются настоящія больныя мфста, какіе безпорядки общіе, чаще или рфже встръчаются, и какіе требують измъненія самаго закона. Произвести такую ревизію въ казенной палать, гдь все почти основано на цифрахъ, да это такой трудъ, который ужасаеть меня, когда я вполить сознаю его общирность и важность. Съ будущей недъли во всякое свободное время буду изучать, а къ делу самому приступлю не ближе половины той недъли, т.-е. почти черезъ двъ недъли. Съ Божіей помощью, авось что-нибудь да следаю. Но за то эта основательная ревпзія по всёмъ присутственнымъ мёстамъ долго, ой-ой-ой какъ долго продлится. Мнь одному улыбаются еще Уголовная Палата, Рыбная Экспедиція, Судъ Зарго, а что еще скрывается въ тумань!.. - Ну да довольно о службъ. Почти два письма сряду наполнены этою матеріею. Право, я сделался такимъ оффиціальнымъ лицомъ, что только почти и на умъ оффиціальные интересы. Объщались мнъ достать пъсни рыбопромышленниковъ; пъсни и другіе матеріалы могуть послужить матеріаломь довольно любопытной статьи, которую я имфю намфрение написать по окончания рыбной экспедицін.—Пока у васъ еще оттанваетъ снѣгъ, у насъ прекрасная погода. Нынче прохладнѣе и вѣтрено, а въ тъ дни было просто жарко. Балконъ свой мы выставили

и часто пользуемся имъ послѣ обѣда. Голубое, яркое небо, вода, степь, пересъкаемая телъгами, арбами и посреди которой красуются калмыцкія кибитки, далеко видивющаяся полоса Волги изъ-за частаго ряда мачтъ, груды домовъ астраханской архитектуры-всь съ балконами, балкончиками и галлереями, яркіе цвъта азіятскихъ одеждъ и шапокъвсе это представляеть чудесный видь, но мало оживленный; побольше народа и движенія, вотъ чего надо. Часто, сидя въ комнатъ своей и слъдя за постепеннымъ наступленіемъ сумерковъ (очень кратковременныхъ однако), или въ ночь, когда звъзды ярко блещуть на темно-голубомъ небъ, думаю я о подобныхъ же ночахъ и ощущеніяхъ, бывшихъ въ другія времена, въ другихъ мъстахъ, и знаю заранье, что будуть опять такія же ночи и ть же ощущенія, - но подъ какимъ небомъ, гдъ, при какихъ обстоятельствахъ-Богъ въсть!-Вчера вздили мы всв съ княземъ смотрвть пришедшіе хивинскіе товары. Они прибыли стецью, на верблюдахъ до Гурьева, а оттуда на дощаникахъ моремъ сюда, прямо въ таможню. Я запасся даже деньгами на всякій случай, но это оказалось ненужнымъ. Огромныя кучи халатовъ изъ самой грубой матеріи, частію ношенныхъ и даже съ дырами, кое-какія простыя пестрядевыя полотна и больше ничего. Но сами Хивинцы молодцы, бодрыя и умныя лица. Не то что Калмыки и Киргизы, особенно Калмыки. Я и не могъ воображать себъ существъ болье противныхъ. Эти мендюки (какъ они себя называють) носять одежду до тёхъ поръ, пока она истлетъ на нихъ. Женщинъ нельзя отличить отъ мужчинъ. Впрочемъ, что же я вамъ-то про нихъ разсказываю. Они вамъ хорошо извъстны и по Оренбургской губернін. Были мы также въ білой мечети. Такъ навывается пространная, каменная татарская мечеть, съ мъдною дуною. Ничего интереснаго пфтъ. На полкахъ лежатъ туфли. Всв присутствующе сидять, поджавши ноги, довольно чинно и слушають то, что читаеть Мулла самымъ однообразнымъ голосомъ. Профажая чрезъ Зацаревское селеніе, гдф живутъ Татары, видфли мы Татарокъ, маленькихъ и молодыхъ. Последнія, пользуясь случаемъ видеть Сепатора, выбъжали къ воротамъ или смогръли въ окна. Красивое полукафтанье изъ турецкой или персидской узористой матеріи

стройно обхватывало ихъ станъ и вообще онъ очень недурны собою. - Купилъ я недавно привезенной сюда матерін. тармаламы, штуку и пошлю если не съ нынфшнею почтой, такъ непремънно съ будущею на имя Олиньки, съ правомъ саблать изъ нея какое угодно употребление, даже подарить. только уже человъку со вкусомъ, ибо узоръ и достоинство матерін превосходны. Не прикажете ли купить еще чего? стоить будеть недорого, а если мив будуть нужны на это леньги, такъ я напишу. Не могу достать еще персидскихъ женскихъ туфлей, но достану непременно на все ноги, т.-е. всякаго размъра, и пришлю. Мнъ же собственно эти товары не нужны, я не люблю халатовъ и архалуковъ и предпочитаю европейское платье азіятскому, даже терлику. Прощайте, до новаго письма. Съ завтрашняго дня у меня пойдеть сильная работа, а потому и не зпаю, усибю ли написать во вторникъ, но къ будущей субботь надъюсь кончить отчеты. Пожелайте миж успъха съ Казенной Палатой. Пришлось вамъ, милая маменька, интересоваться Казенной Палатой, Судами, Опекой...

Астрахань. 1844 года, Апрыля 16-го. Воскресенье.

Сейчасъ проводилъ и Оболенскаго, а потому вчера и не могъ приняться за письмо. Повздка на Эмбенскія воды отложена, но князь, отправляя Павленко въ Красний Яръ и чувствуя надобность не отнускать его одного, отправиль съ нимъ своего племянника. Красный Яръ - городъ, построенный на острову, въ одномъ изъ устьевъ Волги, верстахъ въ 35 отъ Астрахани (впрочемъ, сообщение по водъ и чрезвычайно неудобное). До половины мая еще можно тамъ жить, но далее никакъ. Летомъ жители тамъ ходять въ дегтяныхъ съткахъ на лицъ-отъ комаровъ, и объдають и спять подъ пологами. Иоследняя почта не привезла мне ничего, но я очень благодаренъ вамъ за предыдущія письма и за копію съ письма Гоголя. Я его прочель насколько разъ, перечту еще, темъ более, что оно не совпадало съ тревожнымъ состояніемъ моей души. Ифтъ, сознавая истину его словъ, я не могу оторваться отъ жизни и стремлюсь къ противоположной цели. Когда я прочель его въ первый

разъ, я совершенно былъ полонъ жаждою внѣшней общественной дѣятельности и не могъ бы рѣшиться на самоотственной дъятельности и не могъ ом ръшиться на самоот-дъленіе внутреннее отъ интересовъ житейскихъ народа, го-сударства, даже всего человъчества. Жить, посвятивъ себя изученію собственной души своей, углубляться въ само-познаніе, просвътить духовный очи свой, и послъ долгой, трудной борьбы, послъ тяжкаго подвига исполниться гармо-ній и божественной любви—высоко прекрасно. Но это можеть быть уделомь одного лица. Человечество живеть, движется, трепещеть дъйствительностью, сквозь нее проходить и духовная его жизнь. Люди живуть отдъльпыми народами и государствами, государства цвѣтутъ управленіемъ, управленіе не можетъ быть ввѣрено свѣтло-мирной душѣ истиннаго христіанина. Еще не пришло время: да будетъ едино стадо и единъ пастырь. И такъ сильно сочувствіе мое къ человѣчеству, тревожно бѣгущему къ неизвѣстной цёли, такъ близки мив интересы его правственной жизпи и матеріальныхъ выгодъ, что, охотно пожертвовавъ блаженствомъ христіанскимъ, личнымъ, я посвятилъ бы себя на общую пользу, согласился бы быть однимъ изъ камией пирамиды. Прочитавъ письмо Гоголя, вышелъ в на балконъ. День свътиль ярко, небо такъ далеко, такъ широко обиц-мало землю, передо мною разстилалась масса домовъ, лодокъ, судовъ, всъ принадлежности матерьяльной и промышленной жизни. И когда вообразиль я, что все это кишить, движется, преисполнено д'ятельности, когда представилъ себъ, что эта масса частныхъ интересовъ и личностей составляеть одно огромное цёлое, когда меня охватило чувство жизни, со встми ея радостями и печалями, любовью, враждами и непавистями, — я готовъ былъ, очертя голову, броситься въ этотъ величественный омутъ! Ваши строки, милый Отесинька, пробудили во мнв много внутреннихъ упрековъ. Я согласенъ, что часто, боясь блеска истины, страшась подвига, мы даемъ заплыть дрязгомъ свѣжему, прекрасному чувству и движенію, по пусть внутренняя работа, не давая человъку погрязнуть, не стъсняеть его сво-боды. Мит кажется, что съ Гоголевымъ настроеніемъ духа перейдешь къ воззртнію на людей, какъ на братьевъ по Христь, будень скоро говорить ты всякому (между вами

теперь непремънное ты) и что не будешь годиться для общественной жизни. Можетъ быть, нишу я молодо, хотя пъ характеру своему долженъ бы я былъ вполнъ совпадать со Гоголевымъ письмомъ. — Перейдемъ къ дъйствительности. На этой недёлё подаль я отчеть по Дворянской Опекъ князю, кончиль Земскій Судъ и началь не Казенную Палату, но рыбную экспедицію, вслёдствіе вновь открывшихся обстоятельствъ о тюленъ. Да, да, что вы смъетесь, милая Маменька, знайте, что мнв тюлень и доходы съ пего казнв почти во снъ снятся. Ревизовать рыбную экпедицію — все равно, что дотронуться до пыльнаго платья: вся комната дълается полна пылью. Нашелъ я много злоупотребленій важныхъ, которыя потребуютъ, можетъ быть, вящщаго взысканія по законамъ, а теперь хлопочу о томъ, чтобы перевъсить вновь тюленя. Да вамъ это все непонятно. Тюленя въ годъ убивають тысячь до трехсоть штукъ, зимою вфсить онъ нъсколько фунтовъ, весною 20 ф., осенью пудъ и два. Съ каждаго пуда платится казнъ пошлины 1 р. 5. асс. Бьютъ его въ морѣ, на островахъ и на льду. Тюлень этотъ промышленинками объявляется въ экспедицін, складывается (просоленный) въ лари и дожидается покупщика или вывоза во внутреннія губерніи. Перевѣшиваютъ опредѣленные на то смотрители экспедицін, которые, при большомъ количествъ тюленя, утанвають изъ выгодъ хозянна иногда болье половины пуда. Словомъ, Каспійское море такой важный предметь во всъхъ отношеніяхъ, что по настоящему ревизін не следовало бы ничемъ инымъ заниматься, а то Государственный Совътъ, сидя въ Петербургъ и очень равнодушный къ тюленю и рыбъ, мало принесъ пользы послъднимъ своимъ мижніемъ. Вы невольно улыбаетесь, что я безпрестанно говорю вамъ о такихъ вещахъ, которыя для васъ собственно не интересны и не вполит ясны. Я сдълался ужаснымъ чиновникомъ и думаю безпрестанно, но не о настольныхъ регистрахъ, а о выгодахъ правительства и народа, именно при ревизіи рыбной экспедиціи. Здёсь почти каждый пунктъ требуетъ исправленія, новаго положенія, соображенія съ мъстными обстоятельствами и ир. Нельзя меня отпустить изъ Астрахани, ибо я здёсь нужень, а то бы я попросился вхать на Эмбенскія воды. Оболенскій

убхаль на мёсяць по крайней мёрё, и я остался одинъ. Привыкнувъ жить вдвоемъ, я буду скучать первое время, да, впрочемъ, развъ только по вечерамъ. - Вы воображаете, что мы наслаждаемся восхитительною погодою? Нътъ, вовсе нътъ. Правда, было нъсколько дней ясныхъ и теплыхъ, но все-таки нельзя было оставаться на воздух въ одномъ плать в, а вчера и нынче дуетъ пресильный холодный вътеръ. Зелень - гдт есть - едва только стала выказываться: мертвая, жалкая природа. Я сижу спиной къ окну и чувствую, что выказалось солнце и облака разсфались. Кончу письмо и сяду на балконъ съ сигаркой, это мой всегдашній теперь отдыхъ. -- Посылаю вамъ тармаламу на имя милой Оливьки, о которой теперь уже цёлую недёлю не имбю извёстій. Я думаю, она не сомнется въ такомъ узенькомъ ящичкъ. Прошу Олиньку сказать мий настоящее мийніе о достоинстви узора и добротъ матерін; я бы написаль ей письмо нынче, но слышу голось князя внизу. Онъ имфеть намфрение идти со мною нынче въ Уфздный Судъ и Дворянскую Опеку и на дълъ повърить слова моего отчета о скверномъ и неприличномъ помъщени, а потому и тороплюсь, чтобы не задержать его. Прощайте. Очень, очень благодарю вась за письма. Будьте здоровы и спокойны на мой счетъ совершенно.

### Астрахань. Суббота 22-го Апрыля 1844 года.

Письма ваши отъ 8-го апръля получилъ я только поздно вечеромъ въ середу 19-го апръля. Теперь, по милости дурныхъ дорогъ, почта приходитъ на выворотъ, напр. вмъсто субботы—въ середу вечеромъ, вмъсто вторнина въ субботу вечеромъ. Нынче еще она не приходила, и хотя я не ожидаю письма себъ, но все-таки не лишаю себя вполнъ этой надежды. Да вообще приходъ почты—эпоха въ нашей скучной, однообразной жизни; я же, какъ вамъ извъстно, охотникъ до новостей. Сколько еще времени придется намъ прожить въ Астрахани—пеизвъстно. Апръль въ псходъ, а и половины мъстъ не обревизовано. Еслебъ вмъсто многихъ лишнихъ членовъ канцелярін могли бы имъть мы такихъ людей, которые въ состояніи были бы ревизовать само-

стоятельно, такъ работа пошла бы скорве. Разсмотрвніе подробное всъхъ дълъ и дъйствій мъста за три года, счеты и учеты денежныхъ суммъ-все это занимаетъ много времени. Еще какъ то пойдеть льтомъ. Теперь деревья почти вст распустились, но моряна дуетъ постоянно съ такою силою, что нътъ почти возможности ходить по этимъ немошеннымъ улицамъ отъ несносной пыли: вы постоянно находитесь въ вихръ пыли. Вода ростеть примътно. Когда же будеть сбывать полая вода, въ іюнь мьсяць, тогда вытерь утихнетъ совствиъ и появятся комары и мошка. Вообще очень непріятно. Въ прошедшее воскресенье была гроза, впрочемъ, не большая. - Боже мой! думалъ ли я когда-нибудь, что буду жить въ Астрахани и заниматься тюленемъ! Впрочемъ, я хочу вамъ дать понятіе о бов тюленя. Тюленя въ Каспійскомъ морѣ водится очень много: онъ раздѣляется на три рода: зимній, весенній и осенній. Зимній или бъленькій тюлень, новорожденный, очень мелокъ. Разводится онъ на льду, следовательно, больше съ северовосточной части моря, обыкновенно на шестисаженной глубинъ и болъе; весенній или сиварь въсить уже не менье двадцати фунтовъ, а осенній, самый крупный, пуда полтора, два и болье. Шкура не приносить большой выгоды, но тюленій жиръ прибыленъ. Пошлины за него въ казну платится по 30-ти коп. сер. съ пуда тюленя. Пошлина большая, ну да и добывается его отъ 200 до 300 тысячъ и болбе въ годъ. Бой тюленя зимой убыточенъ и для казны и для промышленниковъ; для казны потому, что тотъ же самый тюлень осенью въсить виятеро больше; для промышленниковъ порому, что безумное истребление мелкаго тюленя истребляетъ вообще тюленью породу. Отчаянные промышленники, презирая всв опасности, гурьбою отправляются и набивають множество. Какъ ни опасна эта работа, но она вдвое для нихъ прибыльнъе дневной платы работника въ другихъ губерніяхъ, и поэтому отовсюду идуть они на промысель. Русскій, Калмыкъ, Киргизъ, Татаринъ, Персіянинъ, Армянинъ, Трухменецъ. Тюленьщики обыкновенно отправляются на небольшихъ лодкахъ, безъ компаса. зная довольно коротко море, товаръ, если его много, складываютъ въ расшиву или кусовую хозянна (родъ большой барки морской конструкціи).

Прежде часто педвергались они нападеніямъ Хивинцевъ, но . со времени последней экспедицін захватовъ не случается. Но быющіе тюленя зимою подвергаются большимъ опасностамъ. Они обыкновенно отправляются по льду, на подводахъ, но часто сильнымъ порывомъ вътра отрываетъ ихъ со льдиною, съ санями и лошадьми и носить по всему морю, часто совершенно въ противоположной сторопъ, дней двадцать и болье. Что же? они продолжають бить попадающагося тюленя, събдають лошадей и, обтягивая санп лошадиными кожами, садятся въ эту нехитрую лодку, когда вся льдина разойдется. Большая часть все-таки погибаеть, но многихъ прибиваетъ къ берегу, нагоняетъ на судно, и они спасаются. Это не сказки, а дъйствительные факты, открывшіеся мит при ревизін рыбной экспедицін. Но вообще отъ неосторожности и отъ бурныхъ, вулканическихъ свойствъ Каспійскаго моря ежегодно погибаетъ много людей. Эмбенскіе промышленники также отчаянны, но обыкновенно лодки (которыхъ бываетъ до 1000) раздъляются по расшивамъ, при которыхъ состоятъ. Самые лучшіе лоцмана по Каспійскому морю - мужики-рыболовы, и какихъ бы отличныхъ матросовъ сдёлала бы изъ нихъ Англія для королевской службы съ правомъ захватывать каждаго вольнаго моряка и силою принуждать его къ службъ (la presse). Чувствуя потребность однакоже въ мореходной терминологіи, не существующей на русскомъ языкъ, и видя превосходство Европейской судоходной конструкціи, они сохранили большею частію Англійскія названія снастей, исковеркавъ ихъ жесточайшимъ образомъ и на благоустроенной кусовой вводатъ маневры по командъ. Даже вътра называютъ многіе изъ нихъ: Зюдвестовый и т. д. Въ одномъ деле я нашелъ: «мещане, чуть ли не Поповы, по простонародному прозванію Нордвестовы!» Часто промышленники, не довольствуясь ловомъ рыбы посредствомъ сътей, разставляемыхъ рядомъ, что называется, кажется, техническимъ терминомъ «порядокъ», преследують несчастную рыбу на огромной глубине, даже саженъ до 80-ти, но уже не посредствомъ сътей, а посредствомъ удочекъ, т. е. канатовъ съ большими крюками, на которые насаживають кусокъ тюленьяго мяса, живую рыбу. Этихъ удочекъ бываеть расположено до тысячи рядомъ; онъ

какъ-то всё привязываются или къ одному канату, лежащему поверхъ воды, или къ чему-нибудь другому, и это, кажется, также называется порядкомъ. В прочемъ, всего этого я вамъ не могу еще хорошенько объяснить. На морскихъ промыслахъ Сапожникова добывается огромное количество тюленя, да онъ (или его управляющіе, его контора, потому что его самого здёсь нётъ) скупаетъ тюлень у большей части тюленебойцевъ и уплатя пошлину (часто тысячъ до 50-ти и больше въ годъ), все это спускается внизъ по Волгѣ на Нижегородскую ярмарку. Свёдѣнія мои еще не совсёмъ полны, но я соберу еще много другихъ. Теперь я хожу въ рыбную экспедицію съ двума помощниками, Бюллеромъ и Нёмченко. Работы очень много, злоупотребленій еще больше и очень важныхъ. Недѣли двѣ еще провожусь съ нею, а потомъ примусь за Казенную и Уголовную Палаты.

Астрахань. 1844 года. Апрыля 25-го, Вторникъ.  $9^{1}/_{2}$  час. веч.

Я совствит не располагаль писать къ Вамъ нынче, милая моя Маменька и милый Отесинька, ибо ожидаль почту не прежде вечера среды, какъ и въ последній разъ. Но сейчасъ принесли Ваши письма (которымъ по настоящему следовало придти въ субботу), и я хочу непременно написать Вамъ письмо, хоть не такое большое, какъ пишу по субботамъ. Сдълайте одолжение, не безпокойтесь, если иногда письмо написано криво или дурнымъ почеркомъ. У меня все зависить отъ пера. А перья мон привезены еще изъ Москвы очиненныя, ибо я самъ чинить не мастеръ, всф уже притупились, и прежде, чты начать и это письмо, я перепробоваль штукъ пять и теперь пишу преилохимъ перомъ. — Что это право Костя расхворался? браль бы онъ примерь съ меня, впрочемъ, въроятно, письмо это застанетъ его здоровымъ. — Очень, очень благодаренъ Вфрф (ахъ, Боже мой, какъ нарочно ни одного порядочнаго пера) за ея замъчанія на мое письмо, но что касается до ев разсужденій о ділахъ и о службъ, такъ она толкуетъ, какъ женщина. Правда, что мив самому скучно бываеть безпрестанно быть на виду у князя, въ сношеніяхъ съ нимъ, но здёсь ея гордости нечёмь оскорбляться: этому причиной общее наше дёло, жизнь

въ одномъ домф и невольно тфснфишее сближение отъ удаленія, въ которомъ мы себя держимъ въ отношеніи къ Астраханскимъ жителямъ. Ла этому подвергаются всѣ мон товарищи. Я по характеру своему довольно горячь на службъ, хотя и браню ее: такъ все, что касается до нашей ревизіи (какъ нѣчто цѣлаго) меня сильно занимаетъ, и бумаги получаемыя, и толки, и слухи, и честь, и блескъ ея. Еслибъ еще этого участія не было, такъ я бы просто сошель здісь съ ума отъ скуки и хандры, которая иногда на меня находить, Что же касается до Бр..., такъ я быль у нихъ на праздникахъ, но, признаюсь-у этихъ,-превосходивишихъ, впрочемъ людей, — прескучно. Обыкновенный мой съ ними разговоръ состоитъ о предстоящей жаркой погодъ, причемъ онъ не преминетъ напомнить, что ему пичего отъ жара, а женъ его невыносимо. Оно понятно когда посмотришь на нихъ обонхъ. Онъ кости да кожа, жена тучнаго или толстаго сложенія. Словомъ, говоря монми же стихами:

> Какъ томъ пятнадцатый, онъ тонокъ, Она толста, какъ томъ второй. (Сводъ Законовъ изданіе 1842 года).

Опять сердитая улыбка на лицъ любезнъйшей Въры Сертвевны, но это стихи старые, Московскіе еще. Къ тому еще этоть нъмецкій Атамань, въ произношеніи котораго слышно, что онъ не русскій, говорить: "наше казацкое житье, мы казаки, я казакъ простой» и т. п. А жена съ сестрой всегда, когда и бываю у нихъ, перешептываются между собою по немецки, съ восклицаніями: ach Jesus Maria, lieber Gott! Gott im Himmel, ganz Werotshka! Это мыв очень пріятно, но пора бы перестать. А если пойду къ нимъ въ третій разъ, это непремінно повторится. Жалко, что они не пишуть къ 3 -ой, какіе именно ходять про насъ анекдоты, мить было бы очень любонытно ихъ узнать; у насъ недоброжелателей много. — Я думаю, Вфрочка, очень удивилась бы, по неопытности своей, еслибъ узнала, что и я, и Гриша и вообще вст служащие говоримъ, по необходимости и по принятому обыкновенію, своимъ начальникамъ и другимъ лицамъ – по служебнымъ отношеніямъ – «Ваше Прево**сходительство**, Ваше Сіятельство! Какъ будто при наружномъ почтеніи нельзя оставаться въ благородной и независимой позиціи!

Ревизія наша продолжится долго. Я, признаюсь, и конца ей не вижу, и именно не знаю, какъ сведемъ мы всѣ концы. Это-то на меня и нагоняеть подъ часъ невыносимую тоску, такъ, что руки отнимаются работать. И только тогда становится легче, когда изольень свою досаду на Астрахань въ экзажерованныхъ — сказали бы Вы, — выраженіяхъ. Премертвый городъ. По улицамъ почти ни души, или Калмыкъ, надовыній мив до нельзя, или — почетныя гражданки здвинія коровы ходять себь по тротуарамь, подль вась прогуливаются, останавливаются, разговаривають между собою, ръшительно какъ дома. Три, четыре коровы непремънно на всякой улиць. - Погода, стоить претеплая; зелень распустилась совстыть и ярче цвтомъ Московской. Кромт фруктовыхъ деревъ здъсь видны-и то не вездъ-акація и пирамидальный тополь, который сначала мий правился, а потомъ совствить опостыльль. Тти не даеть никакой, подияль вст сучья вверхъ и стоитъ одинъ, высокій, дуракъ дуракомъ, съ позволенія сказать; а черезъ місяць его сосідство будеть очень невыгодно, ибо привлечеть милліоны милліоновь комаровъ. И здъсь-то провести льто, а не на берегахъ Вори!-Прощайте, въ субботу напишу больше, если даже съ будущею почтою и не получу письма. Я здоровъ, какъ, какъ... здёшній тюленебоець. Будьте только Вы здоровы, да всё наши.

# 30-го априля 1844 года. Воскресенье. Астрахань.

Письмо это, в роятно, придеть 9-го мая, въ день рожденія милой Олиньки, поздравляю Васъ. Дай Богъ, чтобы съ этимъ новымъ годомъ укрѣпилась ея здоровье. Хотѣлъ я къ этому дню прислать ей туфли и чулки Персидскіе, но ихъ еще не привезли изъ Персіи. Съ послѣднею почтою я, по обыкновенію, не получилъ писемъ и поэтому съ нетерпѣніемъ ожидаю вторника, когда придутъ письма отъ 22-го апрѣля, т. е. отъ прошедшей субботы. Установилась ли у Васъ весна по крайней мѣрѣ? Въ прежнія времена бывали

и въ концѣ апрѣла жаркіе дни. А завтра 1 е мая: въ Москвъ гулянье въ Сокольникахъ, а здъсь дано будетъ Армяниномъ Поповымъ увеселение на Бехчинской равнинъ. Это самое лучшее мъсто, по понятію Астраханцевъ, есть ничто пное, какъ неровная степь, черезъ которую проведена грязная канава и на которой кое-гдъ стоятъ деревья, не дающія никакой тіни; увеселеніе будеть состоять въ фейерверкі, голуби будуть ходить по канату, паяцъ плясать въ огнъ, причемъ будетъ и вокзалъ, т. е. скверная, грязная палатка съ скверпъйшимъ буфетомъ. Вчера ъздили мы съ княземъ въ коляскъ прогуливаться вечеромъ и заранъе осмотръли это мъсто. Ничего итъ привлекательнаго, особливо же, если будеть дуть такой вътерь, какой дуеть съ нынъшняго утра. Итакъ уже 4 мфсяца, какъ мы живемъ здъсь въ Астрахани. Меньше шести масяцева еще никака не проживема, а можетъ случиться, что и больше. Страшно подумать. И впереди все это скучное хожденіе каждый день въ присутственное мъсто. Вотъ нынче воскресенье, день свободный, сидишь утро дома, а завтра опять поплетешься въ рыбную экспедицію, съ которою, впрочемъ, я намфренъ распроститься на этой недёль. Надоёло мий все толковать о тюлень и рыбъ. Довольно того, что нашелъ много злочнотребленій, которыя потребують суда и следствія, и теперь наряжается коммиссія для поверки тюленя, неоплоченнаго пошлиною. и для перевъски его. Коммиссія эта, состоя изъ двухъ чиновниковъ экспедиціи, должна имфть третьимъ членомъ чиновника нашей канцелярін. Такъ какъ миф и прочимъ старшимъ чиновпикамъ некогда ею заниматься, то пазначенъ будетъ Истербургскій левъ Бюллеръ! Это очень меня забавлясть. Отъ тюленя вонь престрашная, животное скверное и грязное, и светскій франть будеть около него возиться. Эти Калмыки самыя безполезныя творенія, не платять податей, не занимаются хльбонашествомъ, скотоводство, принадлежность кочующихъ народовъ, у нихъ въ самомъ жалкомъ положени. Въ Астрахань просятся толпами жители Тамбовской, Воронежской и другихъ губерній, гдв слишкомъ имъ стало твено, но ихъ не пускають, потому что въ малонаселенной Астрахани исть для нихь земли, ибо Императоромъ Павломъ отдано было Калмыкамъ 11 милліоновъ десятинъ земли. По

инъ было бы лучше, чтобы эти Калмыки или убрались бы себъ къ Китаю, откуда пришли, и пустили бы русскихъ на свое м'єсто, или ихъ размежевать какъ казенныхъ крестьянъ по восьмидесятинной пропорціи, или даже по патнадцатидесятинной и сдълать изъ нихъ осъдлыхъ. Право обычаевъ у нихъ если существуеть, такъ въ делахъ домашней жизни, гав они обыкновенно прибъгаютъ къ Гелюнчамъ, своимъ духовнымъ. Эти Гелюнчи, въ красныхъ платьяхъ и въ желтыхъ шапкахъ — въ родъ нашихъ жирныхъ монаховъ. Недавно видель я на Кутуме, какъ одинь изъ этихъ господъ возвращался изъ Астрахани въ свой улусъ. Опъ преспокойно стояль себь на берегу и куриль трубку — очень дородный мужчина — между темъ какъ Калмыки укладывали его лодку. Ну видно этотъ господинъ Гелюнчъ большой лакомка, потому что чего туть не было! - и все это добровольныя приношенія. Еслибъ не Гелюнчи, которые изъ собственныхъ выгодъ стараются держать Мундюковъ въ грубъйшемъ невъжествъ, такъ Калмыки отъ безпрестаннаго тренія объ русскихъ сделались бы почеловечнее и приняли бы христіанство. Впрочемъ, и теперь, несмотря на строгое воспрещеніе Правительства, Калмыки эти покупають жадно у Армянь, играютъ между собою и раззоряются. Право, несправедливо, что они владъютъ почти всею Астраханскою свободною землею, будучи столь безполезны. Лучше ихъ сдёлать осёдными, да отнять половину земли. Но что то графъ Панинъ скажеть объ ихъ народномъ правъ? Ръдко здъсь встрътишь настоящаго русскаго мужика. Всв они или живуть на владъльческихъ промыслахъ, или въ моръ, а тъ, которые здъсь уже давно, обастраханились, ходять всё въ бёлыхъ круглыхъ шанкахъ изъ бараньей шерсти и въ желтомъ зипунъ изъ верблюжьей, костюмъ некраспвый и скрывающій совершенно формы тела. Кучера - опать Татары да Армяне, такъ что черные волосы и длиные горбатые носы мив надовли, потому что принадлежать безъ толку и къ умнымъ и къ глупымъ физіономіямъ. Нъть, ужъ я въ Астрахани и Губернаторомъ быть не хочу, да и врядъ ли занесетъ судьба когда-нибудь во второй разъ сюда. Вотъ жители-то города. равнодушные къ литературф! Здфсь въ Астрахани нельзя достать ни Мертвыхъ Душъ, ни новъйшаго изданія сочиненій Гоголя, но въ такъ называсмой публичной библіотекъ, составленной изъ старыхъ книгъ, старыхъ изданій, принадлежащихъ къ тому времени, когда Астрахань цвъла торговлею, имъла Банкъ (впослъдствін ее подорвавшій) и даже книжную лавку, - въ такъ называемой публичной библютекъ. учрежденной Шайкинымъ, купцомъ второй гильдін, но плутомъ перваго разряда изъ одного желанія получить медаль. есть старыя изданія Гоголя, которыя мы за подписную цену и требовали изъ библіотеки. Нѣтъ, какъ хотите, а я всетаки боюсь, чтобы новое его направление или не новое, потому что у него это дальнъйшее развите его души, не повредило ему въ его созданіяхъ. При этомъ глубокосерьезномъ углубления въ самого себя не забудеть ли онъ міръ внъшній? Впрочемъ, появленіе втораго тома Мертвыхъ Душъ, если только опо когда-инбудь будеть, разръшить наши недоумфиія и загадки, и тогда, можеть быть, мы и устыдимся, что не поняли его, но я говорю теперь свое мибніе откровенно п желаль бы знать Ваше. Оболенскій пишеть мив горькія жалобы на Красный Яръ; говорить, что вечеромъ тысячи сверчковъ и разныхъ гадинъ и насъкомыхъ прыгають и вспалзывають на человека. Да что можно ожидать отъ города, гдв жители разъ взбунтовались отъ комаровъ и жару и льтомъ ходять въ дегтянихъ съткахъ? И здъсь уже появляются комары, и, кажется, придется на лъто заказывать пологь, чтобы спать подъ нимъ. Здёсь видъ зелени меня не радуеть, а пугаеть, ибо означаеть резиденцію комарищъ разной величины. У насъ въ саду на открытомъ воздухъ ростетъ персиковое дерево, дающее обильные плоды, но всетаки на зиму укутываемое соломою. Все это не Югъ, а Востокъ и принадлежитъ Россіи. Вотъ и нынче, время теплое, а такой сильный и холодный вътеръ, что и на балконъ нельзя выйти. Любезные мон товарищи, Бюллеръ и Блокъ, убхали въ гости, къ дамамъ, которыя все учатся танцовать введенный здёсь ими галопъ Spehr-polka. На эти визиты князь охотно даеть имъ свое согласіе. Я одинъ ръшительно никуда не выважаю: до объда работаю, послъ объда иногда хожу прогуливаться, а больше сижу дома, на балконъ, пока свътло.

Астрахань. 1844 года, Мая 2-го. Вторникъ вечеръ.

Почта сдълалась исправнъе и привезла вчера ващи письма отъ 22-го апреля. Какъ я имъ быль радъ, Боже мой! Какъ мнъ было пріятно читать прекрасное письмо Олиньки. Я прочель его съ радостнымъ волненіемъ и теперь только тревожусь мыслыю, продолжается ли у васъ хорошая погода и долго ли милая Олинька наслаждалась ею? Какъ скучно, какъ досадно, что всѣ эти извѣстія о томъ, что было за 10 дней тому пазадъ, а 10 дней - слишкомъ долгое искушение для вашей непостоянной погоды. Впрочемъ, и здъсь погода нъсколько перемънилась: вода стала сильно прибывать, и, несмотря на теплоту воздуха, моряна дълаетъ погоду очень непріятною, набивая пылью глаза. Какъ благодаренъ я вайъ за письма. Это такая для меня отрада здёсь въ Астрахани, что вы и вообразить себъ не можете. Хочется въ Москву — и нътъ возможности. Еще шесть мъсяцевъ астраханской скуки и возвращаться-то придется по зимнему пути, а это куда какъ скучно. Отвъчаю на ваши письма. Вы радуетесь монмъ успъхамъ. Въ шутку будь сказано слово Наполеона: la gloire s'use, слава изнашивается. Эти успёхи давно мною забыты; я, да и всё, кажется, такъ привыкли къ тому, что я дъйствую и ревизую важныя мъста отдъльно, что и въ голову никому не приходить мысль о странности этого. Тимирязевъ обидълся, когда я сталь ревизовать рыбную экспедицію, гдф онь предсъдатель, хотя никогда не бываеть, но подписываеть журналы. Вамъ извъстно, что мы дъйствуемъ письменно, даемъ учтивыя оффиціальныя за номеромъ отношенія отъ своего лица, гдъ спрашиваемъ разръшенія недоумьній п объясненіе безпорядковъ. Это ділается для того, чтобы исторгнуть отъ нихъ письменное удостовърение и сознание и чтобы найденное чиновникомъ было подкръплено письменными и засвидътельствованными документами, иначе оно пе будетъ имъть основанія. Конечно, оно не совсьмъ ловко въ губернское мъсто 1-го разряда давать отношенія, но оно уже такъ пошло. Впрочемъ, губернаторъ видитъ теперь по найденнымъ злоупотребленіямъ, что ченовники его обманывали. Мы же ръшительно не выдаемъ себя за ревизоровъ, а всегда

дъйствуемъ именемъ князя. Сначала при ревизіи рыбной экспедиціи предвидълось множество злоупотребленій, и наше положение таково, что этому радуешься. Дфиствительно найдено и даже уголовныхъ злоупотребленій, слъдствіемъ которыхъ-наряжаемая коммиссія. А ужъ теперь осталась мелочь, дрянь, такъ что скучно и запиматься ею. Если всъ проэкты удадутся, тогда ревизія будеть блистательная. Прос экты же отправились по министрамъ, которымъ изъ Петербурга трудно судить о нуждахъ астраханскаго края. Про-экты эти созидаются или въ головъ киязя или случайно, по дошедней мысли собираются матеріалы и св'яд'внія и паконецъ окончательно приводятся въ исполнение т.-е. сообщаются министру Строевымъ, который пишетъ хоть не совсфиъ чисто по-русски, но имфеть какую-то крфпость и силу въ слогф, и князь привыкъ къ его языку. Наше же участіе бываеть потолику, поколику касается до ревизуемыхъ нами мѣсть, и честь, которою я пользуюсь теперь, вмѣсто интереснаго занятія даетъ мий скучную работу. Что касается до Калмыковъ, такъ приведение ихъ къ осъдлой жизни можетъ быть совершенно безо всякаго насилія. Въ улусь князя Тюменя многіе живуть на одномъ мьсть. Также многіе прикочевывають на цёлый годь нь жилымь мёстамь, кь деревнямъ. До въроисповъданія и до обычаевъ ихъ не коснутся. На дняхъ у нихъ будетъ какой-то праздпикъ; если я понаду на него, такъ опишу вамъ, равно сообщу образчики калмыцкаго народнаго права, составленнаго ихъ старшинами льть 200 льть тому назадь. Русскій переводь хранится, кажется, въ Судъ Зарго. Но къ нимъ прибъгать иътъ возможности, и самые калмыки, развратившись, не удовлетворяются этою простотою. Такъ напримъръ все почти въ такомъ родъ: «если кто у кого напьется пьянъ, такъ ему дать щелчокъ пальцемъ въ ноздрю» и т. п.

Стихи Хомякова миф очень правятся. Не пося въ себь никакихъ твердыхъ убъжденій, къ которымъ бы питалъ глубокое душевное участіе и которыя бы считалъ Божьею правдою, я могу только порадоваться, если есть такой человъкъ, съ такою свътлою, върящею душою. Да есть ли?.. Если ихъ пъсколько и они несогласны, то что выходитъ отъ столкновенія этихъ Божьихъ правдъ и Божьихъ громовъ? Конечно, истина должна быть одна, безусловна, но гдѣ она, у кого она и всегда ли торжествуетъ въ родѣ Хомякова пастуха? — Какъ вы располагаетесь на счетъ лѣта и будущей зимы? Вѣроятно, вы не рѣшаетесь дѣлать еще предположенія, а когда будете дѣлать, такъ напишите. Кончу на этой недѣлѣ рыбную экспедицію и перейду, какъ заведенная машина, въ Казенную Палату, послѣ которой вздохну свободнѣе; тамъ уже въ сравненіи съ нею останутся мелочи.

#### Астрахань. 1844 года, Мая 7-го. Воскресенье.

Въ прошедній четвергъ принла почта и привезла миж письма отъ васъ, милый Отесинька и милая Маменька, или, дучше сказать, одно письмо отъ Отесиньки, съ описаніемъ объда, даннаго Грановскому. Я такъ давно не получаль двухъ писемъ на недълъ, что быль пріятно удивлень и твиъ болье благодаренъ вамъ, милый Отесинька, что вы писали, несмотря на педосугъ. Лекцін Грановскаго, явленіе потому уже замвчательное, что, песмотря на долгое время, которое онъ продолжались (что большой искусь для теривнія), онъ выдержали свой характеръ, или, лучше сказать: публика умѣла принять, поддержать и закончить. Слъдовательно, это не всиышки успъха, а успъхъ постоянный, и прочный, п блистательный. Не надбялся я на дамь; признаюсь, я п теперь все что-то въ нихъ сомитьяюсь. Кончилъ я свое хожденіе въ рыбную экспедицію, гдв часто приходилось внутренно сердиться. Губернаторъ подъ конецъ не только не сталь сопротивляться, но видя, что ревизія открыла ему глаза и показала, что его кругомъ обманывали, сталъ содъйствовать. Конечно, чиновники экспедиціи не нѣжно выражаются у себя дома на мой счеть. Коммиссія, учрежденная слёдствіе произведенной ревизін, очень выгодная для казны, найдеть также очень много злочнотребленій, много утаепнаго тюленя, съ котораго надо будеть донимать пошлины, что вооружить противъ насъ и хозяевъ. Мий становится жалко Бюлера: онъ сделанъ членомъ этой коммисін, ему дали пиструкцію, оффиціальную, чтобы дать ему полифишее и вфрифишее понятіе о положеній діла, которое мий очень знакомо теперь. При-

сутствіе его при перевъскъ и счеть тюленя, ужасно вонючаго животнаго, продолжалось вчера первый разъ, отъ 10-ти часовъ утра до 9-ти вечера, на тощій желудокъ. И это можетъ продолжиться долго. А я съ завтрашняго дня направлю стопы въ Уголовную Палату. Князь предлагаетъ мнъ, чтобы я до 1-го іюня кончиль Уголовную Палату и написаль отчеты по Земскому Суду, по Рыбной Экспедиціи и по Палать. Это порядочно! А съ 1-го іюня начать Казенную Палату и Уфздное Казначейство. При одной мысли о Казенной Палать у меня дълается ознобъ. Ужъ эта мнъ счетная часть! Боюсь на ней срезаться. Хорошо было бы хоть въ августъ приступить къ губерискому правленію общими сплами. Тогда бы мы могли оставить Астрахань въ октябръ. Такъ какъ вы пишете, что вамъ пріятно слышать хорошіе обо мив отзыви, такъ я передаю вамъ то, къ чему самъ едвлался совершенно равнодушенъ, ибо обязанности мон еделались мий очень скучны. Я решительно нигде не бываю, отчасти изъ лёпи, отчасти и потому, что нахожу службу ръшительно несовмъстною съ знакомствами и посъщеніями. Но товарищи мон, Блокъ и Бюллеръ, неутомимы и знакомы со всемъ beau-monde Астрахани и ухаживаютъ около двухъ армянскихъ красавицъ. Они часто слышатъ похвалы и возгласы удивленія миф, «человфку, столь молодому и вмъстъ опытному и знающему службу такъ, что назначеніе мое заставляеть трусить всякое присутственное м'єсто»! Похвала пезаслуженная, ибо никто больше меня не чувствуеть, сколько пробиловь въ мопуь свидинияхь и познаніяхъ; конечно, я не даю этого зам'єтить, но мн'є самому это извъстно. - Нынче хоть и воскресенье, но миъ предстоить очень много работы. Надо написать три или четыре казенныя бумаги, прочесть въдомость Уголовной Палаты, и все это нужно къ завтрашнему дию, и теперь безпрестанно приходять отрывать, кто съ тюленемъ, кто съ рыбой, кто съ судебнымъ случаемъ. Погода у насъ довольно пріятная, по еще не жаркая. Комаровъ въ комнатъ покуда нътъ, но около зелени ихъ мпого... Опять оторвали. Теперь у насъ такая возня съ поленемъ, что это ужасъ. Ну, ужъ письмо это не будеть слишкомъ порядочно. Сейчасъ надо лисать отношение въ экспедицію. Эта проклятая экспедиція хочетъ ускользнуть отъ моего преследованія и даетъ самые круглые ответы, но она не уйдеть, и я заставлю ее объясниться. Поэтому я не пишу более къ вамъ. Буду писать во вторникъ, ибо надеюсь получить завтра отъ васъ письма. Теперь же мнё нётъ никакой возможности продолжать и голова не темъ занята. Прощайте, обо мнё не безпокойтесь: только бы вы могли мнё всегда сообщать радостныя вести! Ахъ, какъ несносно это длинное разстояніе, какъ досадно, что получаемое извёстіе можетъ въ теченіе десяти дней потерять истину и цёну.

## Астрахань. 1844 года, Мая 13-го. Суббота.

Последняя почта, опоздавшая несколько по случаю дурной дороги, не привезла мив отъ васъ писемъ. За то почта, которой по настоящему следовало бы придти нынче, и которан придеть после завтра, привезеть пепременно мив отъ васъ письма. Завтра Тронцынъ день. Не знаю, какая у васъ погода, но здъшняя похожа на Петербургскую весну. Теперь май, а уже нѣсколько дней градусовъ по 8 и по 10 только тешла! Моряна дуеть съ необыкновенною, страшною силою, дождикъ холодный идетъ цёлый день; грязно, сыро, холодно и вообще очень непріятно. Здісь вода прибываеть до половины іюня и не отъ разлитія нашихъ рікъ, а отъ разлитія водъ Камской системы. Кутумъ подиялся чрезвычайно высоко, и лугъ, на которомъ лужа передъ моими окнами начинала уже пересыхать, теперь почти весь залить водою. И какою скверною, мутною водою. Страшно вообразить, какую мы пили воду, смёнивая ее, правда, съ чихиремъ, здъшнимъ кислымъ краснымъ виномъ.

Пишуть изъ Москвы, что Государь намфренъ посфтить Ютъ Россіи и побывать въ Астрахани, гдф современъ Петра никто не бывалъ. Вотъ Петръ! всюду поспфлъ. Можно почти утвердительно сказать, что со временъ Петра ничего не было сдфлано для Астрахани. Петръ пріфхалъ въ Астрахань, разомъ увидалъ, что можно изъ нея извлечь, развелъ здфсь самъ виноградники и фруктовые сады, устроилъ Адмиралтейскую верфь, объфхалъ все Каспійское море, прінскалъ самъ гавани на противоположномъ берегу, которыя и те-

перь считаются лучшими, и на Тюкъ-Караганскомъ мысъ (на противоположномъ Трухменскомъ берегу) построилъ кръпостцу. Много начато было ниъ. По его указаніямъ легко было бы продолжать преемникамъ... Но преемники не продолжали, криностца разрушена временемъ, Трухменами и Хивинцами; фруктовые сады, вскорф послф Петра увеличившіеся до невфроятнаго числа, приходять въ совершенный упадокъ. Теперь правительство принимается опять за то. что начато было Истромъ, и велели вновь возобновить крепость, а князь предлагаеть не криность, а заселенное укрипленіе или городокъ. Надо вамъ сказать, что Тюкъ-Караганъ-мысъ противоположнаго и сомнительнаго по принадлежности берега, но мы его считаемъ своимъ, а не Туркменскимъ. Между нимъ и Астраханью самое узкое пространство моря, и при хорошемъ вътръ можно добхать въ одинъ день. Тогда Хивинцы, вмёсто того, чтобъ идти три мёсяна степью въ Гурьевъ и оттуда перекладывать товары на дощаники, чтобы водою дофхать до Астрахани, гдф вновь приходится перегруживать товары въ настоящія суда для доставки въ Нижній, - тогда Хивинцы будуть прібзжать прямо въ Тюкъ-Караганъ тамъ нагружать суда, которыя могутъ прямо уже оттуда отправляться въ Астрахань и идти по Волгъ. Для торговыхъ оборотовъ это сокращение времени и издержекъ необыкновенно важно. Но это, по моему, еще важите въ политическомъ отношении. Это значитъ занести ногу въ Азію и открыть себф дорогу въ Хиву, Бухарію и Персію. Туркмены, которые состоять теперь въ зависимости отъ Хивинскаго Хана, ибо оттуда получають всв нужныя житейскія потребности, получая ихъ теперь изъ Астрахани, обратится въ наше подданство и такимъ образомъ можно будеть обладьть обоими берегами Каспійскаго моря, исключая только Юговосточной его оконечности, принадлежащей Персін. Туркмены, обитающіе здісь, въ Астрахани, въ числі трехъ тысячъ семействъ, уже 40 лътъ и никуда не приписанные и не платящіе податей, просять князя, чтобы ихъ выпустили изъ Россіи въ отечество, помогли выстроить на Тюкъ-Караганъ городъ и вступить подъ подданство настоящее Россіи, увфряя, что примфръ ихъ подфиствуетъ и на всткъ прочихъ Туркменъ Дфиствительно, они первоначально прибыли сюда съ целію искать покровительства Россіи, но это дело затянулось, и ихъ оставили здесь. По поводу этого князь представиль свои соображения и мысли въ Петербургъ, но такъ какъ предметь этотъ слишкомъ важенъ, то мы еще не получали впкакого отвъта. Много преиятствовать будеть то, что у князя враговъ пъсть числа, и Госуларь не очень расположенъ къ нему, хотя нъкогда, когда князь быль просто оберь-прокуроромь Общаго Собранія, Государь держаль его въ необыкновенной милости и даль ему права Министра Юстиціп по Московскому Сенату, которыя никто послѣ него и не имѣлъ. Однако все это прекрасно и очень интересно, но больше для васъ, милый Отесинька и для Гриши, по что касается до Маменьки, до сестеръ и даже, я думаю, до Константина, — это занимаетъ од оте оти и сиоте сбо унии в оти, умотоп от до меня частію касается. Марихенъ, я думаю, уже не разъ зъвнула. - Вотъ нынче и Тропцынъ день. Всю почь шелъ дождикъ, погода предурная и грязно такъ, что пъшкомъ никуда идти нельзя. Здёсь Семикъ не празднуется, но нынъшній день балконъ князя устлали весь травою, нарочно привезенною, ибо въ садахъ травы не имфется, а на поляхъ трава такъ мала и такъ скудно расгетъ, что и нарвать нечего. Но что же бы вы думали употребили вмъсто березокъ? Вишню съ почками, котория бы всъ дали плодъ. Это варварство, и я думаю, роскошь эту позволяють себъ только у Сапожникова. Жалко видъть, какъ вишневые сучья, усвянные маленькими шариками, будущими впинями, стоятъ сръзанные и обреченные на гибель. Но ничего не видать праздничнаго въ городъ. - Досадно миф, что пе могу никакъ сыскать какого нибудь молодого, безсознательнаго генія-художника, который бы мив срисоваль соборь, сияль виды изъ бельведера и планъ съ нашего жилища. Не отыскивается художникъ въ Астрахани, что делать! - Оболенскій еще не возвращался, но я надъюсь, что на этой недълъ онъ прійдеть. Бюлеръ продолжаеть дійствовать въ качествъ члена Тюленной Коммиссіи и ведеть дъло съ необыкновеннымъ стараніемъ, дъятельностью и успъхомъ. Онъ заставляеть Коммиссію начинать свои побзды съ шести часовъ утра и продолжаетъ работу до девати часовъ вечера.

Для человька свытскаго и привыкшаго ныжиться—это подвигь, за который нельзя его не похвалить и который оны не могь бы совершить, еслибы не быль вы Училищь. На 300 штукы тюленя, объявленнаго вы экспедиціи и записаннаго вы недоимкы, они находять до 3000 лишняго, разумыется, тайно провезеннаго. Для Бюллера это тымь большій подвигь, что вы это время оны, вы свободные часы, занимался одною особою, и порученіе это, мною подготовленное, ибо послыдовало вслыдствіе ревизіи экспедиціи, пришло ему очень не кстати. Но поводу этого я ему написаль стихи, вы которыхы утышаю его казенною пользою. Когданноўды я пришлю ихы вамы вмысть сы другими, но, право, они не стоять того.

Астрахань. 1844 года, Мая 20-го. Суббота, 7 час. вечера.

Время чудесное, и я расположился писать къ Вамъ на балконъ. Надо признаться, что природа таки много отвлекаетъ отъ занятій не только меня, но и другихъ. Отъ сильнаго жару некоторые спять после обеда и потомъ отправляются гулять по Астрахани. Я же послё обёда отправляюсь курпть къ Бюлеру, нбо это почти единственное время, въ которое мы можемъ видъться и переговорить другъ съ другомъ. Потомъ возвращаюсь къ себъ на балконъ и предпочитаю балконную прогулку гулянью по неровнымъ и пыльнымъ улицамъ Астрахани или по Варваціеву каналу, мимо дома фонъ-Бригена, къ которому неловко было бы тогда не зайти. Къ тому же видъ отъ меня сделался еще лучше. Теплая моряна, дувшая эти дни, до того наполнила Волгу, что Кутумъ сделался втрое шире и грозить переступить берега, а лужа передъ моими окнами, соединившись съ Кутумомъ, залила всю степь и дорогу по ней и, вфроятно, перешла бы и къ намъ въ улицу, еслибъ не поспѣшили устронть валъ. Теперь по ней разъвзжають легкія лодки съ нарусами, бълыми, вздутыми вътромъ парусами, ярко отражающими солнечный блескъ. Шире сдълалась видная мив отсюда полоса Волги, и это прибывание воды дало ивсколько другой видъ Астрахани. А вода импьеть еще прибывать до половины Іюня! За то съ этого времени вивсть съ паля-

щимъ зноемъ появятся мошка и страшные комары. — Получилъ я въ середу письма Ваши отъ 9-го мая. Вы хотели въ тотъ день перебхать на дачу, и я съ нетерпфијемъ жду новыхъ писемъ, чтобы знать: перевхали ли Вы, не перемвнилась ли погода и доводьна ли Олинька? Вы, върно, также напишете мив, куда адресовать письма. Когда же остальные перевдутъ на берега Вори, которыхъ не придется мив увидъть ныньшнимъ льтомъ? Много работы осталось впереди, и, если по отъвзув губернатора придется ревизовать его канцелярію, такъ съ нею будеть много возпи. Вотъ и я разсчитываль нынче кончить Палату, но, по милости онекунскихъ дълъ, придется остаться нъсколько лишнихъ дней. Съ 1-го іюня думаю начать Казенную Палату: въ этомъ многосложномъ учреждении пять отделений: питейное, соляное, ревизское, контрольное и казначейство. Предметы для меня совершенно чуждые, требующіе изученія и Питейнаго, и Солянаго Устава, и устава о ревизін (душъ), и рекрутскаго, и пошлиннаго, просто ужасъ! Желалъ бы, но не знаю, кончу ли въ мъсяцъ, ибо здъсь всюду деньга, требующая вывърки, счета и большаго запаса теривнія и аккуратности. Да притомъ это въ самый жаръ. — Воскресенье. Нынче въ восьмомъ часу утра принесли мив Ваши письма. Какъя Вамъ благодаренъ за толстый пакеть; если для Васъ письма мон пріятны, такъ Ваши для меня здъсь, въ Астрахани, еще пріятиве. Итакъ, Вы живете на дачь, а наши еще не перевхали въ деревню.

Бутурлинъ вдеть сюда на время, чтобъ быть предсвдателемъ въ комитетв по перевозкв провіанта на лівній флантъ Кавказскаго войска во все продолженіе кампаніи, затівнной Нейдгардтомъ. — Что Вы пишете про мистерію, меня очень удивило. Въ Петербургів имбется всего одинъ экземпляръ, данный мною Палайдовичу съ позволеніемъ дать переписать Кудрявцеву, который надобль мий этою просьбою и въ Москвів и въ письмахъ изъ Петербурга. Калайдовичъ при Гришів спросилъ меня: «можно ли прочесть это Білинскому?» Я отвічалъ: «різнительно піть, ибо Білинскій можеть подумать, пожалуй, что я придерживаюсь его мыслей, а я этого совсімъ не хочу». И Калайдовичъ на это отвівчаль, что придерживаться мыслей такого человівка, каковъ Білинскій, —достопиство и пр.! По я гочеловівка, каковъ Білинскій, —достопиство и пр.! По я гочеловівка, каковъ Білинскій, —достопиство и пр.! По я го-

ворилъ Калайдовичу, что мнѣ интересно было бы знать, какое впечатлъние произведетъ она на такихъ-то и такихъ моихъ товарищей. Я слишкомъ хорошо знаю цену этой мистеріи и ни за что бы не хотълъ, чтобы стихотвореніе очень, очень невыдержанное и исполненное противоръчій получило извъстность, да еще въ Петербургъ. Да и вовсе не желаю, чтобы оно дошло до ушей Мипистерства Юстиців, нбо не хочу вовсе потерять въ глазахъ его репутацін хорошаго и дельнаго чиновника. А главное меня беспть то, что эта Краевщина будеть себь толковать вкось и вкривь. Хотфлось бы миф очень разбранить Калайдовича, да боюсь, что подумають, что я приписаль этому обстоятельству несуществующую важность. - Сейчасъ услыхалъ голосъ князя, стоявшаго у моей л'єстицы: Аксаковъ! Сб'єгаю и получаю отъ него бумаги, присланныя къ нему изъ Петербурга, съ жалобами на членовъ и на Уголовную Палату, для повърки ири ревизіи.—Нынче 21-е Мая, не знаю, какъ и гдѣ проводится этотъ день: въроятно, всв наши у Олипьки на дачъ, и она ихъ принимаетъ и угощаетъ.

# 1844 года. Мая 23-го. Вторникъ. Астрахань.

Теперь къ намъ нафожають все гости изъ Петербурга. На дняхъ пріфхаль генераль Бутурлинь. Ожидають его Правителя Канцелярін.- Нынче явилась къ князю целая денутація поутру съ жалобою, что ихъ кварталь отъ дождей, бывшихъ за ивсколько дней передъ симъ, по низменному положению улицъ, весь затопленъ водою, что это случается три раза въ годъ, и мъстное начальство не дълаеть и не придумываетъ никакихъ противъ того мфръ. Князь сейчасъ за картузъ и трость и пошель съ этою депутацією на м'ьсто, по долженъ былъ остановиться, ибо вода залила всъ улици. Нашли какую-то лодочку. Калмыки въ водъ по колвиа спереди, а мальчишки сзади потащили лодочку съ княземъ, бабы и мужчины бросились въ воду изъ любонытства за нимъ, и съ такою свитою осмотрълъ онъ это мъсто п узналь, что такихъ мъсть много. За объдомъ онъ, шутя, сказаль мив, что я будто бы упадаю духомъ и теряю энергію, что мив надо развлечься, и предложиль вхать съ нимъ

и Строевымъ послъ объда въ коляскъ осматривать эти мъста. Мы пофхали. Вообразите, что цфлые кварталы съ улинами и переулками въ срединъ города наполнены грязною волою, глубиною двъ, три и четыре четверти. Вола эта залила всв обывательские дворы, несчастный нароль холптъ по кольна въ грязи. Чтобы чьмъ-нибудь убавить воды, кидають навозь, и отъ того во всёхъ этихъ мёстахъ такой воздухъ, такой смрадъ, такія испаренія, что, кажется, я бы и двухъ часовъ не могъ бы тутъ оставаться, и они, вфроатно, причиною большой смертности. Главное, что обыватели, кромф этихъ невыгодъ и убытковъ, чтобы пройти куданибудь въ другую часть, должны идти по этой водъ съ версту и болье, и никакъ не менье полверсты. Это ужасъ просто. Мы провхали по всемь этимъ местамъ посреди воды, конечно, съ трудомъ и шагомъ, и пріфхали къ другой части города, затопленной разливомъ Волги отъ того, что на этомъ пространствъ не устроено вала, какъ въ другихъ мъстахъ. Киязь вздумалъ отправиться по этой улиць, чтобы посмотрьть соединение воды этой съ Волгой посредствомъ переулка. Тухать въ коляскъ нельзя было, а на аршинъ отъ воды на козелкахъ устроенъ ходъ по зыблющимся дощечкамъ. Князь отправился впередъ; онъ легокъ п шелъ преспокойно, по, признаюсь, я ужасно боялси потерять равновъсіе и шленичться торжественно предъ лицомъ зъвающей толим въ грязную воду. Иные козелки были выше, другіе ниже, дощечки лежать не пригвожденныя и пляшуть на козелкахъ, но надо было идти. Путешествіе совершилось благополучно, и мы тъмъ же путемъ возвратились назадъ. Je crois que c'est une distraction, кричить мив князь, по я не имъль времени отвъчать, ибо возвращаясь назадъ, шель уже впереди и спѣшилъ (что было довольно трудно), зная его скорую ходьбу. Вездъ слышали мы ропотъ на Думу, «которая только обираетъ, но ничего не дълаетъ для города и общества». Вода прибываетъ до такой степени, что наводить страхъ на всёхъ жителей. Тамъ, гдё спокойно фадили на дрожкахъ, разъфзжаютъ теперь лодки съ нарусами. Волга, Кутумъ (рукавъ ея, изъ нея истекающій и въ нее впадающій), Варваціевъ капаль, соединяющій въ город'в поперекъ Волгу съ Кутумомъ, все это налилось такъ, что съ бель-

ведера Астрахань кажется городомъ, выстроеннымъ на водъ. Нынче опять было нестерпимо жарко. Зафсь стиль я себф шаровары и лътнее пальто изъ канаусу, Персидской матерін шелковой, до того легкой, что не чувствуешь совставъ платья на тълъ. Только она не прочна и скоро замшаривается. Такое же платье сделали себе многіе изъ нашихъ и самъ князь, только его канауст лучшей доброты, а я, совершенно по невъдънію въ этомъ дъль, кунилъ у ходячаго Персіянина, Фердтерулліева или Мемеда, не помню, только дешевле и хуже. Такъ какъ у насъ объдъ безъ церемоній и всякій одівается, какъ хочеть, то я обыкновенно, возвращаясь изъ присутственнаго мъста, спъшу перемънить суконное платье и мундиръ на легкое канаусовое. А князь и по улицамъ не ходитъ въ другомъ платьъ; у него сверхъ того и канаусовая жилетка, и канаусовый картузъ (на фасонъ складнаго, дорожнаго), и, кажется, Астраханскій народъ очень привыкъ къ его костюму. - На этой недълъ кончаю я Палату и, собравшись съ духомъ, думалъ съ 1-го іюня приступить къ Казенной Палать, но, кажется, киязь перемъниль свой планъ, и, вслъдствіе какихъ-то важныхъ безпорядковъ, чуть ли не придется мнъ ревизовать Коммиссію Народнаго Продовольствія, гдв также председателемъ Губернаторъ. Но ужъ я сделался довольно равнодушенъ, въ родь чистительной машины, все равно, куда пи повернутъ.

#### 1844 года, Мая 27-го. Суббота.

На ныпѣшней недѣлѣ, въ Среду, получилъ я письма или, лучше сказать, два письмеца, но не отъ Васъ, милый Отесинька и милая Маменька, а отъ Вѣры и Константина, съ приложеніемъ прекрасныхъ его стиховъ, по поводу которыхъ буду отвѣчать особо. Не думайте однакоже, чтобы это особо означало тоже, что здѣсь въ присутственныхъ мѣстахъ значитъ: при всякихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ— доложить особо, т. е. затянуть дѣло, или вовсе его не доложить. Нѣтъ, я постараюсь отвѣчать на дняхъ, но не стихами, а просто прозой. Я вполиѣ съ нимъ согласенъ, только есть нѣкоторые пункты сомиѣнія. Что касается до стиховъ, то, кажется, во миѣ совершенно изсякла теперь всякая сти-

хотворная способность. Да и какъ не изсякнуть? Работа, усталость, тоска, досада и редко, - редко вспышки какой-то энергіп и настоящей дъятельности. Я говорю настоящей потому, что теперь работа моя пдеть, какъ заведенная машина, работаю много, но это все не то. Даже участіе пробуждается только тогда, когда найдешь следы важныхъ упушеній и злоумышленностей. По въдь это ръдко достается. Одно осталось мив: это способность смъяться и забавляться внутренно пустяками. Впрочемъ, я много преувеличиваю. но жаръ и скучная работа дъйствительно ослабять ревность и всякую энергію. Вотъ теперь Павленко заставиль меня провозиться съ Опекунскими делами целую лишнюю неделю. Кстати вчера, т. е. въ Изтинцу, Красноярцы наши воротились; я въ это время ушелъ въ Палату. Вы не повърите, съ какою радостью, съ какимъ чувствомъ бросился ко мнъ на шею Оболенскій, когда я воротился. Я очень радъ его возвращению, мий ужъ очень надойло жить одному. Вода прибываеть все больше и больше; я писаль вамъ, кажется, что мы вздили въ лодкахъ смотреть затопленныя предмъстья, въ которыхъ вода проникла даже въ печи. Вода грозить затопить и нашу улицу. Кутумь выступиль изъ береговъ, а съ другой стороны разливъ Волги такъ силенъ, что съ трудомъ удерживають его тройными окопами. Какъ странно видъть всюду лодки вмфсто пъшеходовъ; житель возвращается къ себъ на дворъ въ лодкъ, подъфзжаетъ къ затопленному крыльцу и карабкается по дощечкамъ на чердакъ. Конечно, здъсь еще не такъ глубоко и можно перейти вбродъ, по поясъ въ водъ, поэтому кухарка, бътущая въ лавку за яйцами или чёмъ другимъ, мужикъ, отправляющійся въ кабакъ, — не употребляють лодокъ. Вотъ теперь оправдывается русская поговорка: «Астраханскій мужикъ осетра на иечи подмаль!» Такой полой воды не запомнять и старожилы, и еслибы не были приняты деятельныя меры, то вся Астрахань была бы наводнена. А вода не перестаетъ прибывать. - Воскресенье. Нынче почтру, выйдя на балконъ, я почувствоваль, что пахнеть Москвою. Наконець догадался, что вътеръ перемънплся и теперь дуетъ съверо-западный вътеръ, пазываемый здъсь верховымъ или московскимъ. Прибываніе воды зам'єтно очень; въ ночь подвинулась она

на плоскихъ берегахъ сажени на полторы. Кто знаетъ, можеть быть придется и въ Палату отправляться на лодкъ. Настоящая Венеція Астрахань въ это время. Жаръ выгоняеть всьхъ на галлерен, сообщение производится большею частью водянымъ путемъ, торгъ на водѣ!—Нынче Воскре-сенье, а завтра опять надѣвай мундиръ, да отправляйся, но куда, не знаю самъ, пбо съ Палатою я почти кончилъ и ми хот остатокъ опекупскихъ дълъ передать Павленкъ; пусть онъ ихъ разсматриваетъ послъ объда. Миъ теперь предстоить или Казенная Палата, или Коммиссія продовольствія, или Коммиссія стронтельная. Какое богатство!— Такъ какъ всъ чиновники здъсь растенія привозныя, а въ Астрахани самой этоть народь не произрастаеть, то писали къ Министрамъ, чтобы Путята (будущій губернаторъ, какъ говорять) привезь съ собою целый транспорть новыхь чиновниковъ въ замънъ удаленныхъ или отставленныхъ. Такъ какъ служба въ Астрахани имфетъ небольшія выгоды, именпо: сокращение срока для пенсін и т. п., то люди порядочные обыкновенно, выслуживъ урочные три года, (ибо не менье трехъ льтъ долженъ прослужить всякій, получившій подъемныя и прогонныя деньги на профадъ), - уфажають изъ Астрахани; люди б'єдные, мошенники и обзаведшіеся хозяйствомъ остаются; но племя это такое пустое, необразованное, что не даетъ хорошихъ плодовъ, ибо получающіе воспитаніе здісь самый плохой народъ. Если напримірь отставять за пьянство и илутии какого-нибудь мелкаго чиновника и капцеляриста, у котораго ни кола ни двора нътъ, то онъ сочиняетъ ябединческія просьбы за гривенникъ, чфмъ промышляють въ особенности теперь. Я думаю, скоро въ Астрахани не останется человфка, котораго бы они не заставили подать просьбу князю, выкопавъ какіе-инбудь иски и обиды, случившіяся льть за 10 передъ симъ! Итакъ отставленный какой-нибудь губерискій или коллежскій регистраторъ промышляеть адвокатствомъ, или же составлениемъ фальнивыхъ свидътельствъ, билетовъ и паспортовъ. Всъ бродяги, всъ бъглые, всъ избъжавшіе наказанія преступники, отправляются въ Астрахань. Промышленникъ, откупщикъ, купецъ, которому нужны работникидля тяжелой работы правда, - береть всякаго безнаспортнаго

и даеть ему хорошую илату. Побывавь и въ Персіи, и въ Трухменін, а иногда и въ плъну у Киргизовъ пли Хивинневъ. онъ обыкновенно кончаетъ свой въкъ или спесенный шкваломъ съ налубы въ море, или въ схваткъ съ раздразненнымъ имъ же азіатцемъ, или же задохнется въ ларф, гдф складывается рыба, отъ педостатка воздуха! Словомъ, не любить умирать своею смертію. Это не добрый русскій мужикъ, это русскій гуляка, и стоило бы только Стенькъ Разину встать изъ могплы да кличъ кликнуть, такъ не мало бы собралось къ нему такихъ молодцовъ. Вчера, катаясь по Волгъ, мы огибали многія рыболовныя и мореходныя большія суда, и я съ любопытствомъ глядълъ, какъ небрежно лежали и сидели работники или музуры. Русскій мужикъ въ одной рубащий и шляни, не похожей на мурмолку, а на обыкновенную мужицкую шляну, сидълъ на кругу толстыхъ канатовъ, подле него Калмыкъ, подле Калмыка Киргизъ, подле Киргиза Татаринъ, а судно чуть ли не принадлежитъ какомуто зафинему Персіянину. Многимъ же честолюбивымъ бродагамъ удавалось называться чужний именами и съ фальшивыми свидетельствами вступать въ службу, въ купцы, въ мъщане и жить преспокойно самозванцами, до тъхъ поръ пока песчастный случай не открость ихъ происхожденія. А кто знаеть, можеть быть, иные оканчивають мирно жизнь хорошими гражданами, добрыми семьянинами! Но редкій оканчиваеть жизнь или въ острогъ или въ Сибири, ибо законъ радко находитъ пастоящее свое приманение, а большею частію діла такого рода кончають подозрівніемь, освобожденіемъ по недостатку уликъ или по манифесту. Сердце здъшияго Предсъдателя Палаты слишкомъ мягко и добро для Уголовного Судьи, и когда я, при ревизіи Палаты, замѣчалъ эту необыкновенную слабость въ наказаніяхъ, то онъ отвъчаль, что строгими мърами и спльными наказаніями нельзя улучшить свъта и что онъ поэтому держится этой системы. А поэтому видно только то, что онъ не годится въ предсъдатели.

<sup>\*)</sup> По старымъ судамъ, при системъ формальныхъ доказательствъ, кромъ оправданія или обвиненія существовало оставленіе въ подозръніи и въ сильномъ подозриніи, что не влекло за собою инкакой кари.

Астрахань. 1844 года, Мая 30-го. Вторникъ, 10 час. вечера.

Фу! душно, жарко, весь, съ позволенія сказать, обливаюсь потомъ. Это еще ничего, нынче день прохладный, а вотъ скоро, скоро, черезъ недѣлю должно наступить безвѣтріе; и въ этотъ-то самый жаръ должны мы работать съ удвоенными силами, ибо мѣста остались самыя трудныя, да и хочется по крайней мѣрѣ хоть въ Ноябрѣ выѣхать.

Что это за несчастія случаются съ Погодинымъ! Какъ можно было такимъ образомъ сломать себф ногу? Охъ, ужъ эти господа ученые, сказалъ себъ, я думаю, не одинъ человъкъ, да и какъ-то невольно повторяень за нимъ. Итакъ всѣ провели день 21-го числа на дачь у Олиньки, была маленькая суматоха на дачь: кажется, есть водевиль этого названія? -Обращаюсь къ себъ собственно. Въ Ионедъльникъ получилъ я приказапіе отъ князя ревизовать Коммиссію Народнаго Продовольствія. Почему я въ Понедельникъ остался дома и приготовился къ этой части, совершенно для меня новой. Прочель Уставъ, постигъ тайну четвертей, четвернковъ, гарицевъ и кулей и такимъ образомъ вооруженный приступиль къ делу. Въ Астраханской губернін канцелярія Коммиссін заключается въ Канцелярін Губернатора, который есть и Председатель. Поэтому я отправился въ канцелярію Губернатора и первый занесь ревизіонную руку на этотъ хаосъ безпорядковъ, злочнотребленій и упущеній. Такъ какъ все здѣсь дѣлалось кое-какъ, то я, разбивъ Канцелярію во вежхъ пунктахъ, остался вообще доволенъ результатомъ. Надо было видъть длинное лицо Правителя Дълъ. Коммисеія эта здъсь важибе, нежели гдъ въ другомъ мъстъ, ибо губернія Астраханская растить хлібой очень мало (какія нибудь 12 тысячь четвертей въ годъ!), а кормится привознымъ хльбомь. Но отъ бездьйствія Коммиссіи, отъ непринятія ею благоразумныхъ мёръ, несмотря на огромное количество привозимаго хлѣба (до 200 тысячъ четвертей), цѣны на хльбъ зимою необыкновенно высоки. Это отъ того, что хльбъ въ большомъ количествъ вывозится изъ Астрахани Уральскими Казаками, и отъ того, что сама Коммиссія не запасается достаточнымъ количествомъ хлѣба по дешевой цѣнѣ въ Великорусскихъ губерніяхъ п не выпускаеть этого хлібов

на пролажу по цене дешевейшей противь налагаемой Астраханскими монополистами, но всетаки для Казны прибыльной. Ей это и въ голову не приходило. Мысль эту я подкръплю фактами, разовью и представлю при отчетъ князю, ибо Министръ Внутреннихъ Дълъ спрашиваетъ насъ, какія мы прилумали мёры? Я говориль объ этомъ со Стросвымъ и другими, которые лучше меня это понимають. Кажется, они всь признають эту мъру лучшею, тъмъ болье, что она и закономъ дозволяется. Съ Коммиссіей я кончу скоро, думаю, въ Субботу. А что ожидаеть меня далье, не знаю. Можеть быть, ревизія Казенной Палаты, можеть быть, ревизія Канцелярін Губернатора. А между тъмъ у меня лежатъ на отчеть еще не вполнъ оконченныя дъла Опекунскія, съ которыми я справляюсь кое-какъ послъ объла: ихъ очень не много. Не написаны отчеты по Земскому Суду, по Рыбной Экспедиців и по Палатъ. Впрочемъ, я все еще веду переписку со всъми этими тремя м'ястами. Что князь ни говори, но после объда плохое занятіе отчетами. Жаръ, усталость, обремененіе пищею позволяють только читать, а писать неспособно. Къ тому же я люблю делать дело заразъ. Приселъ за одно, повозился за нимъ денька три и три ночи, и будетъ готово и хорошо. Поэтому и себъ непремънно выпрошу свободную нельлю на составление отчетовъ, тъмъ болье, что опъ позволяеть, хотя и неохотно, это другимь, а меня гонить изъ мъста въ мъсто. Въ будущемъ Понъ ревизія много подвинется впередъ. и, дастъ Богъ, въ Августъ приступимъ къ Губерискому Правленію. Тогда есть надежда на выбадъ въ Ноябръ. Право, я нахожу это неприличнымъ, и никто не оцъпитъ нашей ревизіи. Лав, Сенаторъ, бывши здъсь, изволилъ попользоваться деньгами отъ С\*\*\*\*ва и даль за то пристрастный голось въ его пользу, въ дёлё о Каспійскомъ рыболовствь. Мы живемь честно, дочерей замужь не выдаемь, не даемъ баловъ, не веселимся, подвергаемся всимъ непріитностямъ строгой ревизіи и почти ненависти ревизуемыхъ и чувствующихъ себя впновными; право, это одно достойно хвалы. Какъ благодарю я судьбу, что не попаль къ К\*\*, который живеть пълою семьею среди Тамбовскаго beau-monde.

Астрохань, 1844 года, Іюня 4-го. Воскресенье.

Всѣ эти дни я былъ очень занять, работая шесть часовъ до объда, не еставая съ мьста, въ Губернаторской канцелярін и послѣ обѣда у себя дома. Хочу нынче послѣ обѣда заняться составленіемъ записки по Коммиссін Продоволь. ствія, гдъ разберу каждое положеніе и разсужденіе Коммиссіи и представлю свои соображенія, которыя, впрочемъ, пошли въ ходъ и прежде этого и мит же объявляются, какъ новость: главное по Коммиссів я кончиль, но не могу развязаться съ ея денежною отчетностью. Отъ неточнаго исполненія правиль и соблюденія предписанныхь формь выходить такая путаница, что они и сами не имфють вфрнаго понятія о своемъ капиталь. Да позволено будеть мнь хоть однимъ похвалиться: я такъ скоро обняль всё дёла п положение вещей по этой части, что удивиль всю канцелярію и сбиваю всякаго столоначальника, зная лучше ихъ собственныя дъла. — Князь сделался до такой степени нетерпеливъ, что даже не хочеть дать времени обдуматься. Предлагаль идти нынче, въ Воскресенье, взять двухъ или трехъ чиновниковъ и заняться собственно Канцеляріей. Но я отказался, объяснивъ ему, что занятія такого рода, по Воскресеньямъ, не много подвинуть дело, что мы всегда и по Воскресеньямъ занимаемся дома, и разница только въ томъ, что въ этотъ только день имфемъ утро свободное отъ хожденія, что для насъ, нуждающихся въ отдыхф, составляетъ большую отраду, что этотъ день употребляемъ мы на письма и проч. Право, онъ сидить себъ дома на цълую недълю, пишеть письма въ волю, а между тёмъ не хочетъ войти въ наше положеніе до такой степени, что каждый лишній свободный часъ, нами проведенный, его мучить. Нъть, это скучно, тъмъ болье что излишнею торопливостью можно дать большой промахъ, и, какъ онъ ни торопись, но именно по данному имъ направленію ревизія продолжится еще очень долго, и я рѣшительно утверждаю, что ближе Декабря мы не воротимся. Следовательно, придется здесь промаяться, такъ сказать, и лъто, и осень, и снова увидъть зиму. Не предполагалъ в прежде воротиться опать скучнымъ зимнимъ путемъ, но путь обратный, какой бы онъ ин быль, пріятень, и возвращеніе

свётить мнё издали отрадною точкою, но отдаленною. — Какъ душно, Вы не можете себё вообразить; еще на наше счастье дуеть верховый вётерь, а то обыкновенно вь эту пору начинается безвётріе: вода, кажется, стала убывать, и скоро освободившаяся земля, палимая жгучимь солнцемь, дасть такія испаренія, которыхь не избёгнуть ничьи носы. Дурной сдёлали мы разсчеть, что самыя трудныя вещи оставили къ концу; прошу покорно въ Іюлё ревизовать Казенную Палату. Хотёль я воспользоваться жаромь и возможностью держать діэту. Докторъ предлагаеть пить кумысь, увёряя, что онь укрёпить мышцы и желудокь; но я на кумысь не согласень: пожалуй, растолстью такъ, что и въ дверь не пройду, такая ужъ Аксаковская прпрода; между тёмь это питье рёшительно безопасно.

Астрахань. 1844 года. Іюня 6-го. Вторникт, 10-й част.

Въ Понедъльникъ поутру получилъ я письма Ваши. Они представили миж вполиж всю суету въ домж по случаю перевозки въ деревию и сдачи дома, но теперь ужъ этому прошло 10 дней и, върно, все, по возможности, уладилось. То-то, а думаю, Гришь непріятно, что домъ не поспълъ! Время бъжить такъ скоро, что недъля проходить за недълею, а не усиваешь выработывать урочной работы, урочной въ томъ смыслъ, какъ самъ себъ назначилъ, разсчелъ. Право, вотъ уже Іюнь місяць, а между тімь, несмотря на постоянные труды наши, что-то не быстро подвигается. Конечно, кромъ ревизіи мъсть, у нась много представленныхъ уже Министромъ соображеній и важныхъ проэктовъ, которые идуть шибко и займуть потомь первое мъсто, но всетаки нельзя не окончить вполить ревизіи мъстъ, а этихъ мъстъ еще много. Въ нынъшнемъ мъсяцъ кончатся: Магистрать, Соляное Правленіе, можеть быть, Палата Государственныхъ Имуществъ, тамъ останутся: Совътъ Калмыцкаго Управленія, Судъ Зарго, Казенная Палата, Стронтельная Коммиссія, Сальянская Опека (т.-е. рыбныхъ Сальянскихъ промысловъ, взятыхъ въ опеку уже лътъ съ 30, по случаю несостоятельнаго долга Казнъ), кое-какія мелочи п Губернское Правленіе, такъ что къ 1-му октября будеть все кончено, я полагаю. Что-же касается до отчетовъ частныхъ, по каждому присутственному мъсту, общаго, распоряженія по нимъ и рапорта Государю, то все это съ перепиской возьметь мъсяца два, хотя нъкоторые утверждають, что и меньше. Я даже побился объ закладъ съ Оболенскимъ, который изволить утверждать, что къ концу октября все будетъ готово. Я теперь ревизую Канцелярію Губернатора. Князь вчера объявиль мив, чтобъ я производиль эту ревизію какъ можно медленнъе и аккуратнъе, нисколько бы не спѣшилъ. Мало этого, надо будетъ обревизовать даже и военный Штабъ, гдф, по распоряжению производились гражданскія дела. Многосложность, разнородность и запутанность дела выше всякаго воображенія. Для меня ревизія эта потому интересна, что я вижу теперь, какъ всѣ вѣтви, жилы управленія сосредоточиваются въ одномъ мѣстѣ, что именно останавливаетъ свободное кругообращение, словомъ, механизмъ управленія, нынф существующій, делается миф виднъе и знакомъе. Конечно, одинъ человъкъ не въ состоянін быль бы безь этого механизма, управлять губерніей, но и при этомъ механизмѣ, столь облегчающемъ личную работу, если плохъ Правитель, механизмъ движется плохо, часто останавливается. А много работы будеть мив въ Канцеляріи и на долго, такъ что если не успѣю кончить въ Іюнь, то и Казенную Палату, вфроятно, не буду уже ревизовать. Теперь я только одинъ съ Нъмченко и насилу успъваю съ просмотромъ неисполненныхъ бумагъ, съ повъркою входящихъ съ настольными и проч., между темъ какъ этимъ могли бы заниматься и другіе. Поэтому я настоятельно буду просить Князя, чтобъ онъ прибавилъ миф еще двухъ помощниковъ, которымъ я поручу, подъ своимъ непосредственнымъ наблюденіемъ, ревизію канцелярскаго порядка, дѣланіе выписокъ и проч., а самъ займусь болѣе важными предметами по ревизіи Губернаторской Капцелярін. Теперь же я едва успфваю; въ Капцелярін читать дела некогда, послф объда едва успфешь прочесть одно или два, а ихъ бы надо читать по дюжинамъ въ день. Послъ объденнаго отдыха на балконф, когда почти всф, напившись чаю и пользуясь чудесными вечерами, отправляются гулать, я одинъ остаюсь дома и сажусь за работу и долженъ при-

томъ имъть непріятное убъжденіе, что такимъ образомъ все еще не скоро будеть подвигаться работа. - Однако довольно, довольно о служебныхъ занятіяхъ. Поговоримъ о другомъ. Въ четвергъ получилъ я письма Ваши отъ 30-го мая. Ложди, говорять, испортили дорогу, и почта начинаеть снова опаздывать. Поэтому я, въроятно, не получу письма завтра, въ воскресенье, а развъ только въ понедъльникъ, предъ самымъ уходомъ на службу, что мнф очень досално, потому что получение писемъ составляетъ для меня необыкновенное удовольствіе. Коль скоро я получаю письма въ свободное время, то сейчась беру лучшую сигару, бъгу на балконъ, устронваюсь въ креслахъ самымъ удобнѣйшимъ образомъ и начинаю чтеніе писемъ. Чемъ дольше продолжается это чтеніе, т. е. чімъ больше писемъ, тімъ дольше и сильніве продолжается мое наслаждение. О, почта, почта, великая вещь! Почтальонъ, въкъ свой скачущій взадъ и впередъ, безъ участія къ радостнымъ и горестнымъ извъстіямъ, паполняющимъ его сумку, полезнъйшее существо въ міръ, но почтальонъ, разносящій по городу письма, имфетъ въ себф что-то необыкновенно милое и привлекательное. Теперь, подъ управленіемъ Адлерберга, почтовое въдомство стало еще лучше, и, право, гръшно было бы не благодарить Правительство за тъ удобства жизни, которое оно старается намъ доставлять, - хоть въ этомъ отношения. Вмъсть съ Четверговою почтою пріфхаль и Москвитянинь. Въ немъ нфтъ ничего интереснаго, кром'в грамоты Грагорыя Нагаго, жалующаго вотчиною своего слугу. Константинъ давно миф говорилъ про это, но мий не случалось видить грамотъ, на которыя онъ указываеть. Но эта грамота, такъ ясно доказывающая его предположенія, можеть навести на другія соображенія и озаряеть вдругь свётомъ темную сторону, которую теперь будеть легче разработывать, что я, впрочемъ, съ своей стороны предоставляю прилежнымъ молодымъ людамъ, Валуеву, Елагинымъ и мучителю - красавцу Панову. Чемъ занимается, что предприняль этотъ отличный молодой человъкъ? Ну вотъ, Вы думаете сейчасъ, что я шучу. Совстмъ нътъ, я серьезно признаю его таковымъ. Есть у насъ и другой человака, цалый мужъ, и мив часто мерещится кабинетный столь, на столь чернильница съ за-

сохшими чернильными пятнами на мѣди, изуродованныя перья, кипа бумагъ, кажется, оконченная диссертація, широчайшая ладонь, крышко лежащая на зеленомы сукны, съ пальцами, выпачканными чернилами, засученный рукавъ и .. «Ничего, ничего, молчаніе»! — Сейчасъ Петръ принесъ миъ съ погреба кумысъ. Я ръшился пить кумысъ и ужъ я? кажется, седьмой стаканъ изволю выпивать. Я пью по трп стакана въ день, не держу, разумъется, никакой діэты и доволенъ кумысомъ, хотя онъ немножко кислепекъ. Подряженный мною Татаринъ приносить ежедневно свъжаго кумыса; большая полоскательная чашка стоить 12 копфекъ - мѣдью; не разгорительно по крайнфй мфрф, да и пью я не одинъ, а съ Блокомъ и съ Оболенскимъ. Съ нетерифніемъ ожидаю изв'єстія о томъ, привели ли вы въ порядокъ свое житье, т.-е. отделана ли деревия, перевхали ли дфти и проч. Также о томъ, куда я долженъ адресовать свои письма? Въ последнемъ письме своемъ вы, милая Маменька, совътуете мнь не жениться рано. О, будьте покойны, я такъ же мало о ней думаю, какъ Богородскій дыячекъ объ Австрійскомъ Императорф; да къ тому же памятенъ мив видъ этихъ бъдныхъ чиновниковъ, оженившихся, обремененныхъ дътьми, которыхъ нельзя ему воснитывать какъ крестьянскихъ детей и которые, не получивъ нигдъ образованія, начипають службу съ низшихъ мість, воруютъ, женятся, опять воруютъ, пьютъ съ горя, исчезаютъ съ лица земли, и такъ поглощается въ массъ человъчества жизнь бѣдная, жалкая, инчтожная этихъ жалкихъ людей. Если смотръть съ высока, такъ приливъ и отливъ этихъ явленій необходимъ и является, можетъ быть, величественно разумнымъ, но если смотръть вблизи, то жалко становится этой даромъ рожденной и привосимой въ жертву личности. Да, такъ я хотфль сказать, что главная причина бфдиости этихъ людейженитьба, но надо признаться. что бъдная, одинокая тварь, ищетъ онъ себѣ мирнаго, грязнаго уголка и семейнаго удобства, и что естественно это желаніе. Вы не повфрите, какое чувство возбуждають во мий эти люди и ихъ казенная судьба. Сюда, по недостатку собственныхъ произведеній, присылаются писцы изъ заведеній Приказа другихъ губерній, изъ заведеній канцелярскихъ служителей. Эти голые сироты, которыхъ пріютило Правительство, воснитало ду-

ши ихъ подъ одну гребенку, выучило писать четкимъ почеркомъ, пересылаются на казенный счеть (въ которомъ всякая седьмая копейки строго разсчислена) въ чуждый совершенно край, пишуть весь въкъ и живутъ Конечно. Правительство не дало имъ умереть съ голоду, но лучше было бы, кто знаеть, или оставить ихъ на свободь, или слълать полезныхъ ремесленниковъ, нежели образовывать изъ нихъ этотъ гнилой классъ межеумковъ между простолюдинами и образованными людьми. Вчера (эту страницу пишу уже я въ Воскресенье) было 10-е Іюня, кажется, самый должайшій день. Грустно думать, что скоро вновь начнетъ уменьшаться дневной свъть, но во всякомъ случав въ Астрахани мы не испытаемъ длинныхъ зимнихъ вечеровъ, а прівдемъ провождать ихъ въ Москву. Еще много разъ обернется почта! Искаль, искаль я живописна, но никого не нашель; въ Астрахани не только генія, не только таланта, не только художника, не только обыкновеннаго живописца, простаго рисовальщика, но даже и споснаго маляра нать! Придется самому срисовывать. А какъ хорошо, напримъръ, теперь, въ эту минуту. Я сижу на балконъ и пишу къ Вамъ, день ясный и праздничный, почти совершенно тихо, слегка лишь вътерокъ рябить иногда поверхность этой огромной массы воды, затонившей красивую слободу, которой дома отражаются въ водъ невърными, продолжительными линіями. Еслибъ я умѣлъ рисовать! — Скажите, что хорошаго, свътлаго теперь въ Москвъ, въ кругу знакомыхъ, въ литературъ, въ наукъ? Порадуйте меня хоть чьмъ-нибудь, а то я совершенно отстану отъ въка. Кстати: когда же диспутъ Самарина, какъ обощлись профессора съ его диссертаціей? Кажется, Въра писала мив. что диспуть 15-го Мая, но я имъю извъстіе отъ 30-го Мая, а о диспуть ни слова; или отложень онь до зимы, такъ какъ теперь почти всь разъвхались? - Прощайте. Цълыя кипы скучныхъ дёлъ ожидаютъ моего прочтенія; придется приняться за нихъ, хотя и жалко единый свободный день употреблять на такую работу. Олинькъ пишу особо. Скажите Константину, что мив бы очень хотвлось поговорить съ нимъ на письм', но пусть онъ на меня не сердится. Право, некогда не только писать, но и обдумывать серьезный предметъ. Радъ, радъ, что иногда можешъ ничего не думать.

Суббота, 17-го Іюня, 1844 года, вечеръ. Астрахань.

Въ прошедшее Воскресенье вечеромъ получилъ я небольшое письмо отъ Васъ. Въ Середу ожидалъ я получить описаніе Самаринскаго диспута, но вм'єсто того получиль, кажется, съ тысячу конвертовъ, за которые очень благодаренъ, но которыхъ большую часть, дастъ Богъ, привезу назадъ. Самъ я не писалъ къ Вамъ въ Середу потому, что ръшительно было некогда. Я теперь занимаюсь очень дъвтельно, т.-е. больше другихъ; и столько, сколько въ состояніи допустить усталость отъ работы и жара. Если я теперь пишу, такъ потому, что завтра благодатное Воскресенье, день, въ который я себъ позволяю (по закону, какъ бы сказаль Костя) полениться, день, въ который освобожденъ я отъ хожденія къ должности. И теперь лежать около меня кипы бумагь п дёль, для разсмотрёнія которыхь едва-едва нахожу время, а товарищи мон большею частію разбрелись. Если я теперь занимаюсь больше ихъ, такъ это потому, вопервыхъ, что старшимъ чиновникамъ или лицамъ, ревизующимъ отдёльно, самостоятельно, всегда больше дёла, такъ какъ на нихъ лежитъ и отвътственность; вовторыхъ, что я вообще усердный чиновникъ, да и не могу ограничиться одною очисткою, а хочется что-нибудь выкопать сочное, действительно нужное и полезное; въ третьихъ, потому что при ревизіи Канцеляріи за какіе-нибудь 10 леть открывается много въ отношении къ пользамъ губерни такихъ вещей, которыя требують обсужденія и дальнейшаго хода; сюда стекаются всв решительно отрасли управленія и въ виде очень подробномъ: насилу можно справиться при ревизіи съ одною хозяйственною частью губериін. - Жары несносныя; хотя нынче въ тъни было только 24 градуса, но отъ тротуаровъ, отъ камня такъ жарко, что нельзя пройти и двухъ сажевъ, не обливнись идтомъ. Но все-таки намъ погода благопріятствуєть. Нынче вечеромъ удушливая моряна нагнала тучи, которыя сыграли маленькую грозу, а теперь, когда я пишу къ Вамъ въ комнате съ отворенною на балконъ дверью, и мит такъ душно, что я не знаю, что делать, темныя облака обложили горизонтъ и отдаленная молвія безпрерывно разсъкаетъ ихъ. Самое лучшее время ночь, и мы, пользу-

ясь' нашимъ чудеснымъ балкономъ, часу въ 12-мъ пьемъ чай и просиживаемъ иногда до часу. Когда будутъ готовы полога, то я хочу спать по ночамь на балконъ. Вода все сбываеть, но еще ей осталось надолго сбывать. -- Итакъ диспуть Самарина быль 3-го Іюня. Съ нетерпъніемъ ожидаю описанія, хотя по новости и спеціальности предмета интересныхъ споровъ мало предвидится. Вы разбираете милый Отесинька, напечатанную часть диссертаціи. Но візь напечатана, я думаю, одна третья часть, которая, кажется, должна быть окончательнымъ сводомъ резузьтатовъ и подкрънительныхъ ссылокъ, а самое интересное не напечатано. Впрочемъ, не знаю, ибо никто, кромъ Васъ иногда, не сообщаетъ мив столь же аккуратныхъ и подробныхъ, мелочныхъ известій, какъ я въ своихъ письмахъ. Если можно, такъ пришлите миф эту третью часть. Каковъ былъ пиръ? Радушный ли? Да, и я скажу съ Вами: когда-то у насъ будетъ пиръ по этому случаю! Меня разъ извъстили, что диссертація окончена. Скажите пожалуйста, что же дальше, что было сдёлано въ эти четыре мёсяца? Что-то скажутъ инсьма завтра? Но сказавин, что Вы не совстыть здоровы. Вфра могла бы увфдомить хоть въ двухъ словахъ во Вторникъ. Ахъ, будьте только здоровы, и я съ нетерпъніемъ буду ожидать конца ревизін — Каковы стихотворки мон сестрицы? Софья и Марихенъ, я знаю, сочинительницы, но Любу я вовсе не предполагалъ стихослагательницею. Нфтъ, ужъ это. видно, въ семействъ, въ крови. Что вы думаете, и у Въры Сергавны, и у Олиньки, и у Нади, и у всахъ тантся стихослагательная способность, кто знаеть? Попробовать, попробовать вепременно. «А ну, ну, начинай, Грицко, вотъ такъ, вотъ такъ! А ну, ну, Въра, ну, ну, Оля!» А въдь стихи многіе очень хороши:

> На поднебесную обитель Я промъняль свой кабинеть!

Воскресенье. Всю ночь шель дождикъ, но сухость температуры едва смягчилась, и нынче поутру было опять 23 градуса въ тѣни. Теперь же въ 10 часовъ, въ это самое время я иншу на балконъ, а теплый и сильный дождикъ взрываетъ непрерывно поверхность воды. Превосходно! Слава Богу, нашелъ я себъ живописца, самымъ случайнымъ образомъ. Надо Вамъ сказать, что князь въ шутку или серьезно совътуетъ миъ развлеченія, зная, что я не хожу прогуливаться на Варваціевскій каналь и не имбю никакого предмета, меня занимающаго, кром службы. Такъ въ прошедшее Воскресенье за объдомъ звалъ онъ меня съ собой посмотръть, какъ уродуютъ Севильскаго Цирюльника на Астраханской сценф. Разумфется, это было принято въ шутку, потому что ходить въ здёшній театръ скорбе наказаніе, нежели удовольстіе. Каково же было моє удивленіе, когда въ Воскресенье, часовъ 8 вечера сижу я одинъ у себя на верху и вдругъ слышу голосъ Князя, который зоветъ меня снизу. Сбъгаю, и онъ даетъ мит одинъ билетъ въ театръ и приглашаетъ идти съ собой вмъстъ. Мы пошли, просидъли въ театръ четверть часа, произвели необыкновенный эффектъ своимъ появленіемъ и воротились домой, зная, что пришла почта. На этой недаль также заставиль онъ меня побхать съ нимъ вмфстб въ казенный загородный садъ, гдф разводятся разныя южныя и восточныя растенія. Климатъ способствуеть, но почва, песчаная и солонцоватая, много мъщаетъ. Все еще въ началъ и стоитъ большихъ трудовъ и издержекъ. Нашли мы тамъ Нфмца, выписнаго садовника, съ которымъ я немплосердно коверкалъ Нъмецкій языкъ и который съ необыкновенною любовью и пеутомимо трудится надъ садомъ. Съ восхищениемъ и гордостью показывалъ онъ мнъ сосну, которая здъсь не произрастаетъ, а у него принялась. Но при взглядъ на эту сосну всякій бы пзъ насъ, Сфверныхъ жителей, лопнулъ со смфха. Вообразите, что эта сосенка не болье вершка и посажена въ какомъ-то ящичкъ, около котораго онъ ухаживаеть съ необыкновенною заботливостью. Намецъ этотъ, любитель природы, самъ рисуетъ, и, кром'в того, у него есть Немецъ приятель, привезенный имъ изъ Германіи. Сейчасъ Нѣмецъ садовникъ принесъ Князю разную зелень и зашель ко мит на балконъ, восхитился видомъ и просилъ позволенія срисовать для себя. Я, разумфется, самъ попросилъ его объ этомъ, и Нфмецъ-садовникъ съ Ифмцемъ-живонисцемъ будутъ ходить сюда въ тв часы, когда насъ не бываеть дома, синмать виды. Нынче

въ Институтъ (и здъсь есть женскій Институтъ) окончательный выпускной экзамень или публичный экзамень, съ музыкой и иляской. Всъ приглашены, но я, разумъется, не пофду. Одно одфванье въ эту душную погоду стоитъ того, чтобъ не ъхать, да и отраднъе сидъть на балконъ. — Теперь насъ очень занимають Киргизы. Министръ Киселевъ просилъ обратить особенное на нихъ вниманіе по вліянію ихъ на большую Киргизскую Орду, не находящуюся въ нашихъ предълахъ и занимающую огромное пространство по границь Оренбургской губернін, Сибири, Китая и другихъ государствъ Средней Азіп. Но есть другая Орда, внутренняя, кочующая частію въ Оренбургской губернін, частію въ Астра-ханской, куда перешель Ханъ Букей. Теперешній Ханъ сынъ его Джангиръ. Живеть онъ на левой стороне Волги, верстахъ въ 200 отъ Астрахани. Человъкъ необыкновенно умный и образованный и стремящійся привлечь Киргизь къ осъдлости. У него зимняя ставка при Нарымъ-пескахъ, гдъ онъ имфетъ великолфиный домъ и живеть по хански, править своими Киргизами, получаеть всевозможные журналы, угощаетъ еженедъльно русскихъ и старается ввести въ своемъ полудикомъ народъ нъкоторое просвъщение. Теперь около его дома кибитокъ со сто замъпились сотнею же домовъ. Разумфется, ходитъ онъ въ Киргизскомъ платье, не Христіанинъ, пьетъ кумысъ самъ, а гостей подчуетъ шампанскимъ и соблюдаетъ Киргизскіе обычан, но не по убъжденію, а потому, чтобы удержать Киргизовъ въ повиновеніи. Разъ взбунтовались они за стремленіе къ Европейской цивилизацін, хотя Ханъ не употребляеть никакихъ особенныхъ принудительныхъ средствъ. Сынъ его воспитывается въ Петербургѣ, въ одномъ изъ лучшихъ военныхъ заведеній. Титулъ Хана: высокостепенный, но Киргизу необыкновенно лестенъ титулъ Превосходительства: онъ Генералъ-Маіоръ, и смѣшно видъть его подпись на оффиціальныхъ бумагахъ и отношеніяхъ (у него своя русская Канцеларія): Генералъ-Маіоръ Ханъ Джамгиръ. Все равно, но его управление смягчитъ дикость Киргизскихъ правовъ и такъ какъ Киргизы наши подданные, то сделаеть ихъ намъ более полезными. Князь обложился теперь книгами и сочиненіями о Киргизахъ и имфетъ намфреніе съфздить къ Нарымъ-пескамъ, гдф лфтомъ, кажется, бываетъ довольно большая и разнообразная ярмарка. Это новое порученіе, можеть быть, еще отдалить нашь отывзяв, т. е. отвлечеть отъ занятій нікоторыхъ. Туть еще Розановъ вздумаль заболіть, но, надъюсь, скоро встанеть и примется за работу. -- Кумысь мой продолжаеть оказывать то же действе, какъ и прежде. Надо бы съ нимъ больше движенія, меньше сидячей работы, надо бы его пить въ деревнъ, а не въ городъ. Онъ даетъ необыкновенную бодрость и крѣпость тѣлу. Теперь у насъ въ ходу вишня. Такъ называемая Шпанская (хоть не настоящая) продается по гривеннику сотия, и мы съ Оболенскимъ завели ежедневное истребление 200 вишень. Я думаю, и у Васъ вишня начинаетъ показываться. За то здёсь нётъ никакихъ ягодъ. Опять дёлается душно. - Что сказать Вамъ еще? Право, не придумаю. Надъюсь кончить на ныпъшней недълъ Канцелярію, Странно, при словь: коичить сейчась подвертывается слово: диссертація. А тамъ, тамъ опять что-нибудь, или Строптельная Коммиссія, или Казенная Палата. Слава Богу, что время проходить для насъ такъ скоро, что недъля смъняется недълею не замътно; слъдовательно, мы быстро примчимся ко времени нашего отъъзда, который все таки не будеть ближе Декабря. -- Инсьмо это получится Вами 26-го или 27-го. 25-го числа, по случаю праздника, върно, стукъ колесъ въ паркъ обезпокоитъ Олиньку, а поднявшаяся пыль напудрить Вашъ домикъ и цвъты, стоящіе на балконъ, и эта исторія повторится 1-го Іюля. А мы въ эти дни въ мундирахъ отправимся въ соборъ, где должны будемъ стоять целую обедню. - Однако пора кончить. Насилу и это написаль, потому что безпрестанно приходили мит мъшать. Теперь уже второй часъ, и потому я кончаю свое письмо.

#### Астрахань. 1844 года, Іюня 24-го. Суббота.

Какъ скоро пролетьла недьля! Давно ли, кажется, было Воскресенье, а вотъ теперь опять Субботній вечеръ. Очень, очень радъ я усифху Самарина; впрочемъ, этого я и ожидаль. Эта минута торжества и блистательнаго усифха останется ввъкъ свътлымъ воспоминаніемъ. И эти минуты стоятъ многихъ сладкихъ ощущеній въ жизни. Отъ души позд-

равляю Самарина. Надо при этомъ замѣтить, въ чемъ именно полезно посѣщеніе свѣтскаго общества: это именно въ пріобрътеніи ловкости, находчивости, неконфузливости, такихъ свойствъ, которыя въ соединени съ истиннымъ достоинствомъ и дарованіемъ ручаются за блистательныя побъды; пусть дорогой камень будеть въ приличной оправъ. Надъюсь, что Самаринъ передъ отъъздомъ въ Петербургъ воротится въ Москву и простится съ нею и Костей, какъ следуетъ. — Вы замечаете, что сухость и пустота работы мнъ налоъла. Иъйствительно надоъла, и подъ часъ становится очень тяжело. Я обыкновенно горячо занимаюсь служебнымъ дъломъ, съ жаромъ пишу своп отчеты, замъчанія, борзо и сильно защищаю свои мижнія и тогда я вовсе не скучаю и охотно работаю, стараясь не пдти битою тропою, дълать не для одной очистки, а желая извлечь пользу настоящую. Нередко приходится мив толковать и сильно спорить съ княземъ, который не можетъ заниматься ничёмъ равно--огом иман со стемдени атвановани инфонта и оннум дыми. Но иногда разныя обстоятельства совершенно меня охлаждають: ленивъ ли я отъ природы, и трудъ физическій меня утомляеть, не знаю; мив кажется тогда смешною и ложною моя горячность и увлечение, а сильная работа безилодною и безполезною. Въ самомъ дълъ, что я за горячій человъкъ, что я за пылкій юноша! Какое-то полу-миндальное мыло, а не юноша. И отъ того, что пылъ мой былъ или мнимый или напряженный, онъ не слишкомъ долго поддерживаетъ меня, и тогда-то вперяю я грустный взоръ на кины дель и бумагь, кругь мена лежащихь. Ведь надо признаться: что, кромф службы, наполняеть меня здфсь въ Астрахани собственно? Ръшительно ничего. Благоразуміе лежитъ на мит свинцомъ, и сердце не бъется такъ, такъ какъ у 20-тильтняго. Книгъ и рышительно никакихъ не читаю; самою Астраханью заниматься некогда, да я здёсь и не путешественникъ: стихи не пишутся, и только одни служебныя занятія и участіе къ чести и блеску нашей ревизів могутъ хоть сколько-нибудь наполнить меня. Когда же и эти последнія начинають бледиеть, такъ ничего не остается. Мит одна отрада: Ваши письма. — Ныпче кончилъ я Губернаторскую Канцелярію и до 1-го Іюля намфренъ ос-

таться дома и писать отчеть по Коммиссіи Народнаго Продовольствія, да прочесть кое-какія дела изъ Канцеляріи, если только не пошлють куда-нибудь прежде этого срока. Но во всякомъ случат ревизія быстро подвигается, и время за занятіями проходить скоро, такъ что въ Сентябръ кончимъ ревизію присутственныхъ м'єстъ и тогда въ конц'є Ноября или въ первыхъ числахъ Декабря пофдемъ. Какова у Васъ погода? У насъ постоянно жаркая, хотя она и сопровождалась грозами; теперь же, кажется, пастанетъ бездождіе п самое знойное время. Вода быстро сходить, и жалко мнъ разставаться съ нею; если этотъ Нъмецъ не придетъ на дняхъ снимать видъ, такъ, пожалуй, воды не будетъ, и ландшафтъ потеряетъ свою прелесть. А какіе чудесные вечера! Это чудо! Здъсь рано и быстро наступаетъ ночь, сумерковъ нътъ почти, но теплота и тишина ночи восхитительны. Мы обыкновенно пьемъ чай на балконъ и почти все свободное время проводимъ тамъ, даже занимаемся. А ночью отъ безпокойныхъ мухъ спасаемся подъ пологами, сдъланными изъ ръдинки, не пропускающей ни малъйшаго насъкомаго. А какъ несносно теперь. Зажжена свъча и на столь лежить былая бумага, такъ только и слышишь, какъ щелкають, надая, жуки или тараканы съ потолка, только и видишь, какъ ползетъ какое-нибудь непріятное твореніе. Туть гудить басомь толстая муха, а здысь подъ самымъ ухомъ пищитъ дискантомъ комаръ. — Обращаюсь къ Вашему письму. Все, что Вы пишите про мистерію, меня больше удивляетъ. Чёмъ строже я разбираю, тёмъ более нахожу въ ней недостатковъ, и миъ было бы очень непріятно основать на ней свои права въ обществъ, какъ говоритъ Въра. — Нынче 25-е, праздникъ. Ъдемъ въ соборъ, въ полной формъ. И скучно и жарко. Постараюсь подъ какимъ-нибудь предлогомъ освободиться отъ повздки. Утомительно это стояніе въ мундиръ. Пріемъ у князя уже начался. Пропасть экипажей наполнили дворъ, а чиновный людъ гостинную. Мив это перестало быть интереснымь, а потому я и не сошель сверху. Сцена щеки, не получившей поцёлуя, уже не повторится. Я думаю, Вы часто удивляетесь разнорёчивому духу монхъ писемъ. Можно ли вывести изъ нихъ точное и вфрное понятіе о человъть и его настоящемъ назначеніи? Никакого, я думаю. Право, я не знаю, изъ чего мить хлопотать въ этой жизни, когда я въ себть не чувствую ни къ чему призванія, не имтя ни задушевныхъ втрованій, ни первоначальныхъ убъжденій. Погопюсь за однимъ, но не слыша въ себть священнаго пламени, останавливаюсь съ сомитьніемъ, съ тоскою; невольно скажешь:

...И обнажая смысль въ тиши, Сознанье внутреннее губить Восторги ложные души!

Чёмъ болёе я вникаю я въ себя, тёмъ яснёе вижу, что составленъ изъ двухъ главныхъ началъ: лѣни и тщеславія. Воспитание намотало на нихъ разныя пеленки, сдавило благоразуміемъ, но тщеславіе, пробиваясь, вскружило было голову, что и честолюбивъ то я, и деятеленъ, и даровитъ. Но когда ленивое и спокойное благоразумие береть верхъ, то ни деятельности, ни честолюбія не вижу я въ душть своей; напротивъ, проникая въ глубь, вижу одну лишь мертвую пустоту и равнодушіе. Ничего не можеть быть мельче, несноснъе чувства тщеславія. Оно неотвязно преслъдуеть человъка, какъ муха. Стопишь съ одного мъста, является на другомъ: вполив побъдить его едва ли есть возможность. Но тягостиве внутреннее сознание и благоразумие: оно сковываеть даже физику человъка, лишая его сводобныхъ движеній, охлаждаеть жарь въ сердць, заставляеть цьпеньть чувство въ мертвомъ покоф. Чувства мон не такъ сильны и легко поборимы. Одно тщеславіе бунтуеть: поэтому-то и моя горячность въ дёлахъ службы, гдё раздольно тщеславію. Борьба, давняя борьба тщеславія съ внутреннимъ безжало стнымъ сознаніемъ, борьба безъ содержанія, жизнь безь юности, безъ увлеченія чувства-вотъ что съ раннихъ лътъ досталось мит въ удблъ, а на долго ли, ни знаю. Не живемъ мы въ прежнія времена, а настоящее безотрадно, будущее блѣдно. Тяжело сказать самому себѣ, помните? — строфу: немного я въ тебъ нашелъ и проч. Не могу понять, для чего я существую и живу такою странною жизнью. Гадокъ человѣкъ, сознающій свою собственную дрянность и свое ничтожество. —Знаю я, что эти минуты смфиятся другими,

которыя опать уступать имъ мъсто. Скучная перспектива. Хотелось бы мит очень отрешиться ото всего и обновиться въ трезвительномъ уединеніи! Но препятствують матеріальныя средства, условія д'ыствительности. Ждешь, выжидаешь, скръпя сердце, а время, не останавливаясь, совершаеть свой кругообороть, съ нимъ вращается и жизнь, и человъку или некогда воспитаться духовно, и, откладывая и заглушая, поглощается онъ пошлымъ существованіемъ, - или же слишкомъ поздно достигаетъ онъ желаемаго обновленія и съ горькимъ, безсильнымъ чувствомъ смотритъ назадъ, на даромъ прожитое время. И это жизнь! - Право, не знаю, что сообщить Вамъ еще. Ничего другаго не лезеть въ голову. Вы знаете, что я совершение здоровъ, постоянне занятъ и почти не вижу, какъ проходитъ время: знаете, что буду я дълать и на будущей недъль. Разсказывать, описывать, кажется, нечего. Прощайте, будьте здоровы и совершенно спокойны на мой счеть. Досадно мит будеть, если письма мон въ такомъ родъ будутъ огорчать и озабочивать Васъ. Да и я напрасно дълаю, что попускаю себъ писать, какъ миъ думается: въ эту минуту у Васъ слишкомъ много другихъ заботъ. Если можно, такъ постарайтесь мив прислать, въ видъ лекарственнаго рецепта, стихи К. К. Павловой, изъ которыхъ я помню только одинъ стихъ: «перстомъ коснется Gumie!»

### Астрахань. 1844 года, 1-го Іюля. Суббота.

На этой недёлё получиль я два письма отъ Вась: отъ 17-го Іюня и отъ 20-го, очень интересныя и нёсколько наполнившія миё эту недёлю. Въ письмё отъ 20-го Вы опять упоминаете о мигренё; получу ли я съ завтрашней почтой извёстіе о прекращеній ея? Что это у Васъ за погода? Дожди сильные и здёсь и нерёдко грозы, словомъ, Астраханцы не могуть постигнугь, что сдёлалось съ ихъ климатомъ, — но для насъ, жителей Сёвера, духота нестерпимая Вообразите, что теперь почти два м'всяца термометръ не сходить съ 22-хъ, а частехонько 23 и 24 совершенно въ тёни. Воздухъ такъ тепелъ, что и днемъ и ночью не знаешь, какъ быть. Почти всё наши изнемогаютъ отъ жара, меня однако

поддерживаетъ кумысъ и чувство служебнаго долга, надовышее мит до крайности. Дтйствительно, работаю я многовъ сравнени съ другими, несмотря на жаръ, но это какъ-то мало уттиветъ и меня самого. Министры обрадовались, что ихъ порученія исполняются такъ отчетливо и, кажется, все, что только у нихъ есть относящееся до Астрахани, готовы прислать къ намъ для мтстныхъ соображеній.—Очень, очень благодаренъ я Втрт за присылку стиховъ Каролины Карловны. Мит давно хоттлость стиховъ, и я какъ будто нарочно упоминаю о нихъ въ предъидущемъписьмт моемъ и прошу ихъ какъ рецепта. Прекрасны стихи эти:

> И я встрѣчаю, съ нимъ не споря, Спокойно нынѣ бытіе, И горестнѣй младаго горя Мнѣ равнодушіе мое!

Прекрасны и другіе стихи, но я вовсе не раздѣляю вѣ-ры, что юныя надежды исполнятся хоть въ образѣ другомъ. Нѣтъ, я такъ увѣренъ, что судьба идетъ наперекоръ надеждамъ и мечтаніямъ, что давлю въ себѣ каждую гордую надежду.

Оставь тревожный мечты, Услышь совъть благоразумный...

Хоть въ образѣ другомъ! Пѣтъ, это не совсѣмъ утѣшительно.—Итакъ Константинъ снялъ съ себя дагеротипъ въ русскомъ костюмѣ: истый Москвичъ, съ Татарскою фамиліею и Нормандскаго происхожденія, въ костюмѣ XVII стольтія, сшитомъ французскимъ портнымъ, изобрѣтеніемъ западнымъ XIX вѣка, передалъ черты лица и Святославской шеи мѣдной доскѣ для пріятеля, свѣтскаго молодаго человѣка! Хотѣлось бы мнѣ очень посмотрѣть. Только продълка съ ветчиной мнѣ даже не смѣшна. Неужели прежніе примѣры не приносять ему никакой пользы? Я, право, серьезно этимъ огорчаюсь. Зачѣмъ прослывать чудакомъ, оригиналомъ?—На нынѣшней недѣлѣ я оставался дома. Первые три

дня писаль отчеть по Коммиссіи Народнаго Продовольствія, написаль, переписаль и подаль въ Четвергъ поутру. Четвергъ быль праздникъ, 29-е Іюня. Кстати, поздравляю милую Маменьку съ разговъньемъ. Такъ какъ въ Субботу 1-го Іюля тоже праздникъ, то я предпочель остаться Пятницу дома и заняться, а не начинать новаго м'еста. Отчеть я написаль скоро и хорошо, какъ кажется. Да что за «какъ кажется»! Я самъ знаю, что отчетъ этотъ, такъ скоро оконченный, при многочисленности содержанія и при величинь объема, написанъ дельно и хорошо, имфетъ множество верныхъ и тонкихъ замъчаній и будеть имъть большія послъдствія для края. Вы очень хорошо понимаете, что въ Астраханской губерніи, гдв зимою такъ дорогь хлюбь и гдв нють собственваго хльба, часть народнаго продовольствія очень важна. Ни одна изъ мфръ, предпринятыхъ до сихъ поръ, не достигала своей цели. Крупныхъ хлебныхъ торговцевъ немного, и по окончани сплава (т. е. привоза водою) опи дълаютъ между собою стачку и продають хлёбъ по такой цене, по какой хотять. Не откуда взять хлеба и покупають, делать нечего. Перовскій просиль обратить на эту часть особенное внимание. Разумфется, ни Киязь, ниже здфинія власти, никто, словомъ, не имфлъ понятія о народномъ продовольствін (между тёмь, какъ жалобы на дороговизну общія); члены Коммиссін ин разу не собирались для совъщаній, а Канцелярія ея была въ величайшемъ безпорядкъ. Слъдовательно, я вступилъ въ ревизію Коммиссіи безо всякихъ данныхъ. И могу сказать, что ревизія не только открыла важныя злоупотребленія, по даже открыла новый значительный каниталь, какъ денежный, такъ и хльбный, который совершенно быль унущень изъвиду, -- въ долгахъ, и будеть теперь взыскань. Мнъ было пріятно за нимъ работать, безъ труда просидёль я до 6-го часу утра за нимъ. Впрочемъ, Князь, кажется, или не оцфинваеть его, или не хочеть мит говорить о немъ, хотя делаеть разныя распоряженія и все по отчету. Вфроятно, онъ боится усилить во мнъ самолюбіе, такъ какъ и и безъ того уже сравненъ имъ со старшими чиновниками. Я къ Вамъ нишу теперь откровенно и высказываю свое мнение Вамъ только о своемъ трудь, когорому знаю цъну; а что я сравненъ со стариими,

такъ это меня нисколько не удивляеть, я объ этомъ забыль; забыль и то, что мит итть 21 года. Но все-таки я дорожу мижніемъ Князя, и какъ человжка умнаго и даже какъ начальника. и миж непріятно, что я приготовилъ ему горшокъ съ кашей, а имъ располагаютъ совершенно безъ моего участія. Ну да богъ съ нимъ! Съ Понедъльника начну я ревизовать Штабъ Военнаго Губернатора. Не знаю, долго ли займетъ меня эта ревизія; я разумфется, буду по возможности избъгать случая входить въ разсмотръніе дъль военныхъ, а обращу внимание на употребление денежныхъ сумит, на дела гражданскія, на движеніе дель и разныя предположенія на счеть инородцевь. Воть еще новое місто, не бывшее прежде въ виду. Ближе Декабря и тъ никакой возможности выбхать. — Вчера быль праздникъ, 1-е поля. Поутру у Князя быль пріемь, потомь мы всё отправились къ объднъ въ мундирахъ. Служилъ Смарагдъ, здъщній архіерей, умный и ловкій человъкъ, въ этомъ чудесномъ соборь, гдь есть какое-то странное католическое заведение: каоедра совершенно такъ, какъ въ католическихъ церквахъ. Не знаю, позволяется ли это у насъ, и что этому причиной: не вліяніе ли Іезунтовъ, бывшихъ нѣкогда здѣсь во множествъ и обративникъ едва ли не половину Армянъ въ католическую вфру? Вчера на эту канедру взошелъ священникъ съ необыкновенно строгимъ и выразительнымъ линомъ. Громко говорилъ онъ, но проповъдь его, хоть и не дурна сама по себъ, по семинарски писана и не произведа эффекта. Говорять, будто предмъстникъ Смарагда, преосвященный Стефанъ, мужъ святой жизни, писалъ передъ кончиной своей Синоду: «я умираю отъ этого человъка». Недобрый глазъ ли, магнетическое вліяніе воли дійствовали на мягкую душу Стефана, не знаю, но вотъ что писаль онъ, какъ сказывалъ, кажется, самъ Архіерей Смарагдъ Князю.—Знаете ли Вы, что въ Астрахани еще очень недавно, нѣсколько лѣтъ тому назадъ были Англійскіе миссіоперы? Это не были наши пьяные священники или разстриги, въ родъ Іакинеа, безпечные и большею частію даже безъ правственнаго, истиннаго образованія. Последній изъ миссіонеровъ былъ Гіонъ, кажется, человѣкъ обширной учености, старецъ кроткій, терибливый предапный своему при-

званію, строгихъ правовъ, мудрый старецъ. Не мудрено, что ръчь такого человъка, спокойная, проникнутая любовью и убъщениемъ, дъйствовала на здъщнихъ магометанъ и идолопоклопниковъ. Теперь въ Казани есть отличивищий профессоръ восточныхъ языковъ (забыль фамилію, чуть ли не Катанибэкъ). Протестантъ, родомъ Персіянинъ, обращенный Гіономъ, давшимъ ему вмфстф съ духовнимъ воспитаніемъ Европейское образование. Тихо и скромно жили опи здёсь, русскіе очень мало заботились ихъ пребываніемъ, многіе и вовсе не знали этого, но духовенству стало обидно наконецъ, и ихъ вытъснили. Они, миссіонеры, удалились на Кавказъ, по Правительство вытеснило ихъ и оттуда, и Гіонъ быль отозвань въ Лондонъ. Разумбется, намъ нельзя было этого теривть, но надо подивиться этой общирной и драгельной политику Англичанъ, потому что Англійское Правительство имбло здісь, въроятно, и политическую цель: обнять своимъ вліяніемъ Азію съ обопхъ концовъ. Зам'вчательно, что обращаемые нашимп священииками Калмыки нисколько отъ того лучше не становятся и частехонько посл'ь крещенія уб'ьгають въ свои улусы и снова въ кибиткахъ покланаются своимъ бурханамъ. Недавно двое Калмычатъ-пфвчихъ въздъщнемъ соборф, знающихъ наизусть всв тронари и песнопенія, предпочли степи соборному клиросу и бъжали! — Общирное поприще для дъятельности Астраханская губернія. Много работы здісь умному Губериатору. Завсь есть много такихъ особенныхъ учрежденій, которыя різки въ другихъ містахъ. Здісь и Карантинъ, здесь и Таможня, здесь и рыбное управление, здесь Калмыки, Каракалиаки, Киргизы, Татары, здёсь Армяне, пользующіеся особыми правами. Здёсь важны и торговля наша съ Азією, и политическія сношенія съ Персією, и желаніе пародовъ Средней Азін, Трухменъ или Туркменъ на-примъръ, подчиниться Россіи. Предстоитъ еще заселеніе губериін, извлеченіе возможных выгодъ изъ безплодныхъ степей; много, много можно здесь еще сделать. Ревизія наша нагрянула на сонную Астрахань, пробудила всв эти вопросы и, конечно, не можетъ сама разрешить ихъ все, но но крайней мъръ укажетъ на настоящій смыслъ этого края, на его нужды и потребности. Еслибъ мы были избавлены отъ обязаиности ревизовать всв присутственныя мыста, еслибъ всв

были проникнуты тёмъ же взглядомъ на ревизію, какъ князь и я, то можно бы еще болье успыть. Мны гораздо было бы интереснъе заниматься какою-пибудь отдъльною частию нуждъ и выгодъ края, нежели ревизовать дъла и книги Судовъ и Палать. Но такъ какъ для этой послъдней ревизіи необходимы также знаніе законовъ и опытность, то по неволь долженъ быть я употребленъ на эту работу. Повторяю, эта ревизія принесеть ми'ь много пользы, и именно то, что ревизоромъ Князь Павелъ Павловичъ. Это первый государственный человъкъ, котораго мнь пришлось видъть, не пошлый человъкъ, а дъятельнымъ умомъ безпрестапно отыскивающій новыя стороны въ предметъ. Часто то, что уже нъсколько лътъ идетъ по битой тропъ, на что всъ глядъли съ одной точки, отъ одного, такъ сказать, прикосновения Князя получаетъ совершенно повый видъ, и всякій удивляется, какъ это ему не пришло прежде въ голову. Я теперь нѣсколько сердитъ на Киязя, многое мпѣ въ немъ не правится, много мъщаеть ему его свътская природа, много въ немъ слабостей, но все-таки я его очень люблю и уважаю и въ душъ глубоко ему благодаренъ; я теперь учусь, формируюсь въ его школъ. Само собою разумъется, въ какомъ это отношенін, и Вы, милый Отесинька, успокойте на этотъ счеть и Маменьку и Въру, которой, не знаю почему, не нравится, что я именно повхаль на эту ревизію. Что прикажете дьлать! Не нравится, да и полно. «Все такъ, а мив луна мильй.» — Вчера быль необыкновенно сильный дождь и гроза, а нынче снова ясный день, ярко голубое небо, не московское, и легкія серебрянныя облака. Такую бы погодку намъ въ Москву! Я пишу на балконъ. Теперь еще не такъ жарко, но въ полдень будеть чувствительно. Несправедливо сказалъ Гете:

«Но солице повсюду все было гонить.»

Напротивъ, теперь царство бѣлаго цвѣта. Всѣ мои товарищи надѣлали фуражекъ изъ бѣлаго канауса, солдаты ходятъ въ набѣленныхъ фуражкахъ новѣйшаго учрежденія, въ бѣлыхъ кителяхъ, женщины въ бѣлыхъ платьяхъ. Въ Астрахани, сверхъ того, всѣ женщины рѣшительно безъ разбора бѣлятся грубѣйшимъ образомъ. Я это видѣлъ вчера въ соборѣ:

Всъ чиновничія жены Разодъты, набълены!

Дъйствительно, дворянства Астраханскаго нътъ, а все почти чиновничество. А, думаль я, смотря вчера на толстую М-ме К., какъ разубралась Сальянская Опека; видно, много бракованныхъ бочекъ икры и клею; а вонъ тамъ стоптъ довольно скромно Соляное Правленіе и усердно молится; ну ужъ ты, Рыбная Экспедиція, воля твоя, слишкомъ много навязала ленть, вфрно цвфта флаговъ всфхъ здфинихъ рыбопромышленниковъ. А вотъ эта важная купчиха не иная кто, какъ Градская Дума. И казалось мит въ какомъ-то фантастическомъ виденін, что серьги, и ожерелья, и ленты, и браслеты превращались въ бочки съ икрою, въ тюлены шкуры, въ мѣшки съ солью, въ кули съ мукою, и что вмъсто бълилъ накладена казенная известка. - Морщится Вфра Сергвевна, морщится, вижу я это. - Грустно вздохнуль я: жаль мит стало казенныхъ выгодъ! - Фортуна продолжаетъ намъ благопріятствовать: комаровъ очень мало, за то всякой дрянной мошки много. Вирочемъ, третьяго дия, когда я запимался ввечеру и сидель за столомь съ зажженной свечею, стало летать вокругъ меня насъкомое необыкновенной величины, ярко коричиеваго цвъта, похожее на комара. Но не долго интало оно коварные замыслы. Улучивъ минуту, я такъ прихлопнулъ его аббатомъ Ламене (Lamennais), что разрушилъ вев нокушенія его на кровь человвиескую. Философію аббата Ламене взяль я еще во время опо у Князя, но не нашелъ времени читать ее, спокойно лежала она у меня на столь, и аббать, вфрно, не предполагаль никогда оказать мит такую услугу. - На дияхъ написалъ я посланіе къ кому-нибудь изъ монхъ товарищей, разумбется, изъ насъ четверыхъ, т. е. Оболенскаго, Бюлера и Блока. Написалъ я его собственно для того, чтобы доставить себт давно забытое удовольствіе слаганія стиха. Къ тому же, еслибы шутка не разцебливала ифсколько нашу скучную Астраханскую действительность, то было бы еще скучиве. Впрочемъ, чтожъ эти стихи! Сколько толинтся въ головъ у меня мыслей, которыя просятся въ стихи, жаждутъ облечься роскошной, соотвътственной формой, по мало таланта далъ мнъ Богъ, коротки силы такъ, что иногда досадно становится. Эхъ, братецъ Аголлонъ, сплоховалъ ты, говорю я, бросав иеро. Что скупиться? — Однако прощайте, дай Богъ, чтобы Вы были здоровы и радостны, чтобъ Олинькино здоровье укръплялось все болъе и болъе. Инсьмо это, въроятно, прокатится изъ Нарка въ Ольгино. Вотъ Вамъ стихи \*).

## Астрахань. 8-го Іюля 1844 года. Суббота.

Послъ продолжительнаго купанья, напившись чаю на балконъ, сажусь я писать къ Вамъ. Съ наслаждениемъ ожидаю я всегда Субботняго вечера, съ наслаждениемъ думаю о томъ. что сяду писать письма. Но купанье мало номогаетъ при этихъ жарахъ, когда поутру, часу въ 9-мъ, на съверъ 24 градуса и больше. На нынашней педала Вы меня побаловани: я получилъ два толстыхъ письма, въ Воспресенье п въ Середу, на которыя отвъчаю попорядку. — Я очень радъ, что путешествіе или, лучше сказать, перевздъ Маменьки и сестеръ въ деревню совершился благополучно, но въдь эти повздки будутъ часто повторяться, и если дожди у Васъ не перестанутъ, такъ дорога эта будетъ слишкомъ неудобна и безпокойна; ужъ не лучше ли возвращаться изъ Парка въ Москву и по Троинкому шоссе вхать въ Аксаково, Ольгино или Абрамцево, нежели прямо изъ Парка? Итакъ, деревня наша угодила на всѣ вкусы. Слава Богу! Наконецъто Гриша достигъ своей цъли, купилъ-таки деревню \*\*), переборолъ судьбу. Какъ долженъ онъ радоваться радости общей и радоваться по праву, потому что его постоянными стараніями и хлопотами и саблана эта покупка и построенъ или перестроенъ домъ. Разумъется, всв вполнъ отдаютъ ему за это справедливость; а ведь надо признаться, едва ли Костя и я стали бы дёйствовать съ такимъ самопожертвованіемъ. Когда я читаль нисьма сестерь, въ которыхъ изображается ихъ удовольствіе, то мий хотблось протянуть изъ Астрахани и крѣнко пожать ему руку. — Скажите пожалуйста, что у насъ магазинъ хлъбный, запасной существуеть въ дереви 12

<sup>\*)</sup> См. Примѣчаніе 1.

<sup>\*\*)</sup> Абрамцево, Родонежье тожъ.

Мфра эта, т. е. заведеніе хлфбиыхъ магазпновъ подъ наблюденіемъ Правительства, конечно палишняя у хорошихъ помъщиковъ, но мнъ кажется, она полезна и даже необходима въ именияхъ помещиковъ плохихъ, расточительныхъ и мало заботящихся о крестьянахъ. Если магазинъ будетъ содержаться въ исправности, то въ случат неурожая крестьяне будуть имъть достаточное количество хлъба на засъвъ и прокормленіе. Хлфбъ этотъ, разумфется, не долженъ расходоваться произвольно и могь бы служить действительнымъ пособіемъ, но, кажется, у насъ такъ мало довърія къ мърамъ Правительства, что все съумбють не понять, перепначить, превратить въ комедію. Сдёлаеть Правительство умное распоряжение, никто не хочеть върить, что это для собственной нашей пользы, а смотрять уже на это, какъ на бумажное приказаніе, подлежащее очисткі, а не дійствительному исполненію. Разум'вется, здісь опять Правительство виновато. Съ последней почтой Князь получиль оффиціальное письмо отъ Черткова, Шталмейстера, въ которомъ сообщая ему мысль (конечно, не свою, а чужую), просить его мифиія. Мысль эта состоить въ томъ: учредить компанію для снабженія малохлёбныхъ губерній хлёбомъ богатыхъ губерній по всей Россін. Центръ, кажется, назначается въ Москвъ, а другіе пункты въ разныхъ другихъ городахъ. Такимъ образомъ посредствомъ этого огромнаго рычага хлебъ имелъ бы всегда обезпеченный сбыть и цаны уравнились бы всюду. Предпріятіе исполинское, дерзкое и едва ли удобопсполнимое: 1) по необъятности Россіи. Страшно подумать о поворотахъ этого колеса, какой кругъ должно оно описать! 2) но плохому еще состоянію нашихъ путей сообщенія, нашего судоходства. Разумбется, въ Англін на это не посмотръли бы, прибавили бы милліоновъ 100, очистили бы и расширили бы фарватеры рѣкъ, завели бы пароходы, а у насъ до сихъ поръ не могутъ употребить изсколько милліоновъ, чтобы очистить фарватеръ Волги, въ особенности здѣсь, въ главномъ усть в ея. Кориусъ машины сдъланъ давно уже и все дожидаются самой машины. Придеть машина, корпусь сгијеть. Начнуть делать приготовленія, машина заржавфеть. У насъ все такъ, непростительное безучастие къ общимъ выгодамъ. Право, мив досадно, что у насъ, въ особенности въ Москвв,

въ извъстномъ кругу, толкуютъ, разсуждають и горачатся о какомъ-инбудь балахонъ, оставаясь совершенно равнодушными къ торговымъ и промышленнымъ выгодамъ, мало того, оставаясь въ совершенномъ невъжествъ въ этихъ отношеніяхъ. Я не спорю, что и балахонъ имътъ свое значение, но я не могъ бы оставаться въ такомъ безучастномъ бездѣйствіп и овольствоваться убъжденіемъ, что балахонъ когда-нибудь нобъдитъ пальто, что будетъ очень нескоро, - наслаждаться гвиъ, что вотъ двв, три дамы говорять: двиствительно, какая прелесть балахонъ! c'est charmant!!! Это непростительно, -жуль ондавно на выполна в никогда не оставлю службы. По крайней мъръ, служа по Министерству Внутреннихъ Ивль, сдвлавшись Губернаторомь хоть здёсь въ Астрахани. и оградиль бы крыпкими валами городь отъ наводненія, углубиль бы дно Волги, очистиль бы ея фарватерь, завель бы пароходство, участиль бы торговыя спошенія съ Нерсіею. облегчиль бы положение крестьянь, а кто будеть пользоваться этимъ со временемъ: бритые ли подбородки или рыкія бороды, шляны или мурмолки, все равио. Дізло объ обцей пользь, о государствь. Пока совершится огромный предполагаемый перевороть, отъ котораго и не прочь, только не въ томъ уже видь, какъ понимають его, пройдуть года. Надо вспомнить, что народъ въ своемъ образовании делаетъ оти шаги такого размъра, что отъ одной ноги до другой тътъ сто. Нашей жизни на это не хватить, но хватило бы ея, чтобъ совершить хоть частныя, но великія пользы. Равнодушіе и лінь, лінь и равнодушіе — воть главныя черты образованнаго класса, по онв не должны имвть мвста въ ушь не пошлой. Равнодушія-то у нашихъ Москвичей ньтъ. а безплодный жаръ или жаръ, дающій такой медленный плодъ. которымъ бы и не удовлетворился. Я совствит съ ними соласень, но вмъсто того. чтобы плакать съ народомъ, отъ котораго я уже отдъленъ сознаніемъ, я хоть бы постепенно. коть косвенно, но дъйствительно, а не словами, трудился бы на его пользу. — Многіе разсердятся на меня. Вы, милый мой Отесинька, върно согласитесь хоть отчасти, побранивъ меня за нѣкоторую рѣзкость выраженій. Но, право, это одна моя слабая струна, которая заставляеть меня расшевеливаться до такой степени, что и теперь у меня рука дрожить.

Милая Маменька, вфрно, раздфляетъ мои мысли, ибо всегда желала видъть насъ полезными людьми, полезными на служ-бъ. Гриша не только раздъляетъ, но и со мною вмъстъ будетъ подвизаться. Но мий болгно, что Константинъ не только не согласится, но не захочетъ даже вникнуть въ мои слова, обратить на нихъ внимание, а что всего больнье: разсердится даже. Иусть онъ действуеть хоть на поприще начки, окончитъ диссертацію, займетъ каоедру и изучитъ Россію не по одной Москвъ, ибо помышлающій о благосостояніи ея долженъ узнать всв протоки, по которымъ оно должно пролиться. Но увы! глухъ останется Константинъ къ моимъ воззваніямъ, а грфшно будетъ ему не принести государству дани, соразмѣрной съ его обильными талантами, т. е. употребивъ волю вмѣсто сериа, не собрать богатой жатвы съ ноля, или головы, гнущейся подъ тяжестью колосьевъ или талантовъ! Я совсемъ не хочу польстить ему этимъ сравне-ніемъ à la Marlinsky, сравненіемъ не совсемъ вернымъ, ибо поле не гнется, а земля развѣ можетъ осѣсть отъ тяжести? Но Господи Боже мой! Съумфлъ же человъкъ оградить себя такою непроницаемою сътью. Съ позволенія Кости и въ заключение сделаю еще сравнение. Костя точно паукъ, наткалъ около себя хитросилетенную паутину и целый день ценляется по ней, такъ что не можетъ идти по простому и прямому пути, а долженъ дѣлать разные сложные повороты и уступы. И мало того, опъ безпрестанно проводитъ новыя нити, еще сплетениве двлаеть свть; только я боюсь, чтобы онъ наконецъ въ ней не запутался. Но я забылъ про Черткова. Продолжаю: 3) кромъ необъятности Россіп и дурнаго состоянія путей сообщенія, есть еще другое препятствіе: недостаточность денежныхъ каниталовъ. Компанія на акціяхъ подобнаго рода должна имъть больное обезпечение, въ противномъ случав она лопнетъ, да и кто изъ русскихъ отважится пожертворать значительнымъ денежнымъ капиталомъ при сомнительномъ успаха предпріятія? 4) недостаточность людей. Хорошо, очень хорошо пойдетъ, коли во главъ предпріятія будеть Чертковъ. А поставь другаго: будеть мошенничать и воровать. - Князь отклонился отъ настоящаго отвъта, написалъ, что Астраханская губернія не хлібная и что онъ не можеть дать мибиія, не зная основныхъ предположеній Черткова о компаніи во всемъ ихъ объемѣ.— Письма Ваши отъ 27-го Іюня, полученныя мною въ Середу, спльно порадовали меня. Мнѣ бы очень хотѣлось поговорить съ Вами еще, но откладываю до слѣдующей почты непремѣнно, тогда засяду вечеромъ или ночью, а поутру слишкомъ утомительно. Итакъ продолженіе впредь. Считайте это письмо не конченнымъ, конецъ напишется во Вторникъ. Прощайте. Я забылъ Вамъ сказать, что я кончилъ Пітабъ и уже началъ Строительную Коммиссію, которую кончу на этой нелѣлѣ.— Почта пришла и не привезла мнѣ писемъ. Сдѣлайте одолженіе, не пишите во Вторникъ, а пишите уже въ Суботу, чтобъ въ Воскресенье, досужный день, могъ и жупровать Вашими письмами.

## Астрахань. 15 го Іюля 1844 года. Суббота.

Воть уже полторы недели, какъ я не имено отъ Васъ никакихъ извъстій, т. е. ни въ прошедшее воскресенье, ни въ среду не было мит писемъ. Если и и завтра не получу писемъ, то приду въ совершенное безпокойство. Не знаю, что думать. Конечно, тутъ могутъ быть самыя простыя причины: суббота показалась пятинцею, или человъкъ не поспълъ на почту, или же отправка писемъ поручена была Вфрф, которая и пропустила время. Дай Богъ, чтобъ такъ. На этой недъль быль я кръпко занять, такъ что и не могь исполнить объщанія писать въ среду. Да и какъ-то мысли располагаются всв къ субботнему вечеру. Вспомпная свое последнее письмо, я расканваюсь, что написаль его, и боюсь, что Вамъ не поправится резкость искоторыхъ выраженій. Вотъ видите, и я могу даже горячиться, да и на бумагь. Нынче или. лучие сказать, вчера почью, занимаясь дома, кончиль я Строительную Коммиссію и очень доволенъ результомъ замфчаній. Итакъ я обревизоваль всю почти миста, гдю Предсъдателемъ былъ Военный Губернаторъ, именно: Экспедицію. Коммиссію Народпаго Предовольствія, Строительную Коммиссію и Канцелярію его. Строительная Коммиссія была для меня затруднительна по совершенной спеціальности этой части. Надо было не только знакомиться съ уставомъ, но еще вникнуть въ него такъ, чтобы понимать лучше ревизуемыхъ. Я

ее кончиль въ 8 дней. Отчеть по изготовлении пошлется къ Клейнмихелю, какъ онъ просилъ, и тутъ я боюсь, чтобы не сдёлать какихъ-нибудь промаховъ, которые могутъ быть тамъ лучше поняты, нежели здесь. У меня вообще работа идетъ быстро и успѣшно. Надоѣло только то, что безпреставно долженъ знакомиться съ совершенно протпвоположными частями, такъ что легко можно бы спутаться. Что меня подстрекаеть еще болье, такъ это завиденный мною конецъ дѣлу. Да, серьезно. Недѣли двѣ тому назадъ князь въ общемъ разговоръ положить начать Палату Казенную со второй половины Іюля общими силами такъ, чтобъ къ 15 му числу всф были бы готовы. Я сказаль, что буду готовь, и сдержаль слово. Итакъ я съ будущаго вторника (понедѣльникъ я посвящу на пріуготовительныя запятія) начинаю Казенную Палату. На вопросъ мой: какое мить взять отдъленіе? Князь отвічаль: «труднійшее». Слідовательно, я теперь примусь за ревизское отделение съ рекрутскимъ присутствіемъ. Опять часть миѣ вовсе незнакомая, но я очень радъ съ нею познакомиться коротко, потому что это мнъ будеть нужно и полезно и въ жизни, и въ службъ. Если тъ господа съумфютъ окончить свои работы, то и они приступять къ Казенной Палать, возьмуть также по отдъленію. Хотелось бы мне окончить свою порцію къ 1-му Августа и потомъ приступить къ вънцу всъхъ трудовъ, къ Губерискому Правленію. Не знаю только, позволить ли князь начинать миж одному Губериское Правленіе, которое также мы раздѣлимъ себѣ по отдъленіямъ. Тогда свою долю окончиль бы я къ 20-му числу и занялся бы отчетами, которые потребують недаль пять непреманно. Тяжело будеть тогда это время Строеву: надо будеть сводить концы для составленія общаго отчета, давать по каждому мфсту соответственныя предложенія, повершить всё предположенія и прозиты... Словомъ, при самой усидинвой и пристальной работь можно будеть фхать въ Москву или въ самыхъ последнихъ числахъ Октября или въ началѣ Ноября. Но тяжело это условіе, -- не для меня: я такъ преисполненъ этою мыслью, что несмотря пи на жаръ, ни на чудесивйшіе вечера и прелестнъйшія ночи, занимаюсь и усидчиво, и пристально. А въ самомъ деле жаръ невыносимый. Князь даетъ направление

ревизін, разрѣшаетъ насъ въ сомнительныхъ случаяхъ, но не несетъ всей тяжести работы нашей, тяжести и физической, и моральной. Строевъ также отъ жаровъ весь расклеился, да и хотя у него много работы, но болье пріятной, такъ сказать болье письменной: переписка съ Министрами, предложенія и проэкты на основаніи матерьяловь, добываемыхъ нашими потовыми трудами. Такъ что собственно вся тяжесть ревизіп, особенно теперь, лежить на нась троихъ (Розановъ, Павленко и мнъ), и намъ никакъ нельзя останавливаться, а надо вывозить ревизію. Поэтому я никакъ не могу ръшиться на передышку. Часто, работая, я ношу въ себъ задиюю мысль о томъ времени, когда я кончу эту работу и стану отдыхать на досугь. Ужъ, конечно, я тогда не возьмусь ин за Сводъ Законовъ, ни за дъла. Миъ и теперь опротивълъ видъ обертки, на которой написано: «дъло о томъ-то». Съ какимъ наслажденілмъ сталь бы я отдыхать льтомъ въ деревив! Скучно мив повторять Вамъ, какъ здесь жарко, какъ надоело это безоблачное, яспо-голубое небо, на которое съ трудомъ можно глядъть, какъ несносна эта непрерывная, теплая, удушливая моряна, взвивающая мелкую песчаную пыль. Но къ вечеру становится совершенно тихо, и при теплотъ и мъсячномъ сіяньи почи эти невыразимо хороши. Впрочемъ, передъ восходомъ солица чувствуется ифкоторая прохлада. Но для людей слабыхъ здоровьемъ климатъ этотъ знойностью, солончаковыми испареніями и вътрами — чрезвычайно вреденъ. Въ комнать и днемъ и ночью вы облиты потомъ, какъ водою. Начнете заниматься, поморщите лобъ, — съ бровей надають капли. На воздухф, разумбется, ночью, не обольенься потомъ, если сидинь безъ сюртука, галстуха и даже безъ халата, и эта разница температуръ заставляетъ  $^2/_3$  жителей спать на воздухѣ, на балкопѣ подъ пологами, на дворѣ подъ навѣсами, что причиною многихъ простудъ и лихорадокъ. Къ тому же жаръ вредно дъйствуетъ на желудокъ. Слава Богу, кумысъ предохраняетъ меня отъ этого опаснаго вліянія. Вишни, которыя продавались наконецъ по три и по пяти конеекъ мѣди-русскія, отъ 20 до 30 коп. шпанскія, прошли. Мфето ихъ заняли абрикосы, которые здёсь называются персидскими сливами! Невъжество! Копеекъ по восьми за десятокъ. Они

мельче и не такъ вкусны и ароматичны какъ тъ, которые мы вдимъ въ Москвв, платя рубля два за десятокъ. На дняхъ вли мы арбузъ, но имъ еще не совсвиъ время, а теперь пойдутъ сливы, персики, яблоки, груши и дули и наконецъ уже виноградъ. Но все это произрастаетъ съ трудомъ, по недостатку дождей, однако на чистомъ воздухъ произрастаетъ во множествъ. Здъсь нъть другихъ садовъ, кромѣ фруктовыхъ, нѣтъ другихъ окрестностей, кромѣ песчаныхъ степей, такъ что выбхать некуда. Ни дубъ, ни береза, ни кленъ, ни липа, ни даже сосна не могутъ произрастать здесь. Благословеннее илимать южныхъ странъ, соединяющихъ преимущества и Сфверной и Восточной природы. - Комаровъ въ Астрахини теперь мало, но за то милліоны стрекозъ, которыхъ крылья, блестя на солнцъ, производять необыкновенный эффекть. Я никогда не видаль, чтобы онъ такъ высоко летали. Буду инсать къ Вамъ въ следующій разь о посещенін Князя Ханомь Джамгиромь и о прочихъ разностяхъ. Мы такъ хорошо ревизуемъ, что намъ изъ Петербурга безпрестанно присылають новыя порученія, что очень затрудняеть и можеть затянуть ревизію. Воть и нынче пришло Высочайшее повельнее обревизовать Военный Штабъ и въ особенности дъла по отправленію на Кавказъ снарядовъ. Я хотя и ревизовалъ Штабъ, но собственно по части гражданской, не входя въ сущность распоряженій военныхъ, согласно приказанію князя. А теперь ревизуй и военную часть! Не знаю, не возьметь ли ужь этоть трудъ Строевъ на себя.

Астрагань. 1844 года, Іюля 22-го. Суббота.

Нынче почта пришла необыкновенно скоро, въ восьмой день, и я сію минуту получиль отъ Васъ письма съ приложеніями: письмами Въры къ Вамъ и письмами Надиньки. Съ большимъ удовольствіемъ прочелъ я описаніе праздника, даннаго Вами крестьянамъ 11-го Іюля. Эти праздники непремѣнно должны сближать крестьянъ съ помѣщиками. Любопытно было бы миѣ знать: какое впечатлѣніе на крестьянъ произвелъ костюмъ Кости? Я думалъ, что онъ тщетно старался увѣрить ихъ, что это костюмъ когда-то русскій; впрочемъ, борода убѣдительна. Вы пишете, что Костя не

повхаль въ Москву для прощанья съ Самаринымъ... Жаль. говорю я, приподымая брови à la Krotkoff и пожимая плечми. А дъйствительно жаль. Когда Наполеонъ отпускаль Бернадотта въ Швецію, то, замътивъ въ немъ нъкоторое противническое расположеніе, сказаль ему: «поъзжайте же. Да исполнятся судьбы наши». Съ тъхъ поръ они не виданись. Впрочемъ, если Самаринъ вступитъ въ службу по Милистерству Иностранныхъ Дълъ, то разумъется, онъ пойдетъ далеко и будетъ отличнъйшимъ дипломатомъ, и прекрасно. Я бы самъ сдълалъ тоже на его мъстъ, т. е. из-

браль бы эту карьеру.

Іюль въ исходъ. Слава Богу: Августъ, Сентябрь и Октябрь — только три мфсяца осталось намъ жить въ этой несносной Астрахани. Я полагаю, что не болье трехъ мфсяцевъ, хотя работы пдутъ довольно медленно. Я думаль начать Казенную Палату, но пришло Высочайшее повельние обревизовать дела Штаба въ военномъ отношеній, также по перевозкъ артиллерійскихъ спарядовъ въ Лербентъ п т. п. У Т. Штабъ занимался и гражданскими дълами, которыя я уже обревизоваль недъли три тому назадъ. Хотвли приступить къ ревизіи на этой недфлф, да какъ-то Строевъ не собрался, а меня для Аудиторіатскаго отділенія удержали дома. Я не сталь терять времени и написаль, переписаль и подаль очень большой и, какъ кажется, очень дъльный, отчетъ по Строительной Коммиссін. И наконецъ выпросиль, чтобы мив позволили приступить къ Штабу, не дожидаясь Строева, который хочеть взять на себя ибкоторую часть. Съ завтрашняго дня отправлюсь я туда, и такъ какъ я работаю очень скоро, то надъюсь, что онъ меня долго не задержить, и тогда я приступлю къ Казенной Палать. Мив ужасно досадно на всехъ нашихъ: мы (только не я) изнъжились въ Астрахани, какъ Кареагенцы въ Капуъ. Внъшній жаръ вытьсниль внутренній; кто гуляеть цылый вечеръ по каналу, кто вздить верхомъ, кто въ илвич у здвинихъ красавицъ. Нътъ ни прежняго участія, ни настойчивости, всь распустились. Мит досадно, что магическій кругъ неприступности и строгости разоплся, свободно переступають его Астраханцы и, подходя ближе, видять, что мы точно такіе же люди, какъ и всь русскіе, т. е. тяготимся тру-

домъ и службою, не выдержали характера, стали лънивы и безпечны, и все намъ трынъ-трава. Тщетно я негодую и взываю къ бездействующимъ, тщетно собственнымъ примъромъ доказываю, что можно выдержать характеръ, можно работать и въ жаръ и сохранять то же участіе. И право, я рѣшительно одинъ остался въренъ ревизіи, работаю всетаки больше встхъ, не завель ни одного знакомства и не гуляю, не жунрую. Не на дачу мы пріфхали, а въ городъ на ревизію, а поэтому надо показывать имъ примфръ дъятельности и старанія, такъ какъ мы сами строго взыскиваемъ за бездъйствіе и медленность. На мъстъ Князя я приказаль бы строго всемь чиновникамь работать усерднъе и на срокъ, но онъ извиняетъ ихъ жаромъ. Мой пріятель Оболенскій здісь теперь какт сырт вт маслі, пользуется необыкновенною благосклонностью дамъ и производитъ необыкновенный эффектъ. А я, если выхожу изъ дома, такъ на полчаса въ купальню и ввечеру и поутру на балконъ — дълать царственныя наблюденія. Я выхожу поутру, когда ленивый городъ еще спить, и люблю смотреть на его постепенное пробужденіе, у меня вездъ: mes amis du côté gauche, mes amis du côté droit и mes amis du centre. Точно такъ и вечеромъ. Съ высоты балкона я смотрю на нихъ, какъ Царь на своихъ подданныхъ. Разумфется, иногда въ дополнение интереса долетають ночью слова съ улицы. Но часто впадаю я въ глубокія размышленія на счетъ жалкой, тщеславной человъческой натуры. Какъ развратило правительство натуру народа, прельстивъ его разнымъ тщеславнымъ дрязгомъ. Здфсь, въ Астрахани, за полторы тысячи версть отъ столицы, вы найдете стремление къ мишурной цивилизація въ сильнѣйшей степени. Купецъ, пѣсколько обогативнійся, бржеть себж бороду и наджваеть Ижмецкое платье, а купчихъ ръже чьмъ въ Москвъ вы увидите въ кичкахъ, всф разодъты по последней модф, все лезетъ въ почетное гражданство и дворянство. Медаль, крестъ, кажется, сведуть съ ума каждаго. Впрочемъ, и то сказать: Астрахань состоить изъ двухъ классовъ собственно: чиновниковъ (а Вы знаете, что это за племя) и кунцовъ, которые заражены тщеславіемъ вл высшей степени и, че им'ви никакого уваженія къ чиновинцамъ, не хотять стоять ниже ихъ и по

костюму, а при богатствъ своемъ, при заемномъ лоскъ образованности и при всъхъ удобствахъ Европейской жизни. стоять гораздо выше и пользуются здесь большимь весомь. Вотъ у Сапожнякова здъсь Контора, чудесно помъщенная и составленная лучше всякой Канцелярін. Забсь также стодоначальники Бълужьяго стола, Осетринаго, Стерляжьяго и Бугхалтерскія книги п счеты ведутся съ привлекательною исправностью. Есть даже переводчикъ восточныхъ языковъ (знающій по Татарски, Калмыцки, Армянски, Грузински и, кажется, Персидски). Жалованье огромное. Съ одной стороны это меня радуеть: порядливость не есть русское свойство, и я радъ, что наши купцы начинають попимать преимущество негоціантов виностранных въ этомъ отношенів. Словъ, необходимыхъ въ правильной и общарной торговль: булгахтерь, контора, проценть и т. п. ньть въ русскомъ языкъ, надо признаться. Только разъ въ маленькомъ садикъ на нашемъ дворъ, у М-те Kotoff, жены писары-переводчика, живущей совершенной барыней, было собраніе. Были дамы, разодітыя въ нухъ (мінанки и купеческія дочери!), и любезные кавалеры; всёхъ болёе производили эффектъ столоначальники Бѣлужьяго и Севрюжьяго столовъ. Вы знаете, какъ я дорожу такими сценами, а потому и притаплея на балконъ съ тщательнымъ вниманіемъ. Молодые люди, т. е. столоначальники, од ваются лучше меня въ 20 разъ. Всъ опи въ альмавивахъ или въ щеголеват вйшихъ сюртукахъ, все это сидитъ на нихъ ловко и совстыть не смъшно. Но разговоръ, увы! разрушилъ очарование. Не такъ легко перенять разговорь, какъ одежду. Эта изысканность и учтивость выраженій съ грубыми и совершенно не граціозными, это отсутствіе всякаго содержанія — изобличають явно недостатокъ образованія. Одна красавица, купеческая дочь (слъдовательно особа высокаго полета), разсказывая что-то должно быть очень забавное кавалерамь, говорила: какъ она меня пихнула. Я такъ и свалился со стула. Но при всемъ томъ надо признаться, что и это имфетъ свои выгоды: люди эти, имъя пъкоторое чувство чести, не будутъ грубыми и наглыми торговцами, да и поменьше будеть людей, употребляющихъ чисто русскія любимыя выраженія на улиць. А вообще скверный и испорченный городъ Астра-

хань; городъ обширный, красивый и богатый. Азіатскіе правы и Азіатское солнце им'єють большое вліяніе на зд'єшнихъ русскихъ жителей и даже на приходящихъ сюда мужиковъ изъ верховыхъ губерній. Но объ этомъ когда-нибудь послѣ. — Хотя жаръ все также силенъ, но я вымолилъ дождичка: это ительно освъжило воздухъ. Я не ослабъваю, все сильнъе молю Небо о дождъ и ожидаю, что нынче опять пойдетъ дождикъ. Дай-то Богъ! — Въ прошедшее Воскресенье было у Князя оффиціальное свиданіе съ Ханомъ Джамгиромъ. Ханъ прівхаль въ кареть, съ адъютантомь, Правителемъ своей Канцелярін, русскимь чиновникомъ Матввевымь и братомъ своимъ Султаномъ (такъ называются родствениики Хана). Ханъ быль одфть въ казацкій казакинь, съ генеральскимъ шитьемъ на воротникъ, съ эполетами, на которыхъ изображенъ полумъсяцъ. Лента черезъ плечо. (За эту ленту онъ готовъ быль бы пожертвовать всемь на светь). Я ожидаль видыть отпечатокъ Кпргизской суровости, но увидаль лицо чистое и бълое, съ голубыми глазами, нъсколько узкими и хитрыми. По всему видно, что онъ человъкъ очень добрый и смирный. На головъ у него была шанка остроконечная и опушенная соболемъ, точь въ точь такая, какую мы видимъ на портретахъ царей. Вещь преглупал. 28 градусовъ въ тъни, а онъ надъваетъ мъховую шанку, которую не скидаеть даже въ комнать. Шапка эта была пунцоваго бархата, вышитая золотомъ. Вы думаете это все? Нътъ, уснокойтеся, есть еще шапка, парадная, которую онъ въ комнатъ держитъ въ рукахъ, а на дворъ надъваеть на первую шанку. Этакъ лучше, головъ теплъе. Но та шанка премудреная, съ разръзами съ объихъ сторонъ, съ какими-то загнутыми полями (какъ у Итальянскихъ бандитовъ), также вся пунцоваго бархата, вышитая золотомъ. Ханъ говоритъ хорошо по-русски, но тихо, скромно. Онъ Магометанинъ, но очень набожный и строгихъ нравовъ. На возвратномъ пути мы (т. е. Оболенскій, я, Бюлеръ и Блокъ) зафдемъ къ нему на его ставку при Парымъ-пескахъ. Это возьметъ у насъ дня три, не больше, ибо лошади намъ будуть высланы впередъ. Однако прощайте, будьте здоровы, берите вст примтръ съ меня.

1844 года, іюля 30-го, Воскресенье. Астрахань.

Вчера вечеромъ пришла почта и привезла ми Ваши письма. Слава Богу, что Олинька чувствуеть себя лучше; жаль, что я не могу послать къ ней отсюда никакихъ фруктовъ, которые приносять ей пользу. Обращаюсь теперь къ событіямъ нельли. Въ прошедшее Воскресенье передъ объдомъ, часа въ три, зовуть меня посмотръть, что на ясномъ небъ вдругъ издали показалась какая-то темная туча, сопровожлаемая страннымъ шумомъ и сильнымъ движениемъ воздуха. Я выбъжалъ посмотръть и въ самомъ дълъ увидалъ черную тучу, застилавшую часть неба и отдаленныя зданія. Туча эта постепенно приближалась къ нашему дому, и тогда мы увилали. что это саранча. Онв носились въ воздухв по ввтру, то спускаясь, то подымаясь, и обтянули собой горизонтъ всего города. Мы поймали одну саранчу: длиной она была въ вершокъ, толщиной съ полпальца. Такой большой саранчи давно не видали. Она почти ежегодно пролетаеть черезъ Калмыцкія степи, но редко удостопваеть городъ своимъ посъщеніемъ, а теперь, узнавъ, что Сенаторъ тамъ, прилетела показаться. Такъ наполняла она собою воздухъ сверху до низу въ продолжение трехъ часовъ. Крикомъ, гамомъ, трескотнею старались предотвратить всякое покушеніе ея състь на деревья. Но вътерь подуль къ морю и часамъ къ шести улетела она совсемъ. Я очень радъ, что видъль это странное явленіе. Послъ объда, взявъ Сапожниковскій катеръ, съ десятью Калмыцкими гребцами, отправился я съ Строевымъ по Волгъ къ мъсту, гдъ стоялъ прежде Покровоболтинскій монастырь, именно при соединеніи Волги съ быстрою рекою Болдою. Место прекрасное. По крайней мфрф есть зелень, древніе тополи, ива, развфсистая груша. Здёсь обыкповенно гуляють Азіатцы. Мы вышли на берегъ, и вскоръ представился намъ чудесный видъ. На лугу постланы были длинные ковры, и человъкъ съ 50 Персіянъ, въ богатыхъ костюмахъ, сидъли, поджавши ноги. фли и пили. Прислужники-Персіяне же, даже быль одинъ Арабъ, - разносили имъ халву, бешметъ, рахатъ-лукумъ и т. и. вещи. Пестрота костюмовъ, новость зрълища произвели на меня необыкновенное впечатльніе. Когда мы проходили мимо

нихъ, то первостатейный здфшній купецъ и богатфишій капиталистъ Миръ-Багировъ, говорящій прекрасно по-русски, привставъ, просилъ насъ принять участіе въ ихъ занятіи, но мы учтиво отказались, пошли гулять дальше и, возвращаясь, нашли ихъ живописными группами бродящими по лугу, лежащими на коврахъ, курящими кальянъ и т. п. Миръ-Шаги-Миръ-Багировъ - братъ извъстнаго здъсь Миръ-Абуталабъ-Миръ-Багирова, уфхавшаго теперь въ Персію. Они аристократы между Персіянами и отличаются всѣ необыкновенною красотой. Бълый цвътъ кожи, черная богатая борода, больше глаза, живописный костюмь, подпоясанный дорогою шалью, надатый сверху кафтанъ или халать съ разръзанными рукавами - все это чрезвичайно эффектно. Разумъется, въ нихъ не видать силы и бодрости, а видна только Восточная изивженность. Багировъ представиль намъ своихъ братьевъ, недавно пріфхавшихъ изъ Персін и уже учащихся русской грамоть. Впрочемъ, они числятся Астраханскими купцами, пишутся русскими подданными, и величайшіе плуты. Багировъ опять предложиль намъ чаю, но мы попросили воды, и намъ подали шербетъ. Это чудо что такое. Прохладительное интье, составленное изъ воды, сахару и какого-то особеннаго персидскаго уксуса. Потомъ я покурилъ немного изъ кальяна. Безъ привычки это довольно тяжело для груди: надо втягивать въ себя сквозь воду дымъ и потомъ выпускать его длинною струей. Персіяне вскоръ потомъ, при насъ же, разъбхались. Странно было мит видъть Магометанина, пользующагося Европейскимъ комфортомъ: Багировъ съ братьями сълъ въ прекрасную коляску, запраженную четверней, съ форейторомъ! Прочіе отправились частію на дрожкахъ, частію верхомъ. Воротивнись домой, вечеромъ, отправился я вмфстф съ нашими въ театръ, въ ложу, гдф мое появленіе, какъ чрезвычайно рфдкое, произвело сильный эффекть. Играли очень недурно Казака Климовскаго, и я съ удовольствіемъ слушалъ давно знакомые звуки: "не хочу я никого, только тебя одного. — Съ попедъльника опять засълъ я за работу. На меня возложили всю ревизію Штаба, отъ которой Строевъ уклонился, и я тенерь просматриваю дела за 10 леть. Можете себе представить, какъ глупа, скучна и томительна эта работа.

Впрочемъ я самъ вызвался на это, зная, что безъ меня работа эта протянулась бы на долгое время. Наконецъ князь воспрянуль и гифвио побуждаль деятельность обленившихся нашихъ чиновниковъ. Я этому очень радъ. Теперь у насъ пошло пъсколько живъе, а то эти господа, которымъ все равно, жить ли здъсь или въ Москев, вовсе не торопились. Я одинь, можно сказать, лёзь изъ кожп все это время. Жарь, правла, разслабляеть человъка, но по благосклонности къ намъ Неба, погода теперь очень посвъжъла, но, къ довершенію бідь, Астраханскія дамы сильно дійствують на восковыя сердца этихъ господъ. Какъ бы ужаснулась Въра, увидъвъ полъ-комнаты занятою грудами дёлъ! Но всетаки ближе половины Ноября и думать нельзя объ отъезде. — Въ понедельникъ у Бюлера, съ дозволенія князя, быль маленькій вечерь. Были: Бутурлинъ, князья Тюмень и Матвфевъ, правитель русской канцелярін Хана Джамгира: очень умный молодой человъкъ, изъ Казанскаго Университета. Я познакомился съ князьями Тюмень. Собственно теперешній владелець Хошоутовскаго улуса, полковникъ князь Сербеджабъ Тюмень (или Тюменевъ, какъ перепначили его русскіе), старикъ лѣтъ 70-ти, бывшій во французскомъ походь, предался теперь совершенно въ руки Гелюнчей или своего духовенства. Второй брать, Церень-Дондо, штабъ-ротмистрь, грубый Калмыкъ, состоить по особымь порученіямь при здішнемь военномь губернаторъ. Третій братъ, Церенъ-Норбо, причисленный къ казачьему войску, править, за старостью Сербеджаба, улусомъ; умивищее и хитрвишее существо. Всв они идолопоклонники. У Бюлера были Церенъ Дондо и Церенъ-Норбо. Первый скоро уфхаль, но второй оставался долго, и я съ нимъ хорошо познакомплся. Онъ говорить по-русски не бъгло и не правильно, но ловко: чинитъ судъ и расправу между своими подвластными и много читаеть. У него собрано все, что когда-либо было писано о Калмыкахъ, и говорить съ пимъ чрезвычайно интересно. Надо удивляться ловкости и умфиью его обходиться въ образованномъ обществь, обществь христіанскомь; какъ смытливо избытаетъ онъ всякаго щекотливаго разговора, какъ любезенъ и хитеръ въ то же время. Имбетъ благородный вкусъ: куритъ сигары. Онъ чрезвычайно любимъ Калмыками и, пользуясь сво-

ности матерьяловъ, о чемъ и написалъ въ Петербургъ. Тогда, по Высочайшему повельнію, присланъ сюда состоящій при Великомъ Князѣ Михаилѣ Павловичѣ Инженеръ-Полковникъ Евренновъ съ тъмъ, чтобы числиться на это время состоящимъ при Князѣ Гагаринѣ; ассигновано 140 тысячь рублей съ тфмъ, чтобы были издерживаемы Провіантскимъ Комитетомъ не иначе, какъ съ разръшенія Князя. Такъ какъ мы не оставили ни одной части управленія въ покоф, то въ безпрестанной перепискъ со всъми Министрами. Такимъ образомъ миъ становится знакомъе кругъ vправленія, и я считаю это очень полезнымъ для себя. Въ то же время это придаетъ гораздо болъе занимательности ревизін, въ которой дёла судебныя стоять, разумёется, ниже дѣлъ по управленію. Погода, которая съ Ильина дня нфсколько перемфинлась, становится опять очень жаркою. Нынче (Воскресенье) Преображеніе. Поздравляю Вась съ праздникомъ. Здёсь освящаютъ, кажется, не яблоки и груши, а виноградъ, который однакожъ еще зеленъ. Арбузы, дыни, груши, дули мий уже начинають надойдать. Жалко, что нельзя переслать Вамъ этихъ фруктовъ въ настоящемъ ихъ видъ и виноградъ свъжій, только что сорванный. Какъ красивы кисти его, кисти такого размира и съ такимъ количествомъ ягодъ, что Вы и понятія о нихъ имфть не жете. Персики еще не поспѣли, абрикосы прошли. И все это дешево до невъроятности.

Здёсь вошель въ моду сарафанъ. Астраханки поняли очень хорошо, что онъ гораздо легче и удобнёе въ жаркую погоду. Разумёется, какая-пибудь Сальянская Опека не надёнеть его, но купеческія дочери надёвають его, какъ модное платье. Дёйствительно, вкусь ихъ заставляеть оставить волосамъ французскую прическу à la Berthe, à la Reine Blanche, ибо безобразнёе прически русскихъ дёвокъ иётъ ничего, и я бы возопилъ, еслибы Константинъ захотёлъ и на женщинъ распространить древніе русскіе обычаи. Разумёется, что и сарафанъ носится не такъ, какъ носять его крестьянки, а со всею пріятностью французскаго женскаго платья. — Почта пришла и привезла мий только два письмеца отъ Гриши и Маменьки отъ 29-го Іюля. Отесинька уёхалъ въ деревню и

родность предметовъ, долженъ быль попадать въ настоящую точку безъ долгихъ предварительныхъ разсужденій. Но эта дъятельность и бдительность соображенія чрезвычайно утомительны, темъ более что я буквально почти работалъ целый день, безъ отдыха, не давая никакого досуга постороннимъ мыслямъ и ощущеніямъ, отсылая ихъ къ тому времени, когда кончу работу. Но что еслибъ не предвидълось конца работь? А между тьмъ, при добросовъстномъ исполненін служебныхъ обязанностей, мало остается времени для человъка. Въ этомъ отношении служба вещь тяжелая. Чувствовать себя въ принужденномъ состоянів, чувствовать, что нъть душь досуга расшириться, раздвинуть силы — стъснительно для человъка. Слава Богу, что кръпкое тьло мое выносить всякую работу, но право обидно, что витесто того, чтобы похудеть, я только толстею и темъ могу подать поводъ дёлать о себё ложныя заключенія. Впрочемъ, нътъ, даже въ Астрахани репутація моя та же, какъ и всюду. Но довольно объ этомъ. Это Высочайшее повелжніе на счетъ Штаба много отняло у насъ времени. Съ будущаго Понедъльника сажусь за писаніе отчета по Земскому Суду для того, чтобы дать Строеву возможность окончательно обделать и внести въ общій отчеть все Уфадныя места по губернін. Князь объявиль решительно, что мы выёзжаемъ въ концъ Октября, но, несмотря на то, я никакъ не предполагаю возможности выбхать раньше 10-го или 15-го Ноября. Все это, разумитется, въ такоми только случай, если не задержатъ насъ какія-нибудь новыя порученія, что легко можетъ случиться. Ревизія наша отличается силою и значеніемъ во митнін Правительства. Почти вст отношенія Князя къ Чернышову были немедленно докладываемы Государю и пивли усивхъ сверхъ ожиданій. Огромная операція перевозки хліба на Кавказь, до 300 тысячь четвертей, много придала въсу ревизіи. Свистуновъ, генералъ Бутурлинъ были присланы сюда по Высочайшему повельнію, съ обязанностью быть въ полномъ распоряжении Князя Гагарина и во всемъ испранивать его разръщенія. На Кавказъ строится кръпость. Потребны матерьялы на огромную сумму, сумма эта оказалась недостаточною, и Князь остановиль дальнейшее действее, усомнясь въ доброкачествен-

ности матерыяловъ, о чемъ и написалъ въ Петербургъ. Тогда, по Высочайшему повельнію, присланъ сюда состоящій при Великомъ Князѣ Михаилѣ Павловичѣ Инженеръ-Полковникъ Евренновъ съ темъ, чтобы числиться на это время состоящимъ при Князѣ Гагаринѣ; ассигновано 140 тысячь рублей съ тёмъ, чтобы были издерживаемы Провіантскимъ Комитетомъ не иначе, какъ съ разръшенія Князя. Такъ какъ мы не оставили ни одной части управленія въ покож, то въ безпрестанной перепискъ со всеми Министрами. Такимъ образомъ миъ становится знакомъе кругъ vправленія, и я считаю это очень полезнымъ для себя. Въ то же время это придаетъ гораздо болће занимательности ревизіи, въ которой дёла судебныя стоять, разумёется, ниже дълъ по управленію. — Погода, которая съ Ильина дня нфсколько перемфинлась, становится опять очень жаркою. Нынче (Воскресенье) Преображеніе. Поздравляю Вась съ праздникомъ. Здёсь освящаютъ, кажется, не яблоки и груши, а виноградъ, который однакожъ еще зеленъ. Арбузы, дыни, груши, дули миж уже начинають надобдать. Жалко, что нельзя переслать Вамъ этихъ фруктовъ въ настоящемъ ихъ видъ и виноградъ свъжій, только что сорванный. Какъ красивы кисти его, кисти такого размъра и съ такимъ количествомъ ягодъ, что Вы и понятія о нихъ имъть не жете. Персики еще не посивли, абрикосы проили. И все это дешево до нев розтности.

Здёсь вошель въ моду сарафанъ. Астраханки поняли очень хорошо, что онъ гораздо легче и удобне въ жаркую погоду. Разумется, какая-пибудь Сальянская Опека пе наденеть его, но купеческія дочери надевають его, какъ модное платье. Действительно, вкусь ихъ заставляеть оставить волосамъ французскую прическу à la Berthe, à la Reine Blanche, ибо безобразне прически русскихъ девокъ петь инчего, и я бы возопиль, еслибы Константинъ захотель и на женщинъ распространить древне русскіе обычаи. Разумется, что и сарафанъ носится не такъ, какъ носять его крестьянки, а со всею пріятностью французскаго женскаго платья. — Почта пришла и привезла мит только два письмеца отъ Гриши и Маменьки отъ 29-го Іюля. Отесинька убхалъ въ деревню и

нынче, т. е. 6-го Августа, долженъ воротиться. Вообще же изо всёхъ писемъ Вашихъ долженъ я слёлать заключеніе. что у меня больше всёхъ способности писать длинныя п полныя инсьма... Не понимаю, для чего Самаринъ хочетъ служить у Панина. Служить ему надо или во 2-мъ Отдъленін собственной Его Императорскаго Величества Канцелярін, или въ Министерствъ Иностранныхъ Дълъ, или же въ Министерствъ Виутреннихъ Дълъ. Въ первыхъ двухъ мастахь онь булеть находиться вы кругу людей сватскихь. въ третьемъ онъ можетъ познакомиться съ теперешнею дъятельностью, управленіемъ Россіп, узнать ся матерыяльныя силы, средства и потребности, что все очень интересно. Но что будетъ дълать онъ въ Министерствъ Юстиціи, въ кругу чиновинковъ или пошлыхъ правовъдовъ? Неукели онъ хочеть быть Столоначальникомъ и погрязнуть въ канцелярскихъ запятіяхъ?

9-го Августа князь отправляеть въ Москву своихъ лошадей, нѣкоторую поклажу, двухъ или трехъ людей и курьера. Они должны будутъ проѣхать дней отъ 50 до 60. Слѣдовательно прибудутъ въ Москву за какой нибудь мѣсяцъ передъ нашимъ пріѣздомъ. Кажется, онъ носылаеть въ Москву татарченка-форейтора. Эти Татары отличные кучера и должность эту исправляютъ они здѣсь всюду въ домахъ. Они же и извощики. Смѣшно то, что русскіе, которые жпвутъ съ ними очень дружно, зовутъ каждаго татарина-кучера Абдулкой, такъ что это сдѣлалось нарицательнымъ именемъ, въ родѣ нашего Ваньки. Прощайте. Голова моя, еще усталая отъ работы, не находитъ ничего писать больше. На будущей недѣлѣ мнѣ все-таки будетъ легче, и тогда воротятся ко мнѣ разогианныя мысли. Будьте здоровы.

Августа 12-го, 1844 года. Суббота. Астрахань.

Вотъ и еще недёля прошла, еще недёлею приблизились мы къ сроку нашего отъёзда. Впрочемъ, эта недёля протянулась для меня довольно скучно и долго, вёроятно потому, что здёшняя жизнь все болёе и болёе миё надоёдаетъ. На нынёшней недёлё написалъ я еще одинъ отчеть (по

Земскому Суду), очистиль еще несколько работь и съ будущей недъли приступаемъ наконецъ къ Казенной Палатъ, которую надъемся кончить къ 1-му Сентября. Съ 1-го Сентября по 15-е всв, опять совокупными силами, трудимся надъ Губернскимъ Правленіемъ. Съ нашимъ навыкомъ теперь къ ревизіи можно полагать, что этотъ короткій срокъ будеть достаточенъ. Съ 15-го Сентября по 15-е Октября Князь кладеть на отчеть и рапорть Государю, а послъ 15-го фдемъ! Такъ думаетъ Князь... Едва ли, говоримъ мы, но темъ не мене употребимъ все человеческія усилія, чтобы исполнить его и наше желаніе. Поэтому съ будущей недъли начиется опять жаркая пора для насъ, потому что дъла, кромъ ревизій Казенной Палаты и Губернскаго Правленія (которыя изо всьхъ 36 присутственныхъ мъстъ г. Астрахани и остались намъ), очень много. У меня одного не написанъ еще отчетъ по Рыбной Экспедицін, Уголовной Палать, Штабу и Гражданской Канцелярін. Надо будеть до объда ревизовать, а послъ объда писать отчеты. Но во всякомъ случай отрадно ужъ п то, что утомительная эта работа должна непремънно кончиться черезъ полтора мъсяца, ибо остальное время будеть занято составленіемь общаго отчета, который не лежить на моей обязанности. --Въ Середу, противъ ожиданія, получилъ я одно письмо и двъ посылки. Инсьмо было изъ Якутска, отъ Львова. Можете себъ представить, какъ мнъ былъ пріятенъ этотъ отголосокъ изъ другаго конца Россіи, отъ товарища, который такъ же, какъ и я, заброшенъ Богъ знаетъ куда судьбою. Онъ пишетъ мнъ отъ 14-го Іюня, передъ самымъ отъъздомъ своимъ въ дальній путь... въ Камчатку! Годовые запасы чаю, сухарей, табаку уже отправлены впередъ. Онъ ъдетъ вдвоемъ съ однимъ изъ своихъ сослуживцевъ и прислаль мив маршруть: изъ Якутстка въ Охотскъ верхомъ, изъ Охотска въ Петронавловскій портъ моремъ, въ Петронавловски проживеть до Декабря. Потомъ совершать путешествіе по Камчатив на собакахъ и оленяхъ и въ Апрвлв 1845 года воротятся въ Охотскъ, а въ Москву будуть, можеть быть, зимою того же года. — № «Москвитянина», который я получиль въ Середу, почти также глупь, какъ и веъ прочіе. Исключая интересной, какъ кажется, статьи о лекпіяхъ Грановскаго, все остальное начинено Иванчинъ-Иисаревымъ, Суворовскимъ ратникомъ и т. п. Даже слово Иннокентія мнѣ не нравится. Скоро настанетъ зима: какъ увижу человъка въ шубъ, возонію словами Иннокентія: «это че Царь природы, а некое какъ бы страшилите всего живущаго!» — Вы прислали мнъ диссертацію Самарина: за это я очень благодаренъ и непремънно прочту ее всю, а Пановскую книжку, какъ гораздо менье любопытную, отложу до Москвы. — Воспресенье. Почта пришла и не только не привезла миф обильныхъ писемъ, но и никакихъ. Это, право, нехорошо. Извъстно Вамъ, что они въ скучной, однообразной моей жизпи составляють единственниую отраду, награду законную мнь за утомительные труды, что цёлая недёля полна мыслью о Воскресеньё, когда придетъ почта и что-же? Воскресенье приходитъ, писемъ нътъ, и опять надо ждать цълую недълю. Пропускалъ ли я когда-нибудь почту? Мало того, всякое письмо мое объемомъ пространите, больше Вашего. Мит это очень, очень больно. Проникнутый этимъ непріятнымъ чувствомъ, я, право, не знаю, что и писать, тъмъ болъе, что всю эту недълю находился подъ вліяніемъ ппохондрін, происходящей, можетъ быть, отъ небольшаго физическаго нездоровья, прервавшаго постоянную нить монхъ запятій, чего я очень не люблю. Вирочемъ, теперь все это, слава Богу, прошло, но я остерегаюсь ъсть Астраханскіе фрукты. — Какая скука! Безпрестанно приходять къ Оболенскому его Астраханскіе знакомые, а ко мит иткоторыя должностныя лица съ изъявленіемъ своего почтенія. Нынче перебывало ихъ человѣкъ пять, и если кто на бъду куритъ, и его поподчивали сигарой, то кончено. Хорошія спгары здёсь такъ редки, что ужъ если кому она попалась, такъ тотъ ее выкуриваетъ до конца. Воть и этоть Калмыцкій князь Тундутовь сидёль нинче цёлый чась.—На будущей недёлё праздникь, который, говорять, съ особеннымь торжествомь празднуется Армянами. Надо будеть посмотрёть.—Ужь скоро чась, и я спъщу кончить письмо, тъмъ болъе что казенные пакеты въ нашей Канцеляріи, обыкновенно задерживающіе почту, нынче совстви готовы. Итакъ, прощайте, до Середы (ибо во Вторникъ праздникъ и можно будетъ писать) или до следующей почты. Дай Богъ, чтобы хоть Августь месяцъ быль у Вась тепель и благорастворенень.

1844 года, Августа 19-го, Суббота. Астрахань.

Въ середу на нынъшней недълъ получилъ я пакетъ большаго размъра отъ Васъ, съ подлинною корреспонденціею изъ Парка съ Абрамцевымъ. Разумфется, это было для меня очень интересно, но прежде чемь отвечать на Ваши письма, обращаюсь къ событіямъ недёли. Здёшній Градскій Глава, купецъ 1-й гильдін Голиковъ, человѣкъ очень умный п довольно образованный, лътъ 32-хъ (ходящій — о Константинъ!-въ цвътномъ фракъ и въ соломенной шляпъ), содержащій часть казенных рыбных откуповь, захотьль показать Бутурлину всю операцію рыболовства и сділать изъ этого праздникъ. Онъ пригласилъ князя и насъ; князь не побхаль, но разрешиль намь фхать. Во вторникъ, 15 го Августа, въ 10 часовъ утра, прібхали мы на пароходъ «Каму». Тамъ были многія изъ здѣшнихъ властей, все порядочные люди, и несколько человекъ цивилизованныхъ (!) купцовъ. Цъль нашего путешествія-Чаганское селеніе или Чаганскій учугь, отстояло верстахь въ 20-ти, и плыть должны бы были по Волгь. Погода, по обыкновенію, была чудесная. Кама гораздо больше, краспефе и удобифе Астрабада, на которомъ мы фздили въ Карантинъ; — мы расположились на широкой палубь и закурили свои сигары. Чистый воздухъ, хорошія сигары, приватливость и радушіе хозянна, непринужденный разговоръ — все дълало плаваніе это чрезвычайно пріятнымъ, особенно для меня послѣ скучныхъ и утомительныхъ занятій. Но я свачала сообщу Вамъ предварительныя свъдънія о казенномъ откупномъ рыболовствъ. - Вы знаете, что рыба весною бъжить изъ моря къ устьямъ ръкъ, ища всюду пръсной воды. Въ это время ея столько сталиливается, что ловить ее можно безо всякой трудности, по она обыкновенно пробирается и далбе, вверхъ по рфкф. Изъ многочисленныхъ устьевъ Волги большая часть сходится въ иять главныхъ пунктовъ. На этихъ пунктахъ еще Татары, не желая, чтобы красная рыба уходила къ русскимъ, устроили забойки или учуги. Это родъ заборовъ, вбитыхъ въ дно и простирающихся до аршина надъ поверхностью воды, а въ иныхъ мъстахъ итсколько ниже поверхности, для прохода лодокъ.

Можете себъ представить, что рыба набивается въ этомъ пространствъ въ такомъ количествъ, что иногда весною составляетъ какъ бы сплошную стъну. Да что говорить: когда ея всюду зд'ясь такъ много, что пословица говорить: Астраханскій мужикъ осетра на печи поймаль, - то сколько же ея должно быть здёсь! Эти учуги или, лучше сказать, учужныя воды были подарены Павломъ князю Куракину, который, кажется, и отдаваль ихъ въ откупъ тысячь за 50. Когда тотъ князь Куракинъ, которому были подарены воды, умеръ, то Правительство стало ув'врять, что воды эти были подарены Куракину не въ потомственное владение, а лично, и отняло эти воды обратно. Онъ сохраняють название Куракинскихъ водъ. Правительство стало отдавать ихъ на откупъ, и съ ныявшияго года на следующее трехъ или четырехльтіе, не помию право, взяты онъ извъстными нашими откупщиками Рюмпнымъ, Кущинымъ (или Кузьминымъ), Якунчиковымъ и другими за 800 тысячъ слишкомъ ассигнаціями. Откунщики эти разбили воды на паи пли участки и передали многіе другимъ, въ томъ числѣ и Голикову, который въ тоже время содержить и сады графа Кушелева-Безбородко, и другіе. Прочихъ мелкихъ здівсь откупщиковъ бездна: это здъсь главная промышленность. Каждый значительный промышленникъ имбетъ на дому флагъ, суда, ловцовъ иногда до 500 человъкъ. На казенныхъ откупахъ ихъ, кажется, болье 1000. Съ ловцами этими, съ каждою партіею или артелью отдёльно, заключается контракть, которымъ каждый ловецъ обязанъ наловить въ весну или лфто столькото стерлядей, бълугъ или вообще рыбъ. За каждую рыбу полагается заранте условленная плата, напр. за каждую белугу 1 рубль мёдью, между тёмъ какъ она одна можетъ своему хозянну выручить 100 и гораздо болбе рублей. Иногда они не долавливають, и хозяева взыскивають съ нихъ неустойку по контракту или заранте выданныя деньги. Почти каждый ловецъ такимъ образомъ вырабатываетъ себъ рублей до 400 и болье гораздо въ годъ, но большею частью деньги эти или проматываются въ разбалуй-городъ Астрахани, или же переходять въ руки хозянна за испорченныя снасти, или въ видъ неустойки. Всъ они почти очень бъдны, но легкость добычи денегъ заставляетъ и великороссійскаго

земледъла оставлять плугъ и соху и бъжать въ Астрахань, которая кажется имъ какимъ-то Эльдорадо и гдъ они большею частію находять себъ и раззореніе, и гибельный конецъ. Но я и прежде говорилъ Вамъ объ участи этихъ отчаянныхъ забулдыгъ (если позволите такъ выразиться), теперь же обращаюсь къ предмету моего разсказа. Последними Указами воспрещены учуги и всякаго рода забойки всюду, кромф Куракинскихъ водъ, откупщикамъ которыхъ, сверхъ того, дарованы разныя льготы и привиллегін, какъто употребление плавныхъ сътей и другихъ снарядовъ, другимъ недозволенныхъ. Чаганскій участокъ, одинъ изъ самыхъ обильнъйшихъ рыбою, называется такъ отъ деревни Чаганъ, расположенной туть же на берегу Волги, гдф построенъ также обширный павильонъ. Павильонъ этотъ состоить изъ огромной залы съ галлереею вокругъ и съ нъкоторыми боковыми комнатками для буфета. Онъ построенъ быль еще въ то время, когда ждали сюда Императора Александра. Подлѣ него, невдалекъ, расположены разныя зданія для приготовленія, соленія рыбы, деланія икры и т. п. - Наконецъ, послъ двухчасоваго плаванія мы подъёхали къ Чаганскому павильону и векор'в потомъ, разм'встившись въ косныхъ и другихъ маленькихъ лодочкахъ, отправились гулять взадъ и впередъ по водъ, подъфзжая всюду, гдъ попадалась рыба. Ловля здёсь въ настоящее время производится слёдующимъ образомъ. Всюду разставлены порядки (техническій терминъ), изъ которыхъ каждый поручается одной лодкв ловецкой. Порядкомъ вообще называется снарядъ, отдельно действующій; но здісь называется такъ длинная веревка, поддерживаемая поплавками и протянутая отъ одного конца до другаго. Къ этой веревкъ, на разстояни одного аршина другъ отъ друга, привязаны удочки или просто толстыя веревки съ огромными крюками, на которые насаживается мясо или мелкая рыба. Ловецкая лодка бдеть вдоль порядка, одинъ гребеть, а другой, лежа на кормь, перевышивается почти совстви въ воду и перебираетъ руками каждую уду. Какъ скоро чувствуеть тяжесть, то останавливается и вытаскиваеть рыбу. Если она слишкомъ тяжела, то сейчасъ подъвзжають другія лодки и пособляють ему. Такихь порядковъ бываеть до 100 и болье, а этихъ крюковъ до ивсколькихъ

тысячь. Завсь порядки не могуть быть слишкомъ длинны, но въ моръ они простираются длиною версты на три, на четыре и плывуть вмъсть съ лодками, изъ которыхъ главная называется кусовою (цълое судно морской конструкціи хотя не чистой) -- отъ того, что здъсь рыба ловится на кусъ. Теперешнее время самое неудобное для рыболовства, и потому мы наловяли очень немного, между прочимъ осетра пуда въ два, маленькую бълугу пудовъ въ пять и т. п. Разумвется, для меня и это редкость, хотя здесь на это едва обращають вниманіе. Потомъ всю эту рыбу втащили на берегъ и положили на подстилку изълубковъ. Надлежало ее распластывать, разръзывать. Явился ловкій мужикъ, мастеръ своего дела, съ ножомъ и топоромъ. Въ одну минуту надрубиль онъ топоромъ головы и потомъ, зная въ совершенствъ анатомію рыбьяго тъла, распороль каждую ножомъ, отдълилъ визигу, клей, икру и съ каждой обращался особеннымъ образомъ. Ловкость, проворство, вфрность руки-изумительны. Говорять, такимь образомь можеть онь отделать въ день рыбъ до 500! Потомъ пошли мы смотръть на приготовленіе икры, которую при насъ вынули изъ двухъ живыхъ осетровъ. Приготовляется она не слишкомъ аппетитно. Ее кладуть въ рѣшето, которое ставять надъ ведромъ, и голыми руками начинають тереть и мять въ решете, покуда зерна чистыя не пройдуть въ ведро, и въ ръшеть останется какое-то волокнистое, красное, мясистое вещество, отдъляющееся отъ икры. Икру солять, и вотъ черезъ часъ готова отличная зернистая икра. Если же хотять сдёлать паюсную, то эту же просвянную икру кладуть въ бочку съ тузлукомъ или разсоломъ и мѣшаютъ минутъ 20, не больше, потомъ вынимаютъ ее и кладутъ въ заранфе приготовленные холщевые мъшки. Мъшки эти туго завязываются. Если слишкомъ велики, то кладутся въ прессъ, если не очень, такъ привазываются къ стойкамъ, гдф ихъ крутять до такой степени, что выступаетъ насквозь жирная, желтая матерія, отвратительная на видъ. Въ такомъ положени оставляютъ ихъ день на солнцъ, и на другой день готова и паюсная икра. Мы видели только образчикъ, но операція эта обыкновенно производится въ огромномъ размфрф. -- Наконецъ воротились мы въ Чаганскій павильонъ, гдв нашли великолѣпно сервированный объдъ. Хозяинъ почти не присаживался, а все смотрѣлъ, чтобъ гости его, которыхъ всѣхъ-то было человъкъ съ 30, побольше ъли и пили. Послъ объда подчиваніе шампанскимъ не переставало, такъ что я наконецъ, чтобъ избавиться отъ хозянна, ходилъ съ нъкоторыми другими осматривать окрестности. На другой день должны были мы вступить въ Казенную Палату, я помнилъ это очень хорошо и не хотьль на другой день встать съ туманною головою. Часовъ въ 6 отправились мы на пароходъ и поплыли обратно. Здёсь смеркается рано, скоро стемиёло совсьмь, и полный мъсяцъ озариль наше веселое плаванье. Ночь была чудесная, пароходу, и безъ того слабосильному, еще убавили ходу, чтобы насладиться вполнъ очарованіемъ лунной ночи и веселаго расположенія духа. Шампанское, котораго въ Астрахани, я думаю, такъ же много, какъ и вездъ въ Россіи, лилось ръкою, но такъ какъ я болье самолюбивъ въ исполнении своихъ обязанностей, нежели хорошій товарищь для подобной компаніи, то, къ чести своей долженъ признаться, быль бодръ и свъжь все время. Но къ стыду своему (должно опять признаться), я обманывалъ хозянна темъ, что не отказывался ни отъ одного бокала, но часто обливаль благородную Волжскую влагу благороднымъ виномъ или, попросту сказать, хитрымъ образомъ выливалъ вино черезъ бортъ. Въ этотъ вечеръ долго бесъдоваль я съ Бригеномъ, который очень почетнаго обо мнъ мнънія. Слава Богу, ни одинъ изъ Сенаторскихъ чиновниковъ не компрометировалъ своего достоинства. Часу въ 11-мъ вечера воротились мы домой. - На другой день всталь я съ головой совершенно свъжей и сошель внизъ, чтобы идти вмъстъ съ Навленко и Розановымъ въ Казенную Палату. Между тъмъ писали предложение князя Казенной Палатъ о начати ревизи и о доставлении чиновникамъ всёхъ нужныхъ свёдёній. Но князь велёлъ переписать предложение, поименовать старшихъ чиновниковъ и назвать и меня вмъстъ съ ними старшимъ чиновникомъ, причемъ повторялъ прежнія свои любезности и остроты. На мою долю досталось самое трудное отделение - ревизское, но къ 1-му Сентября мы окончимъ Казенную Палату и съ 1-го Сентября вступимъ въ Губернское Правленіе, когорое пред-

полагаемъ кончить къ 15-му (впрочемъ едва-ли). Но если кончимъ Губернское Правленіе къ 15-му Сентября, то тогда въ концъ Октября можно будетъ вытхать. Дай-то Богъ! Что-то не вфрится. Теперь отвфчаю Вамъ, милый Отесинька, на Ваши сомибнія и вопросы о возможности ревизовать мфста совершенно незнакомыя. Это можно тремъ причинамъ: 1) потому, что предварительно ознакомившись съ уставами и узаконеніями, мы приступаемъ къ чтенію дель по крайней мере за три года. этихъ дълъ усматриваемъ мы и примънение къ случаямъ правиль и весь ходъ производства: пользуемся, такъ сказать, готовою трехгодичною опытностью; 2) потому, что со стороны всегда видне; 3) это возможно при труде добросовъстномъ, при тщательномъ вниманіи и при употребленій разныхъ другихъ средствъ, напр. разговора съ какимъ нибудь чиновникомъ того мфста, который очень радъ, что вы его удостоили такой чести, и самъ не подозръвая, сообщаеть намь разныя свёдёнія, принадлежащія только опытности. По крайней мфрф я не знаю, чтобы я до сихъ поръ гдь-либо опростоволосился, промахнулся. Что касается до Штаба, то дела, которыя требовали особеннаго моего вниманія, были такого рода, что знаніе военных законовъ почти и не было нужно. Но конечно, недостатокъ опытности ощутителенъ не столько для ревизуемыхъ, сколько для насъ самихъ. Мы всъ чиновники Министерства Юстиціи, которое въ общемъ управлении играетъ самую незначительную роль. Особенно чувствую это я теперь, при ревизін Казенной Палаты, которая именно требуеть чиновника Министерства Финансовъ. Но такъ какъ Казенную Палату надо ревизовать или двф недфли, или шесть мфсяцевъ, и мы выбрали первое, то мы обойдемся и нашею, приловчившеюся уже опытностью, тфиъ болбе, что здъшняя Казенная Палата имъла все отличныхъ Предсъдагелей, которые умъли держать ее въ порядкъ. - Знаете ли что? Я хоть совсемь не Славянофиль, но такъ, изъ шутки, -эндэл нъсколько денегь для церквей Далмаціи и Герцеговины. Да. Взяль съ Бюлера 5 рублей, съ князя даже 10 рублей и наконецъ съ Оболенскаго 10 рублей 50 кои. Съ 

деньги, если я присяду и въ тотъ же вечеръ напишу ему 24 стиха изъ Астраханіады, въ духѣ стиховъ: то чиновничія жены, разодѣты, набѣлены. Я сѣлъ и написалъ 30, за что получилъ лишнюю полтину. Стихи довольно плоховаты, но, слава Богу, критикъ не разборчивъ. Вотъ они. Это будетъ служить началомъ.

Густо, щедро наложила И румяна и бѣлила, Но не скрасила себя!

Я еще не посылаю Вамъ денегъ этихъ, потому что, можетъ быть, мнѣ удастся видѣться съ Смарагдомъ, здѣшнимъ Архіереемъ, и взять съ него деньги! Кстати, правда ли, что Филаретъ идетъ въ схимники? Однако и второй листъ приходитъ къ концу. Пора кончить. Прощайте, будьте здоровы. Обнимаю мою милую Олиньку, которой пришлю винограда съ транспортомъ. Здѣсь каждый мужикъ ѣстъ виноградъ какъ крыжовникъ: по 3 и 4 копѣйки за фунтъ! Впрочемъ онъ еще не совсѣмъ посиѣлъ, но кишмишъ необыкновенно хорошъ и теперь.

1844 года, 26-го Августа. Суббота. Астрахань.

Опять сажусь я въ опредъленный день и часъ за свой зеленый столикъ, беру бълый листокъ почтовой бумаги и пишу къ Вамъ. Въ Среду получилъ я отъ Васъ пебольшое иисьмо сверхъ абонемента и очень Вамъ благодаренъ за это, ибо надъюсь и съ нынъшнею почтою получить письмо по обыкновенію. Пу-съ, что Вамъ разсказать про эту недълю? На этой недълъ трудился я надъ Казенной Палатой: часть мнъ совершенно чуждая, да и отдъленіе взялъ я самое трудное и многосложное, ибо въ составъ его входятъ рекрутскій столъ и рекрутское присутствіе. Вчера вечеромъ засълъ я за работу съ 7 часовъ вечера до 4-го часа ночи, да иынче съ 9 до 3-хъ, окончилъ совершенно свой отчетъ и представиль его князю, который былъ не мало удивленъ. Итакъ и Казенная Палата сбыта съ рукъ, осталось одно Губериское Правленіе! При всей Вашей списходительности

Ви, въроятно, чувствуете нъкоторый оттьнокъ самодовольствия въ тонъ моего письма. Я и самъ чувствую, такъ какъ я все сознательно чувствую, но что за нужда: дъйствительно, и нынче доволенъ собою и веселъ, право. Нанимаю писца, которому отдаю переписывать всъ свои отчеты, ибо подлинные остаются при дѣлѣ. Они могутъ быть миѣ современемъ очень полезны, поѣду ли я опять на ревизію или буду Прокуроромъ, и во всякомъ случаѣ миѣ пріятно будетъ имѣть этотъ памятникъ трудовъ своихъ и показать его Вамъ, сохранить его, какъ воспоминание молодости. Боже мой! до чего доходить нашь въкь: это воспоминание молодости!
Какое разнообразіе въ отчетахъ: Коммиссія Продовольствія п Военный Штабъ, Гражданская Канцелярія и Рыбная Экспедиція, Строительная Коммиссія и Земскій Судъ, Казенная Палата, Судебныя инстанців, Губернское Правленіе. Но довольно; уступивъ нѣсколько дѣтскому чувству тщеславія, обращаюсь къ другому. Я полагаю кончить Губернское Правленіе къ 15-му Сентября п къ 1-му Октября представить всё свои отчеты. Оболенскому ужасно хочется ёхать въ Москву, чтобы пожить до Ноября въ деревнё. Вчера князь предлагаль мнѣ—когда я кончу свои отчеты и вся работа перейдеть уже на Строева, ѣхать въ Москву. если я пожелаю, недѣли за двѣ до его отъѣзда, т. е. въ началь Октября. Но я на это не согласился. Когда прожиль уже 9 мъсяцевъ, то тхать двумя недълями раньше было бы малодушіе, а между тёмъ мнѣ хотёлось бы раздълить всъ труды и подвиги ревизіи до конца, видъть про-щанье князя съ Астраханью, прочесть общій отчеть и рапортъ Государю, и поэтому сказалъ Оболенскому, что если онъ хочетъ такъ чтобъ тхалъ одинъ, а я останусь. Но, кажется, и онъ перемтнилъ намтреніе. Разумтется, Вамъ было бы пріятнъе, такъ же, какъ и мнъ, увидъться со мною раньше, но Вы, върно, понимаете сами и согласитесь со мною, что следуетъ остаться до конца. Почта пришла и привезла мий письмо отъ Васъ: да, я очень, очень благодаренъ Вамъ за то, что получаю теперь письма по два раза въ недълю, это достаточное вознаграждение за два пропуска. Въ прошедшее Воскресенье ъздили мы съ княземъ на Черенаху, имфніе поміщицы Ахматовой, смо-

трели ея садъ. Вообразите, на пространстве версти, если не больше, все виноградныя аллен, въ которыхъ прохаживаешься преспокойно п тыв виноградъ 36 сортовъ. Почти всѣ члены ревизіи посылають виноградъ въ Москву, и я въ томъ числъ. Посылаю Вамъ 4 пуда чистаго винограда. Транспорть отправляется въ середу, адресоваль я въ домъ Николая Тамооеевича, гдф Вы сдфлайте должное распоряженіе. Его везуть на тройкахь, следовательно, недели черезъ три онъ будетъ въ Москвъ. Не знаю еще, что это будетъ стоить. Пудъ здёсь никакъ не дороже пяти руб. ассигн. Если прикажете, такъ я и еще отправлю. Во Вторникъ и Середу праздникъ, и мы ѣдемъ къ Тюменю на пароходъ (верстъ 70 отсюда). Компанія будеть огромная; жаль, что и дамы фдуть, - это насъ очень стеснить. Дай Богъ только, чтобы погода перемънилась: вообразите, что произвель верховый вътеръ: въ Иятницу было по обыкновенію градуса 22 жару, въ Субботу не болье 15, ночью 5 и нынче только 10! Холодно ужасно, надо ходить въ теплой шинели. Разумбется, съ перемфною вфтра будетъ онять жаркая погода, но если не перемфинтся, то холодно будеть часовъ 10 провести на пароходъ. Кстати, вмъсто того, чтобы миж пересылать къ Вамъ дейьги, пожертвованныя въ пользу Далматкихъ церквей, потрудитесь выдать Панову 25 руб. 50 коп. ассигн., именно 10 р. отъ князя П. П. Гагарина, 10 р. 50 к. отъ князя Р. А. Оболенскаго, 5 р. отъ Барона Өед. Андр. Бюлера, а эти деньги останутся у меня; пусть Пановъ и пришлетъ сюда три экземпляра.

## Астрахань. 3-го Сентября 1844 года. Воскресенье.

Съ нѣкотораго времени Вы стали баловать меня письмами, я получаю ихъ теперь два раза въ недѣлю; разумѣется, это для меня такъ пріатно, какъ Вы и представить себѣ не можете, хотя я вовсе и не претендую на сверхъ абонементныя письма. Только прошу покорно писать съ откровенностью: я написалъ Вамъ, что вслѣдствіе фруктовъ нехорошо чувствовалъ себя недѣли три тому назадъ, и вотъ Вы, милая Маменька, вообразили себѣ небывалое. Я соверменно здоровъ и прошу Васъ вѣрить. Но позвольте. Мнѣ

предстоить еще разсказь о повздкв къ Тюменю. Тюменевка отстоить верстахь въ 80-ти оть Астрахани, и для пофадки нанять быль имъ одинъ изъ пароходовъ, Астрабадъ: Волга, глубокая въ этомъ мфстф, подходить почти подъ самый домъ князя. Пароходъ этотъ, стыдъ и позоръ всёхъ пароходовъ, безъ помощи парусовъ ходитъ только по 4 версты въ часъ; такъ что, по всей вфроятности, такъ какъ здёсь смеркается въ 7 часовъ, а ночью онъ не ходить, пароходъ долженъ быль остановиться верстахъ въ 15-ти отъ Тюмена. Следовательно, предстояло ночевать на пароходной палубъ, что было бы очень скучно. Поэтому я рфшился фхать сухимъ иутемъ, вмфстф съ Тундутовымъ, который отправлялся къ Тюменю и, разумъется, быль внъ себъ отъ чести, мною ему оказываемой. Въ 9 часовъ утра, во Вторникъ отправился я въ одно время съ пароходомъ, гдъ было множество приглашенныхъ дамъ и мужчинъ. Къ счастію его подуль попутный вътеръ и даль ему возможность идти на всъхъ нарусахъ, что, въ соединени съ наровою силою, заставило его идти чрезвычайно быстро. Меня въ дорогъ задержало то, что я долженъ быль два раза переправляться черезъ Волгу, и Тундутовъ, большой трусъ, призывалъ на помощь содъйствіе Калмыцкихъ маленькихъ образовъ, виеввшихъ у него на шев. Я прівхаль къ Тюменю за полчаса до парохода, который величественно подощелъ къ самому берегу. Старикъ Тюмень и его братья стояли на берегу и принимали гостей; въ сторонъ стояли Калмыки въ длинных синихъ казакинахъ и въ національныхъ шапкахъ оранжеваго и желтаго цвата. Семейство Тюменей (или Тюменевыхъ, какъ называютъ ихъ русскіе) состоитъ изъ кня-зя Сербеджаба, братьевъ его Церенъ Дондока и Церенъ-Норбо и сына средняго брата, Церенджаба. Сербеджабъ, полковникъ летъ 70 ти, владелецъ многочисленнаго улуса Хошоутовскаго, состоящаго, кажется, изъ трехъ тысячъ кибитокъ, быль въ походъ противъ Французовъ съ Калмыцкимъ полкомъ и даже прожилъ въ Парижф мфсацъ. Разумъется, эта кампанія любимое его воспоминапіе, слабая сторона его, хотя опъ немногому научился во Франціи, развъ только пить шампанское. "Во Франціи быль-сь, того-съ, съ Блюхеромъ-съ говорилъ, въ Эпернев-съ, Веллингтона-съ зналь, того-съ", говоритъ опъ всякому, когда вино развязываеть его языкъ. Пося похода онъ вступиль въ управление улусомъ и съ техъ поръ, кажется, не покидаль Астраханской губернія. Онъ истый Калмыкъ въ душт и ревностный идолопоклонникъ, впрочемъ, добрый старикъ, пользующійся неограниченнымъ уваженіемъ и любовію своихъ подвластныхъ. У Кадмыковъ старшій въ родъ имъетъ огромную силу. Сербеджабъ бодръ и свъжъ и еще отлично ъздить на лошади. Церенъ-Дондокъ, братъ его лътъ 45-ти, гораздо грубъе и необтесаннъе, чиновникъ по особымъ порученіямъ при губернаторъ, штабъротмистръ гвардін. Церенъ-Норбо, улусный судья, хитрфе и умнье ихъ всьхъ; онъ поручикъ казачій. Церенджабъ, воспитывавшійся въ Казанской гимназін, мальчикъ летъ 19-ти не больше, статный, ловкій; Европейская цивилизація однакожъ не мъщаетъ ему, кажется, жить у дяди съ полнымъ удовольствіемъ. Еще братъ покойный Сербеджаба сталъ заводить осфалость въ своемъ улусф, построилъ домъ, развелъ садъ и приказалъ обработывать нъсколько десятинъ земли. Братъ его продолжаетъ начатое имъ дъло, ъстъ и пьетъ по-европейски, построилъ еще нъсколько домовъ и постоянно увеличиваетъ число десятинъ. Впрочемъ, лътомъ старикъ переходить жить въ беседку, а братья живутъ въ великольныхъ, изящныхъ кибиткахъ. Всь опи чрезвычайно добры, ласковы и гостепріимны, любять русскихъ и не только не оскорбляются любонытствомъ, часто пустымъ и нескромнымъ, но охотно показываютъ свое Азіачество, какъ говорять опп. - Кажется, я достаточно познакомиль Вась съ хозяевами, а потому продолжаю. Когда мы вошли въ домъ, то дамъ приняли двъ княгини, жены Церенъ-Дондока и Норбо; послёдняя довольно миловидная Калмычка. Трудно мив описать Вамъ ихъ костюмъ: ивсколько разноцевтныхъ халатовъ пли канотовъ, надътыхъ одинъ на другой, что-то въ родъ кучерской шанки на головъ, по двъ косы на каждой сторопь, вложенныя въ какіе-то футляры изъ черной тафты-вотъ что только я могъ замётить: остальныя принадлежности костюма требують ближайшаго разсмотранія. Нельзя сказать, чтобы онв были заствичивы, по не слыхаль ихъ говорящихъ. Военная музыка, привезенная на паро-

ходь, играла цьлый вечерь, продолжавшійся съ шести часовь до часу пополуночи. Начались угощенія: то закуска, то варенья, то плоды, то разныя питья подавались вплоть до ужина. Этотъ вечеръ провелъ я очень скучно. Изъ мужчинъ почти всъ съли играть въ карты, да, впрочемъ, изъ тьхь, сь кымь бы можно было потолковать мят охотно, никого не было: съ дамами я не знакомъ, да и не хотълъ знакомиться, ибо знакомства отнимають много времени, и я избъгаю ихъ. Но скучно находиться въ обществъ людей, мало или совсёмъ незнакомыхъ, и я съ радостью встрётилъ конецъ вечера. Насъ размъстили спать по разнымъ комнатамъ; и спалъ во флигелъ на сънъ, и часовъ въ 7 мы были на ногахъ. Праздникъ собственно былъ въ этотъ день, т. е. 30-го Августа, въ Середу. Послъ чаю дамы съли въ линейки, человъкъ 20 мужчинъ съли на лошадей, остальные, въ томъ числъ и я, размъстились по тарантасамъ, коляскамъ и дедовскимъ рыдванамъ. Прежде всего отправились въ Хурулъ, калмыцкій храмъ, гдф въ это время совершалось идолослужение. Я увидалъ легкое бълое здание индійской архитектуры и долго, долго любовался имъ: я ничего не помню лучше и изящите и привезу Вамъ рисунокъ. Я не могу Вамъ сказать: есть ли тутъ примъсь китайской, но мив казалось, будто на меня вфеть Азіей, только не Магометанской, а языческой, прекрасной. Жалко мив, что Вы не можете видъть самаго зданія; рисупокъ не передастъ Вамъ его легкости и красоты. Здёсь я опять сдёлаю маленькое отступленіе, чтобъ сообщить Вамъ нѣкоторыя предварительныя свёдёнія о религіи Калмыковъ.

Калмыки происхожденія Монгольскаго, перекочевавшіе въ Россію въ 17-мъ стольтін, если не ошибаюсь (Калмыкъ на Монгольскомъ нарьчін значить: бтжавшій, отпавшій), заняли свою религію у Тибета,—она называется Ламайскою или Буддійскою. Извините, если я сдълаю какую-нибудь ошибку, со мной ньть Крейцера, чтобы справиться. Служеніе совершается на Тибетскомъ нарьчін, понятномъ только Гелюнчамъ и Ламамъ; хотя и есть переводъ нькоторыхъ книгъ, но переводъ древній, темный, а съ тъхъ поръ языкъ калмыцкій чрезвычайно измънился. Когда Калмыки перешли въ Россію, то привезли съ собою и книги Тибетскія; съ тьхъ поръ рьдко сообща-

лись они съ родиною пхъ религіи, но Князь Тюмень, человѣкъ набожный, выписаль уже давно тому назадъвсѣ принадлежности храма изъ Тибета и въ томъ числѣ разныя книги или письмена въ видѣ скрижалей. Главный богъ Калмицкій является въ разныхъ видахъ и носитъ разныя названія, ибо, по ихъ понятіямъ, нѣсколько уже разъ совершалось его пришествіе на землю и нѣсколько разъ еще совершится въ извѣстные сроки. Второстепенныхъ боговъ много.

Я взошель во внутренность храма и такъ быль пораженъ тъмъ, что видълъ, такъ оглушенъ дикими, неистовыми звуками, что долго не могъ придти въ себя и приступить къ разсмотренію. По стенамъ храма висели изображенія боговъ, тканыя и рисованныя, въ углубленін стоялъ на алтаръ литой истуканъ, Шекжемуни - Геге. Посерединъ, отъ наружной двери до алтаря, вдоль сидели по обениъ сторонамъ на колдинахъ жрецы или служители храма въ странныхъ, необыкновенныхъ костюмахъ, неподвижно, молча, съ строгимъ и важнымъ выраженіемъ лица, съ глазами, потупленными внизъ. Одни держали въ рукахъ мъдныя огромныя тарелки, другіе длинныя трубы (одна была въ сажень), третьи наконецъ держали въ рукахъ какія-то мёдныя, кривыя налочки, а передъ ними стояли цимбалы. Одинъ, старшій изъ нихъ, стоялъ, а не сиделъ, въ длинномъ красномъ платьф. Сидящій посерединф дикимъ однообразнымъ голосомъ запѣлъ нѣсколько стиховъ молитвы и ударилъ тарелками, другой сталь ему вторить, потомъ третій, наконецъ звуки инструментовъ, соединясь вифстф, произвели такую страшную, дикую, неистовую гармонію, что нервы потрясаются, и какос-то невольное внутреннее волнение пробытаетъ но всему тёлу; и при всемъ этомъ неподвижныя лица и медленныя, мфрныя движенія. Простые Калмыки не имфютъ права входить въ храмъ, но двери растворены, и звуки эти, вылетая, сильно действують на ихъ воображеніе, наполная ихъ смятеніемъ и страхомъ. Громче запъвалъ жрецъ, когда умолкала музыка; громче становились звуки, сильнье, конвульсивные ударялись цимбалы; странно начали жрецы подымать глаза къ небу и двигать губами, произнося невнятныя молитвы. Какой-то восторгъ сталь овладжеать ими, и едругъ звуки затихли, и они опять стали не-

подвижны, но казались еще подъ вліяніемъ внутренняго восторга. Затёмъ всё вышли изъ Хурула, спеша на скачку. Но для меня это было самымъ интереснъйшимъ предметомъ изо всего мною виденнаго. Прібхавъ на место скачки, мы вышли изъ экипажей и расположились подъ открытою со всъхъ сторонъ палаткой. Человъкъ съ 50 Калмыковъ верхомъ ожидали знака, чтобы пуститься вскачь, и какъ только старикъ Тюмень подалъ этотъ знакъ, мгновенно съ крикомъ и визгомъ полетели они на быстрыхъ, неутомимыхъ коняхъ и скрылись изъ виду. Вообразите себъ необъятную зеленую степь, пестроту и разнообразіе группъ, блестящіе дамскіе наряды и вдалекъ пыль и гуль отъ несущихся, какъ вихрь лошадей и притомъ ясное, свътлое, небо... Картина была прекрасная. Кругъ, когорый должны были объехать соревнователи, разстояніемъ быль въ семь версть; они обязаны были сдёлать его три раза и сдёлали, какъ бы Вы думали, 21 версту въ 27 минутъ! Поб'ёдители получили призы: верблюда и двухъ лошадей, верблюда и одну лошадь, верблюда и корову и т. п. Потомъ скакали верблюды и проскакали кругъ, 7 верстъ въ 15 минутъ. Каково! Между тъмъ въ палаткъ старикъ Тюмень то и дъло вспомпналъ про Францію и Эперней, т.-е. не щадилъ шампанскаго. Воротившись домой, мы скоро были свидьтелями калмыцкой борьбы. Это очень любопытно, хотя я и небольшой охотникъ до такпхъ нотъхъ, гдъ для вашего удовольствія человъкъ рискуетъ сло-мить себъ шею. Приводять подъ покрываломъ одного борца, вследь за нимъ другаго; оба обнажены почти совсемъ, и когда снимуть покрывала, то медленно начинають они похаживать другъ около друга, вытягивая руки; потомъ вдругъ схватываются, переплетаются, падають на землю, бьются въ пыли и стараются повалить на спину. Кто опрокинуть на спину, тотъ побъжденъ. Какая ловкость, какая сила, какое терпиніе къ боли, ибо ни стона, ни крика не услышите вы. хотя часто тяжелое паденіе, сжатіе мускуловъ и членовъ въ мощныхъ рукахъ побъдителя причиняютъ имъ большія страданія. Эти нагіе борцы часто принимали такія положенія, что, будь я скульпторъ, я бы изваяль съ нихъ статуи. Эта забава на песчаной аренъ имъла что-то въ себъ схожее съ съ пграмп Грековъ. Боролось много паръ встхъ возрастовъ. —

Послъ объда отправились мы опять въ степь, гдъ пасся табунъ дикихъ лошадей. Сначала позабавили насъ ястребиной охотой. Для меня это новость, и я съ любопытствомъ глядёль, какъ ястребъ или балабанъ (здёсь чаще употребляютъ балабановъ, особый родъ птицъ) догоняль свою будущую жертву и, вцепившись въ нее когтями, спускался, вертясь, на земь. Потомъ глядъли мы, какъ ловять и обучають дикихъ лошадей. Калмыкъ съ длиннымъ арканомъ верхомъ вдругъ пускается въ табунъ, который въ испугъ и смятеніи разбъгается на всъ стороны, и ловить арканомъ какую-нибудь лошадь. Чувствуя себя въ неволь, не знавъ никогда прежде ни узды, ни веревки, она ржетъ, пыхтитъ, роетъ землю, вскакиваеть на дыбы, быстся, но человъкъ пять или шесть сильныхъ Калмыковъ, повиснувъ у ней на шеѣ, не выпускають ея до тёхь поръ, пока не вскочить къ ней на спину безъ съдла, безъ уздечки какой-нибудь маленькій калмыченокъ. Тогда спимають арканъ и пускають лошадь. Почуявь свободу, она старается сбить сфдока, но сфдокъ, съ молокомъ наслъдовавшій набздничество, кръпко держится за гриву, и дикая лошадь, видя усилія свои тщетными, несется что вихрь по степи, мчится безъ оглядки. Тогда другіе Калмыки скачутъ вслъдъ за нею и, догоняя ее ири какомъ-нибудь поворотъ, не отстаютъ отъ нея, и одинъ изъ нихъ подскакиваетъ такъ близко, что сидящій на дикой лошади въ мгновеніе ока, на всемъ скаку, ухватясь за руку Калмыка, перепрыгиваеть къ нему на коня, а дикую лошадь загоняють въ табунъ. Это зрелеще, исполненное удали и опасности, прекрасно, и мы часа два смотрели безъ устали. Потомъ вдругъ появилось красивое шествіе, будто на театръ. Впереди ъхала верхомъ одна изъ калмыцкихъ княгинь, за нею тянулись верблюды, нагруженные всёми кибиточными снарядами, и потомъ вслудъ или Калмыки и Калмычки въ особенныхъ костюмахъ. Когда шествіе остановилось, тогда стали разбирать вьюки, бывшіе на верблюдахъ, и складывать кибитки, которыя менфе чемь въ полчаса были совсемъ готовы. Этогъ образчикъ перекочевки, разумфется, не таковъ на самомъ деле, но такъ милъ и красивъ, такъ театраленъ, что я долго имъ любовался. - Ввечеру были танцы, въ которыхъ, разумъется, я не принималъ участія, потомъ

показали намъ танцы калмыцкіе. Ничего нѣтъ однообразнѣе, тише и спокойнѣе калмыцкаго танца. Калмычки, вытянувъ руки, медленно кружатся, дѣлаютъ какое-то движеніе кистами, потомъ сгибають ихъ, подходять другь къ другу, касаются руками, расходятся и т. п. Церенджабъ игралъ на скрипкъ разныя калмыцкія аріи, но изъ нихъ ни одна мнъ не понравилась. Старикъ Тюмень, вить себя отъ радости, что вст у него такъ веселы, поютъ, шумятъ, танцуютъ, захотъль поттивить гостей и проплясалъ самъ по-калмыцки. Дъйствительно, вечеръ этотъ, несмотря на разнохарактерность компаніи, быль довольно оживлень, и веселіе было тьмь болье непринужденное, что дамы Астраханскія очень невзыскательны. Я ушель спать часу въ третьемъ, многіе оставались пировать часовъ до пяти утра, и говорять что Тюмень, въ припадкѣ гостепріимнаго радушія, пѣлъ и плясаль еще, только ужь по-русски. Съ радостью всталь я на другой день, зная, что это последній день нашей праздности: нигдъ такъ не хорошо, какъ дома; интересно видъть что видели мы у Тюменя, но жаль потерять трое сутокъ сряду. Въ половине 10-го утра сели мы на пароходъ и пустились въ обратное плаваніе. Медленно подвигались мы, вътеръ быль противный и холодный, и ночь, настигнувъ насъ верстахъ въ 10-ти отъ Астрахани, заставила остановиться. Дамы спали въ каютахъ, а мы всъ на палубъ, безъ постелей и подушекъ, что, несмотря на неудобство, было довольно смъшно и забавно. На другое утро, въ Иятницу, часовъ въ 7, прибыли мы благополучно въ Астрахань. Я радъ быль, что воротился хоть къ Астраханскимъ сворадъ облъ, что воротился хоть къ Астраханскимъ сво-имъ пенатамъ: скучно такъ долго быть въ кругу людей, такъ мало знакомыхъ.— Въ Субботу, т.е. вчера, приступпли мы общими сплами къ Губернскому Правленію. Я взялъ себъ самое трудное по отзыву всъхъ отдъленіе, IV. Дай Богъ справиться; много будеть дела съ Губернскимъ Правленіемъ и едва-ли въ две недели успеть каждый изъ насъ кончить свое отдѣленіе. Опять теряется надежда воротиться въ Октабрѣ, что дѣлать! Хоть намъ и осталось одно Губернское Правленіе и всѣ прочія мѣста обревизованы, но трудно будетъ сводить концы, и это займетъ времени болѣе мѣсяца. Къ тому же и частные отчеты не всф написаны. Вы пи-

шете, что у Васъ холодная погода. Кажется, я писалъ Вамъ, что и у насъ были страшныя перемены. Теперь погода тепла, но сыра, а ночи просто холодноваты. Въ Середу отправился къ Вамъ виноградъ въ шести боченкахъ, адресованный въ домъ Николая Тимонеевича. Пожалуйста, примите мфры, чтобъ кто-нибудь быль въ это время въ домѣ. А то постучатся, постучатся, не дозовутся дворника, и виноградъ и деньги пропадуть. - Мий же такъ хочется поскорбе въ Москву, что, въроятно, по прівздъ я не скоро покину ее опять. Мнъ хочется опять пожить съ Вами, среди людей, съ которыми я могу сообщаться откровенно и свободно. Я намфренъ совершенно иначе теперь распорядиться препровождениемъ времени. Выпишу всв министерскіе журналы, чтобы следить за развитіемъ законодательства во всёхъ частяхъ, ближе ознакомиться съ статистикой и средствами финансовыми и матеріальными Россіи, изучу снова сводъ и буду жадно и пристально читать журналы и все то, что прежде пропускалъ безъ вниманія, т. с. то, что касается хозяйственной и промышленной стороны. Съ службою секретарскою я управлюсь такъ, что она не отниметъ у меня много времени; выбажать также мив не хотвлось бы. Если выбажать, такъ опять годъ у меня пропадеть даромъ. Разумбется, опъ во всякомъ случав принесеть мив пользу, по я спвшу обогатиться знаніемъ практическимъ Россіи, еще ближе озпакомиться, свыкнуться съ управленіемъ, чтобъ приготовить себя на будущее время, если буду занимать государственное мъсто, или хоть губернаторомъ современемъ. Если жизнь въ губернін и представляеть мн'є какую-нибудь выгоду, такъ именно ту, что у меня тамъ будетъ болъе свободнаго времени. — Однакоже, написавъ въ одинъ присъстъ два листа, которые стоять добрыхь четырехь, я усталь, признаюсь Вамь, и намеренъ кончить. Прощайте, будьте здоровы и не увеличивайте своихъ хлопотъ безпокойствами на мой счетъ. Не забудьте написать мив Вашего адреса, когда перевдете въ Москву, и того, какъ надо подъбхать къ дому, чтобъ шумъ колесъ не испугалъ Олиньку и видъ тарантаса не встревожиль ея. Хоть мив и совъстно, но хочется попросить Вась при найм' дома им'ть въ виду какую-нибудь отдельную, самостоятельную конурку для меня...

1844 года, 10-го Сентября. Воскресенье. Астрахань.

Вотъ и Сентябрь, праздничный мѣсяцъ. Поздравляю Васъ съ 14-мъ, милая Маменька и милый Отесинька, поздравляю и всъхъ и въ особенности милую мою семнадцатильтнюю сестрицу. Письмо это получится если не 17-го числа, такъ по крайней мъръ на другой день: возобновляю свои поздравленія и цълую заочно всьхъ именинницъ. На этой недъль я получиль отъ Васъ онять два письма. Изъ последняго вижу я, что Отесинька отправился съ Гряшей и Костей въ деревню, чтобъ поудить вмфстф передъ прощаньемъ. Неужели Гриша не проведетъ вмъсть съ Вами Сентября? Жалко мнъ, что онъ ъдетъ и что я не застану его въ Москвъ. Одинъ братъ со двора, другой на дворъ, впрочемъ, промежутокъ времени будетъ великъ, по крайней мъръ мъсяца полтора, если не больше, потому что по последнимъ разсчетамъ нельзя будетъ намъ выфхать прежде Ноября. Теперь сидимъ въ Губернскомъ Правленіи, которое следовало бы обревизовать мѣсяца въ три, но оно находится въ такомъ запущени, что и ревизовать трудно и достаточно будетъ ограничиться указаніемъ главифишихъ безпорядковъ, не входя во всв мелкія подробности. Если я окончу въ будущую Субботу IV Отделеніе, чего бы мив очень хотелось, такъ мив, въроятно, поручатъ еще первое, которое не должно меня задержать долго, такъ что къ 25-му Сентября я надъюсь совсёмъ окончить. Тогда, простясь съ присутственными мустами, я кръпко засяду дома, стану писать отчеты. Несмотря на количество занятій, жизнь моя проходить такъ регулярно, что я не чувствую никакого утомленія и совершенно бодръ и свъжъ. Никуда не ъзжу я, и только приходъ почты составляеть двъ пріятныя эпохи въ недъль. Поэтому время проходить для меня довольно скоро и надъюсь, что и предстоящие мий полтора мфсяца пройдутъ такъ же. Послъ ревизін Губернскаго Правленія я буду занять отчетами; потомь, кончивь свои частные отчеты, я, въроятно, стану помогать Строеву въ сведенін концовъ, но отого опечений станова опеченой станов опечено будеть делать, и Оболенскій, можеть быть, и не захочеть дожидаться конца, а убдеть одинь, раньше. Но во всякомъ

случать желанный брегь скоро. Дурно только будеть возвращаться позднею, холодною, гразною осенью, по сквернымъ дорогамъ, въ темныя ночи, но путь возвратный всегда хорошъ.

Нынче послѣ обѣда спускъ корабля купца Миръ-Багирова. Разумѣется, мы приглашены, и очень любопытно будетъ посмотрѣть это, но я еще не знаю, пойду ли, потому что Миръ-Багировъ ужаснѣйшій мошенникъ и имѣетъ много дѣлъ въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ. Конечно, это не можетъ имѣть никакого на дѣла вліянія, и мы ужъ это ему доказали, ревизія же почти окончена; тамъ будутъ всѣ губернскія власти и почти всѣ наши, и странно было бы не идти. Поэтому, можетъ быть, я и отправлюсь и потомъ пришлю Вамъ описаніе Персидскаго угощенія. — На дняхъ мы очень смѣялись за обѣдомъ, читая вслухъ стихи, присланные князю изъ Краснаго Яра. Я запомнилъ послѣдній куплетъ:

И прівздъ твой въ эти крап Будуть ввёкь потомки знать; О тебё воспоминая, Такъ и будуть величать: «Преразумнёйшій бояринь, Павель Павловичь Гагаринь»!

Каково! Авторъ, Столоначальникъ Земскаго Суда, боясь, чтобъ стихи его не пронали на почтв, на конвертв подъ адресомъ нодинсаль: со вложеніемъ акта. Можете себі вообразить, каково было изумленіе князя, нашедшаго вмісто акта стихи и инсьмо, въ которомъ авторъ просить, какъ милости, у князя позволить напечатать стихи эти въ губерискихъ въдомостяхъ, но съ сохранениемъ имъ разставленныхъ удареній!-Погода прекрасная, ифсколько свѣжая, ясная и тихая. Письмо это пишу я на балконв и часто развлекаюсь прекраснымъ видомъ. Безпрестанно слышу выстрълы охотниковъ: дичи, особенно бекасовъ, здъсь изобиліе. Тюмень приглашаеть опять къ нему посмотрѣть охоту на волковъ: безо всякаго оружія, съ одною нагайною Калмыки верхомъ нападають на волка и часто синбають его съ одного удара. — Но пора кончить. Прощайте. Я намъренъ здёсь праздновать свое совершеннолетие, т. е. созову

къ себъ на верхъ двухъ, трехъ пріятелей и поужинаемъ. Давно не получалъ я никакихъ приказаній отъ милой моей Олиньки. Мнъ было бы очень пріятно исполнить всякое ея порученіе; жду съ нетерлъніемъ отзыва о виноградъ.

Астрахань. 1844 года, Сентября 17-го. Воскресенье.

Нынче день именинъ, 17-е Сентября, поздравляю Васъ и всѣхъ имениницъ. Письмо это придетъ къ 25-му, поэтому я вновь поздравляю Васъ и съ 20-мъ, и съ 25-мъ числами и крѣпко обнимаю Васъ, милый Отесинька. Какъ скоро проходитъ Сентябрь! Только шесть недѣль осталось до Ноября, который мы полагали самымъ отдаленнымъ срокомъ, да и теперь во всякомъ случа бол ве двухъ м всяцевъ мы не проживемъ зд всь. Вы пишете, милый Отесинька, про третью часть диссертаціи, про блестящіе и логическіе ея выводы. Выводъ этотъ миж извъстенъ, хотя диссертаціи знакомо мив только начало, гдв говорится, если я не забыль, что поэзія есть хранилище свободнаго слова и тамъ оно перестаеть быть средствомъ. Впрочемъ, надо признаться, что всё эти вещи нельзя принимать обыкновеннымъ образомъ. Надо непремънно заводить голову, настроить ее такъ, жиондурга аможно было дышать въ этомъ радкомъ трудномъ воздухф мыслительной атмосферы. Для этого надобно время и особое расположение. Вотъ почему я и до сихъ поръ не отвечаю Константину на его письмо. Голове моей некогда уединяться въ отвлеченность, и я жду досуга, когда миъ можно будетъ спокойно пребывать въ состояніи мышленія и внутренняго созерцанія. Но вѣдь третья часть давно была кончена, стало, это ужъ обдѣланная, стлаженная? — Прошедшую недѣлю былъ я очень дѣятеленъ, надо признаться, и вчера, возвращаясь изъ Губерискаго Правленія, пѣлъ самому себѣ: «Громъ побѣды раздавайся, веселися храбрый Россъ»! Я кончилъ IV отдѣленіе, между тѣмъ какъ другіе все конаются, кончилъ хорошо и доволенъ результатомъ. Но за то какъ же мы работали! Можеть быть, съ будущею почтою я увъдомлю Васъ, что хожденіе мое по присутственнымъ мъстамъ прекратилось. Это будетъ мнъ самымъ лучшимъ, пріятнъйшимъ подаркомъ къ 26-му

числу; оставаться цълый день дома - большое наслаждение, н въ двъ, три недъли я совершенно квитъ! Законно буду я пользоваться отдыхомъ. Вы пишете, милый Отесинька, что Вамъ странно было бы неудовольствіе мое, когда бы я не нашель безпорядковь. Я, конечно, радь быль бы душою, еслибъ все нашелъ въ должномъ, законномъ виде, но въдь вивств съ этимъ существуетъ невольное убъждение, что обманываешься, что подъ этою правильною, прекрасною наружностью таится зло и несправедливость. Вы не знаете еще, что такое это чиновническое понятіс, «письменная очистка», глубокій техническій терминъ! О, письменная очистка! о ней можно написать целую книгу. Въ Россіп редкій кто приносить къ служебному труду душевное участіе и истинное желаніе пользы, родкій думаеть о томъ, чтобы труднымъ путемъ служебнаго дела достигнуть настоящей благой цели. Механизмъ администраціи заставляетъ забывать о цѣли, и все служащее въ Россіи стремится къ одной лишь письменной очисткъ. Для неслужившаго слово это не можетъ быть понятно во всемъ его объемъ. - Въ прошедшее Воскресенье послъ объда были мы на спускъ корабля; здъсь спускають суда нехитрымъ образомъ. Корабль строится на отлогой покатости берега и удерживается отъ стремленія внизъ тремя или болье подпорками. Подъ тъ мъста, которыми корабль долженъ прикоснуться земли, спускаясь въ море, кладуть доски, густо намазанныя рыбымы жиромь. Видь быль чудесный. Впереди Волга и корабль, еще не дышавшій свободою, множество другихъ судовъ, опытныхъ, бывалыхъ, которыя стояли у береговъ и, казалось, готовились принять младенца отъ матери. (NB. богатое сравнение!). Берегъ усъянъ быль народомь, и нестрота Азіатскихъ одеждь чрезвычайно красила этотъ видъ. Для гостей избранныхъ была раскинута большая палатка. Срубили одну подпорку за другой, тяжесть давленія напирала все болье и болье, оставалась одна, всь стояли съ трепетнымъ ожиданіемъ. Наконецъ срубили последнюю, - быстро и величественно спустился корабль по берегу и гордо, и красиво вступиль въ воду, такъ и разръзавъ ее. Въ то же время раздалась музыка, пальба изъ пушекъ и крики привъта. Я очень, очень былъ доволенъ этимъ зрѣлищемъ. Но у моряковъ дѣлаютъ это, говорятъ, еще искусите и торжествените.

Астрахань. 1844 года, 24-го Сентября. Воскресенье.

Сейчасъ получилъ Ваши письма отъ 16-го Сентября. Сколько у Васъ хлопотъ было! теперь, вфроятно, все поуспоконлось. Это письмо пойдеть уже по новому адресу. Вы пишете, что 16-го перевзжають деревенские жители, когда же перевдуть Башиловскіе? Да, пора перевзжать: даже здесь, въ Астрахани, такая стужа, что трудно себе представить, и Астраханцы сердятся на насъ, что мы вмъсто чудесной, роскошной осени привезли имъ холодную и сырую. Разница только въ томъ, что у Васъ, въроятно, опали всъ листья, а здъсь ни одного и все еще зелено. Впрочемъ, я радъ, что такая погода: легче оставаться дома. Увы! я писаль Вамь, что надъюсь 23-го, т. е. въ Субботу, распроститься съ присутственными мъстами. Не туть-то было. Въ прошедшее Воскресенье, занявшись пристально, часу въ 11-мъ вечера представилъ я князю отчетъ по Штабу. Разумвется, онъ быль очень радъ, но всего пріятиве для меня были его слова, какъ сожалъетъ онъ, что Соляное Правленіе ревизуется не мною, что и для меня было бы полезно узнать еще лишнюю отрасль управленія, но главное сожальеть потому, что этоть источникь богатства въ Россіп, соляная часть, находится въ такомъ еще младенческомъ состоянін, такъ мало для нея сдёлано, такъ много остается савлать, что можно было бы блистательно воспользоваться этимъ случаемъ, если не теперь, такъ въ остальное время служебной жизни. «Что П., говорить килзь, труды его безплодны, фадиль онъ на озера, все имълъ подъ рукою, а съ инмъ на поговорить, ни извлечь изъ него какого-нибудь взгляда, мысли нельзя, и я очень жалью, что сдълаль такую ошибку, не тебъ, а ему поручивъ ревизію Соляного Правленія. Вы, можеть быть, удивитесь, что князь говорилъ это мнъ, но, во-первыхъ, это съ нимъ случается ръдко, во-вторыхъ, образование и воспитание кладутъ такую разницу между мною и этими господами, что мы на одной параллели стоять не можемъ, и это само собою разумфется. Но жик это очень пріятно, ибо доказываеть, что не пошлыхъ трудовъ привыкли отъ меня ожидать. Дъйствительно, сто соляныхъ озеръ Астраханской губернін, изъ которыхъ одно Башунчатское заключаеть въ себф соли больше, чфмъ во

всей Европъ, заслуживаютъ вниманія. Правда и то, что часть эта находится въ завъдываніи ревниваго Министерства, не любящаго чужихъ распоряженій. — Съ Понедъльника приступиль я къ первому Отделенію, начальникъ котораго Вице-Губернаторъ, управляетъ теперь губерніей, и съ того же времени занялся новымъ отчетомъ, по Уголовной Палатъ. Вчера, въ Субботу, объявилъ я князю, что кончилъ 1-е Отдъленіе, и представилъ ему отчетъ по Налатъ. Много, стало, было работы на той недёлё, можете себё представить, хотя 1-е Отделеніе самое пустое. Я готовился ликовать, думаль, что конецъ, но князь поручаетъ миъ 3-е Отдъленіе, которое началь было ревизовать П., но по случаю следствія надъ Мартосомъ занять очень другими делами. Это поручение меня, какъ громомъ, поразило. Выходитъ, что я въ дуракахъ и, еслибъ не работалъ такъ усильно, то, протянувъ ревизію своихъ отдъленій на нъсколько времени, избавился бы, можеть быть, отъ новой работы, которая по крайней мфрф возьметь дёнъ десять. Такимъ образомъ выйдетъ, что я одинъ, за исключениемъ 2 го Отдъления, обревизую все Правленіе. Отчетовъ до сихъ поръ представлено мпою восемь, остается еще три: по Рыбной Экспедиціи, Канцелярін Губернатора и Губернскому Правленію. Съ завтрашняго числа приступаю къ 3-му Отделенію и къ отчету по Рыбной Экспедицін. Опять въ виду мѣсяцъ безостановочной работы. Пора этому кончиться. — На дняхъ получилъ я съ оказіей письмо отъ Оболенскаго. Онъ править должность Прокурора и теперь у Министра на счету первайшихъ юристовъ. Ему поручено между прочичь просмотръть одно новое законодательное положение, такъ распорядились Шиповъ съ Шереметьевымъ. Я очень радъ успфхамъ Оболенскаго, люблю его ото всей души, но не сознаю его юристомъ, надо признаться. Въ Казани ему очень весело, жизнью своею онъ вполит доволенъ, но въ Декабрт хочетъ пріфхать въ Москву, поэтому приглашаетъ меня на возвратномъ пути завернуть въ Казань, чтобъ вмёстё съ нимъ ёхать! Я ему не отвъчалъ и всъ отвъты свои отлагаю до конца моего урока. Тогда я буду посвободиве, напишу и Оболенскому, и Львову, и Сомову, который отчаянно просиль у меня письма изъ Петербурга. Кстати о Петербургъ. Неужели Сама-

ринъ не пишетъ къ Константину про впечатлѣнія Петер-бурга? Странно! — Завтра день Вашихъ именинъ, милый Отесинька, поздравляю Васъ и всѣхъ еще разъ, а послѣ-завтра я именинникъ, также честь имѣю поздравить. Хотѣ-лось бы мнѣ позвать Вице-Губернатора праздновать совер-шеннолѣтіе ревизующаго его чиновника. Нѣтъ, я шучу, ра-зумѣется, но хочу состряпать маленькій ужинъ для своихъ правовъдовъ. Тарантасъ нашъ будетъ на дняхъ готовъ, просто чудо, широкій, легкій, съ разными удобствами. Онъ дѣ-лается подъ наблюденіемъ одного Шереметьевскаго крестьянина, славнаго, на все гораздаго мужика, который за это получаетъ мъсто сзади нашего тарантаса. Онъ краснобай, знаетъ всевозможныя пъсни и сказки и за живость свою прозванъ бъщеннымъ. Я очень радъ буду ъхать съ нимъ, потому что онъ и кузнецъ, и каретникъ вмъстъ, и можно будетъ у него поучиться руссицизмамъ. Удивительно, какъ простой народъ умѣетъ гнуть русскій языкъ и выражать на немъ ловко и вѣрно самые тонкіе оттѣнки мысли. Итакъ Триша скоро ѣдетъ: Олинька, проводя одного брата, увидить скоро другаго. Я часто придумываю средства, какъ пріѣхать такимъ образомъ, чтобъ не произвесть особеннаго впечатлѣнія. Пусть она меня сама научить. Изъ газетъ вижу я, что магистръ Линовскій воротился и начинаетъ читать лекціи Сельскаго Хозяйства. Если судить по нѣкоторымъ его инсьмамъ, когда-то напечатаннымъ въ «Московскихъ Въдомостяхъ», это должно быть очень важно и интереспо. Только ему, послѣ путешествія по чужимъ краямъ, слъдовало бы совершить путешествіе по Россіи, чтобы ближе познакомиться со всёми источниками нашего сельскаго хозяйства, узнать, какія богатства должно и можно вызвать изъ иъдръ Россіи. Вотъ напримъръ предметъ этотъ, столь важный для государственнаго благосостоянія, въроятно, къ сожальнію, занимаетъ мало Константина по своей положительности. Это-то миф и прискорбно. Что еслибы онъ хотѣль направить свою дѣятельность къ существенной пользѣ, къ цѣли уловимой! Миѣ очень хотѣлось бы употребить будущій годъ на изученіе Россіи въ отношеніи къ ея матерьяльнымъ силамъ. Покуда эти господа будутъ думать и спорить, я хоть что-нибудь сделаю, а потомъ вмёстё съ дру-

гими приму отъ нихъ готовый плодъ умозаключеній, пользу отъ котораго они, по недостатку другихъ положительныхъ сведеній, извлечь едва-ли будуть въ состояніи. Разсчеть, повидимому, эгонстическій, но въ сущности разумный и благой. Я не беру на себя ничего, не имѣю столько самонадъянности, но по крайней мъръ указываю путь. Поэтому-то мнь и хотьлось бы призвать къ положительной дъятельности... Я вполнъ уважаю ихъ, люблю ихъ, но пойду своимъ путемъ и не желалъ бы отвлекаться будущей зимой отъ исполненія моего намфренія и занятій посфщеніями этихъ вечеровъ. Но я прекращаю этотъ разговоръ, который заочно можеть быть понать и принать непріятно для мена. Прощайте, будьте здоровы. За дело, съ Богомъ, и месяца чрезъ полтора или два я увижусь съ Вами. Время такъ скоро проходить, что, право, я не успъваю ни обсудить, ни подумать ничего на недълъ и сажусь за письмо, какъ будто вчера только что отправиль прежнее.

### Астрахань. 1844 года, 1-го Октября. Воскресенье.

Нарочно сажусь раньше за письмо къ Вамъ, чтобъ скор те его кончить. Хочется воспользоваться этимъ днемъ, чтобъ на досугъ и при бъломъ свътъ поработать надъ отчетомъ по Рыбной Экспедиціи. До объда я бываю всегда занять въ Губернскомъ Правленіи, следовательно могу писать отчеть только при сейчахъ, вечеромъ; это очень затруднительно, когда надо читать и соображать въ то же время разныя производства, дёла, отдёльныя записки, лоскутки, писанные встын возможными почерками. На прошедшей недаль, т. е. вчера, кончиль я первый столь IV Отдаленія и отчеть по экспедицін въ отношенін къ рыбному промыслу, листовъ 12. Нынче хочу все это повърить, сообразить и перечесть, чтобъ имать возможность отдать переписывать. А съ Понедъльника примусь за второй столъ IV Отделенія и за последнюю часть отчета- по тюленьему промыслу, такъ чтобы въ будущую Субботу могъ я совсемъ окончить Губериское Правленіе и подать князю отчеть по Рыбной Экспедиціп. Этоть отчеть саный трудный я многосложный. Теперь я весь полонъ своею работой, которая

всегда давить меня, пока я ея не окончиль, но въ будущее Воскресенье, въроятно, я напишу къ Вамъ ликующее письмо. Въ Губернскомъ Правленіи я нашелъ гораздо больше работы, чѣмъ ожидалъ... Я не захотѣль удовольствоваться ревизіею и замѣчаніями П... и переревизоваль все вновь, чему очень радъ, ибо нашелъ вдесятеро больше, чѣмъ онъ.

26-е Сентября, день моего рожденія, прошло, какъ и всѣ дни, за работой. Вы знаете, что для меня этотъ день всегда самый скучный и непріятный, не знаю, почему. Вотъ мнѣ и совершеннольтіе стукнуло. Какая у насъ холодная, сырая, вѣтренная и грязная осепь, трудно себѣ представить; ничьмъ не лучше Цетербургской. А во время оно въ эту пору въ Астрахани росли цвѣты и воздухъ былъ самый благорастворенный до Ноября, когда начинались дожди. Теперь все измѣнилось. Мы вставили окна и начали топить.

Воть уже и 1-е Октября. 4-го будеть ровно девять мьсяцевъ, что мы выбхали изъ Москвы. Лесять проживемъ непременно и, вероятно, захватимъ половину одиннадцатаго. Въ Октябръ многое имъетъ быть слълано. Теперь всъ присутственныя мъста почти кончены, остается писаніе отчета и предложеній. На нып'єнней нед'єл'є тдеть къ Военному Министру отчетъ мой по Штабу, разумвется, ивсколько въ сокращенномъ видъ. Съ нетеривніемъ ожидаю будущей Субботы, т. е. конца ревизін Губерискаго Правленія. По крайней мфрф тогда я буду оставаться дома и дома, днемъ работать за отчетами. Все легче. Такъ и быть, въ будущее Воскресенье, на радости. сделаю визитъ доброму Атаману! Но я знаю также, что какъ скоро я кончу свои работы, князь завалить меня другими, онь уже проговаривался. Это всегдашная участь тёхъ, кто работаеть много и скоро, такъ что остаешься въ дуракахъ передъ другими, которые работаютъ медленно, спокойно, не стъсняясь нисколько, а потому и не обременяются новыми порученіями. Не придется ли мнв раскаяваться, что я заказаль тарантась. Если мы должны будемъ возвращаться опять зимнимь путемъ, то онъ едва-ли будеть нужень, и въ немъ можно будеть добхать только до Царицына.

Что сказать Вамъ еще интереснаго? Рѣшительно нечего. Я не существую настоящимъ образомъ и время летить въ

работѣ безъ отдыха, а содержаніе моего отчета писколько незанимательно для Васъ, да и для меня мало, ибо, вслѣдствіе ревизіи, члены экспедиціи всѣ уже смѣнены, была назначена Коммиссія для повърки тюленя, производится слѣдствіе надъ Секретаремъ, Министру писано, сочинены проэкты новыхъ временныхъ правилъ до совершеннаго преобразованія Устава Экспедиціи, словомъ — отчетъ мой по ревизіи иѣсколько опоздалъ и принесетъ мало результатовъ, ибо всѣ они были вслѣдствіе самой моей ревизіи, о которой и докладывалъ ежедневно князю. Но теперь все это собирать во едино и приводить въ систему трудно.

### 1844 года, Октября 7-го, Суббота.

Тпрру, тпрру, тпра, тпра... вообразите, что это труба... Громъ побъды раздавайся, веселися храбрый Россъ! Я кончиль Губериское Правленіе! Да, милый Отесинька и милая Маменька, наконецъ я распростился со всфми присутственными мфстами. Вчера кончиль Губериское Правленіе и подаль отчеть по рыбной Экспедиціи. Стало теперь мив остались только два отчета: по Гражданской Канцелярін и по Губерискому Правленію. Последній почти за все Губериское Правленіе, исключая только 2-го, и будеть очень великъ: одинхъ замъчаній теперь листовъ 60; разумьется, многое вычеркнется, сократится, но многое и прибавится. Къ 21-му Октября надъюсь все окончить. Теперь я все свободнве, ибо буду сидвть дома, а отчеты меня не затрудняють. Теперь довольно дъятельно идеть окончательная работа. 4 человъка писцовъ ежедневно заняты перепискою отдъльныхъ частей уже общаго отчета, и время отътода ясите видится. Мы, вфроятно, во всякомъ случай пойдемъ раньше Князя, ибо всемъ вдругъ нельзя же фхать. Многіе изъ нашихъ чиновниковъ собираются фхать въ концф этого мфсяца, по окончанін своихъ отчетовъ. Во всякомъ случав около 20-хъ чисель Поября я надъюсь быть въ Москвъ. Князь побдетъ въ Петербургъ и не распустить насъ по должностямъ до Япваря мфсяца, ибо намъ нельзя будетъ явиться на службу безъ бумаги или отношенія Князя. Такъ я надъюсь мъсяцъ пожить совершенно на свободъ.

У насъ очень скверная осень. Сдѣлайте одолженіе, милий Отесинька, не отдавайте своего кабинета подъ мое помѣщеніе; это было бы забавно и неприлично, да и гдѣ же будемъ мы сходиться послѣ обѣда и курить? Мнѣ хотѣлось бы только имѣть уголокъ, гдѣ бы я могъ заниматься службой и чтеніемъ. Послѣднее, вѣроятно, по мнѣнію всѣхъ, кромѣ Васъ, сочтется болѣе уважительною причиной, ибо, кажется, до сихъ поръ не могутъ привыкнуть вѣрить важности исполненія служебныхъ обязанностей. Олинькино письмо было мнѣ такъ неожиданно-пріятно, что я долго всматривался въ буквы, ею начертанныя, чтобы судить о твердости или слабости ея руки.

На дняхъ я получилъ своего бурхана, очень искусно сдъланнаго. Онъ скатывается на палку и потому дорогой не можеть измяться. А Бюлеръ досталь себъ не только образъ, но даже литого медиаго идола. Онъ ездиль вместе съ Коммиссіей на Соляныя озера, верстъ за 200, такъ, не имъя никакого особеннаго порученія. По дорогѣ заѣзжалъ онъ въ настоящіе улусы, видѣлъ кочевку, былъ вездѣ въ кибиткахъ, и въ Яндыко цахуровскомъ безъ жалости досталъ себѣ идола. Законъ Калмыковъ запрещаетъ имъ отдавать освященную вещь человъку чуждому. Мъдныхъ и позолоченыхъ идоловъ привозять они съ величайшимъ трудомъ (такъ говорять они по крайней мѣрѣ) изъ Тибета. Бюлеръ убѣдилъ Бакши, главнаго изъ духовныхъ въ томъ улусъ, уступить ему одного изъ идоловъ. Тотъ, человъкъ политичный, не смълъ отказать, а русскій улусный Попечитель просто при-казаль отдать бурхана. Съ великою печалью принесли Гелюнчи ему бурхана, съ подобострастіемъ держа его надъ головою. Впоследствін оказалось однако, что они вынули изъ него то, что по понятіямъ ихъ делаетъ его священнымъ и драгоценнымъ. Въ каждомъ медномъ идоле есть пустота внутри сердца, куда влагаются драгоцённые камни, золото и т. п. Впрочемъ, такихъ идоловъ у него много. Изображеніе идола на бумагѣ Вы увидите у меня. Былъ онъ также на Калмыцкомъ обѣдѣ, за которымъ сытнѣе и лучше всѣхъ ѣли жирные Гелюнчи,—духовныя лица. Послѣ обѣда, съ позволенія сказать, начинають всв... рыгать. Кто постарше и попочетнъе, тотъ рыгаетъ громче, а Гелюнчи громче

всёхъ. Это не выдумка. Русскіе чановники такъ свыкаются съ этими Калмыками, что выучиваются ихъ языку и не брезгаютъ ихъ пищей. Есть одинъ отставной чиновникъ, который окрестилъ Калмычку, женился на ней, надёлъ тулупъ и живетъ теперь въ кибиткѣ, между Калмыками, занимаясь скотоводствомъ. Этого я не могу понять.

По разсказамъ, Соляныя озера необыкновенно интересны. Вообразите себъ въ степи огромное пространство, круглой формы, версты полторы или двъ въ окружности, покрытое гладкою, какъ ледъ, бълою поверхностью. На берегу сложены бугры, пудовъ въ 200 тысячъ соли. И все это охраняется однимъ часовымъ, старымъ инвалидомъ. Вотъ богатство, которое ничего не стоптъ Казнъ. Въ одной Астрахани ежегодно выламывается до трехъ милліоновъ пудовъ соли, а если выламывать соль изъ Баскунчатского озера и изъ горы Чипчачи, то это количество увеличилось бы вчетверо, если не больше. На другой годъ-опять садка соли и опять таже добыча. Весною вода ломаеть этоть соляной ледь и потомъ застываеть, а добывать соль надо во время садки. Процессъ этотъ мнъ, не видавшему солянихъ озеръ, нъсколько теменъ. Лътомъ Калмыки въ кожаныхъ бахилахъ, при сильнъйшихъ жарахъ, работаютъ такъ, какъ не сталъ бы работать русскій ни за какія деньги, поэтому-то всѣ соляные рабочіе - Калмыки, изъ которыхъ каждый за лёто получаетъ рублей сто. При озерахъ есть смотрители, русскіе чиновники, которые живуть съ семействомъ тамъ летъ по десяти и болье. Кругомъ степь, ни души живой человъческой, безчувственное смуглое ящо Калмыка, который ежедневно посъщаетъ озеро и рапортуетъ, выставивъ голову въ окно: озеро менду, т.-е. озеро здорово... Какая жизнь! Лётомъ она оживляется несколько. Смотритель занять, наблюдаеть за рабочими, но съ Августа мфсяца опять начинается то же однообразное существование въ этой глухой, песчаной степи. Самоваръ и вино - вотъ его занятія. Вообразите же себъ жизнь его семейства, если оно есть, развитіе и существованіе молоденькой дівуніки, которой взоръ встрічаеть только или песчаную, или гладкую соленую поверхность и ни одного оживленнаго человъческаго лица, кромъ знакомаго образа старика-отца или подобострастнаго Калмыка? Почта редко

закидываеть сюда письма, прівздъ новаго чиновника—эпоха. Впрочемь, при Гайдукскомь озерв живеть смотритель Хватковь, который уже лють 30 въ этой должности, не покидая почти озерь, но окруженный книгами и журналами. Чтеніе и одиночество сдёлались для него привычкой. Когдато служиль онь въ военной службь, дрался противъ Горцевъ и съ тюхь поръ — живеть мирно, чистый, опрятный, добрый, умный старикъ! Какъ безкопечно различны виды человьческаго существованія! И это жизнь?

### 1844 года, Октября 15-го. Астрахань. Воскресенье.

Нътъ, видно миъ долго не будетъ отдыха. Эту недълю я такъ пристально работалъ, что ръшительно не было ни минуты свободнаго времени. Вчера вечеромъ подалъ я свой отчеть по Губернаторской Канцеляріп, десатое мое дітище. Отчетъ этотъ вышелъ гораздо труднве и обшириве; хота я и могъ бы писать его дольше, потому что очередь до него дойдеть нескоро, но Вы знаете, что я до техъ поръ не бываю спокоенъ, пока не кончилъ своей задачи. Что всего болье затрудняеть, это хаось бумагь и замычаній, давно забытыхъ, которыя надо перечесть и привести въ порядокъ. Но навыкъ и нъкоторая увъренность, что выработается хорошо, какъ и въ другихъ случаяхъ, много способствуютъ. Я знаю, что къ концу недели всетаки подамъ отчетъ, какъ бы онъ труденъ пи былъ, такъ и случилось теперь. Осталось мив одиннадцатое дътище - Губернское Правленіе, отчетъ по которому будеть легче писать: все еще свъжо въ памяти, да и замъчанія писались не на лоскуткахъ, а въ тетрадихъ, въ порядочномъ видъ. При всемъ моемъ порядкъ я довольно безпорядоченъ. — Курьеръ сказалъ Вамъ вздоръ, что я быль серьезно болень. Я быль болень один сутки отъ разстройства желудка. Отъ слабости мит спалось ежемпнутно. Но благодаря моей крънкой природъ, ночью выспался и превосходно и на другой день поутру принялся за работу и кончиль отчеть по Земскому Суду. Тогда я сошель къ Князю, чтобъ ему представить отчеть; онъ предложилъ миф, какъ лекарство, рюмку прекраснаго шато-лафита, я ее и выпиль, но со мною сделалась вдругь

такая дурнота, что я чуть не упаль и принуждень быль състь. Черезъ нъсколько минутъ это прошло, и я объдалъ вмъстъ со всъми, соблюдая самую плохую діэту. Вотъ вамъ всѣ происшествія моей бользии. Правда, въ эти одип сутки я очень похудёль и поблёднёль, но дня черезь четыре не осталось никакихъ следовъ. Я уже писалъ Вамъ, что я совершенно, слава Богу, здоровъ, нисколько не похудълъ, п что не только у меня образовалось два подбородка, но даже проектируется фасадъ третьяго. — Вставая въ седьмомъ часу и начиная заниматься въ девятомъ, я успъваю выкурить на ходу сигару, что почти составляеть 3/4 часа, и напиться чаю. Возвращаясь изъ присутственнаго мѣста, за полчаса до обеда, я опять хожу по комнате, ихотя это немного, но чувствую отъ этого большую пользу для пищеваренія. Всякій разъ, какъ я измѣняю этимъ правиламъ, я не чувствую себя такъ легко. Главное — не надо спать днемъ и не спать никакъ болфе семи часовъ. За то, благодарение Богу, аппетитъ у меня отличный и сопъ чудесный. Я сплю не останавливаясь, насквозь, будто упаль въ пропасть, и просынаюсь, когда достигаю дна. Впрочемъ, не надо имъть инкакихъ привычекъ, даже привычекъ регулярной жизни. Онъ развивають сильно эгоистическое начало, я это чувствую: многаго пе захочеть человъкъ сдълать, если это нарушаеть его привычки, здъсь опять маскированная лінь, еслибъ привычки даже были неліниваго свойства. - Какая гнусная погода: сырость, холодъ, дожди. Несносно это потому, что почта опаздываеть и вмёсто того, чтобы получить письмо нынче, когда у меня более свободнаго времени, получу его завтра, когда присяду за Губернское Правленіе. Общій отчеть подвигается, но медленно и, въроятно (и то дай Богъ!), кончится не ближе 20-го Ноября. Но я дожидаться копца не буду, по разнымъ причинамъ: во первыхъ, къ 1-му Ноября и совсемъ окончу свою работу и мив двлать будеть нечего; во вторыхь, Оболенскій быль, да и теперь еще очень боленъ лихорадкой, и лучшимъ лекарствомъ ему будеть, чуть онъ поправится, бъжать Астраханскаго климата; но третья и самая главная причина, это тарантасъ. Если мы выбдемъ 8-го, то и то едвали можно будеть дофхать на колесахъ. Бросить 300 рублей на тарантасъ, чтобы оставить его въ Астрахани и покупать кибитку, безъ всякихъ уважительныхъ къ тому причинъ, было бы безразсудно. Князь самъ уговариваетъ насъ не упускать колеснаго пути. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ мы выѣдемъ не ближе 8-го или 9-го Ноября. Черезъ мѣсяцъ слишкомъ я въ Москвѣ!

Неужели Коста не сбриль бороды и не скинуль зипуна? Право, это можеть навлечь ему множество непріятностей, насмѣшекъ, которыя только раздражать его, и изъ чего все это, какая существенная отъ того польза? Я никогда не надѣиу зипуна прежде времени: можетъ быть отъ малодушія, но болѣе изъ благоразумія; къ чему я подвергнусь столькимъ хлопотамъ, баснямъ и общему говору? Не черезъ смѣшное достигаютъ великія мысли исполненія, и зипунъ, подвергшійся осмѣянію, еще болѣе упадетъ въ общемъ мнѣніи. Свѣтъ такая дрянь, что и дѣйствовать въ немъ не привлекательно, по крайней мѣрѣ, сколько я могу судить по разнымъ свѣтскимъ фигурантамъ. мнѣ знакомымъ. Однако прощайте. Болѣе трехъ писемъ послѣ этого, я думаю, Вы отъ меня не получите. Надѣюсь обнять Костю русскимъ, въ Европейскомъ костюмѣ и безъ бороды.

## 22-го Октября, 1844 года. Воскресенье. Астрахань.

Весело и радостно нишу я теперь къ Вамъ. Я покончилъ всь свои труды, подаль вчера последній и самый большой отчетъ и тенерь чувствую только усталость, законное право на отдыхъ. Я такъ работаль эту педелю, что едва ли быль бы въ состоянін протрудиться такъ еще одну, ибо, признаюсь, очень утомился; мит непремтино хоттлось поскорте развязаться съ своимъ отчетомъ, и развязался, хотя отчетъ очень великъ-листовъ въ 40. Я работалъ по 14-ти, 15-ти часовъ въ день и болье, почти не вставая съ мъста, все въ склоненномъ положения, и окончилъ въ ночь на Иятницу весь отчеть свой. Въ Пятницу я засадиль четырехъ писцовъ за переписку, самъ написалъ листовъ 14, и отчетъ былъ совершенно готовъ въ ночь на Субботу. Надо было прочесть и сверить его, поправить ошибки, и въ Субботу поутру я послаль за Бюлеромъ, который вызывался помочь инъ, т. е. виъстъ считывать. Я быль въ такомъ веселомъ

расположеній духа, что написаль ему слѣдующую записку. Послѣ формулы Латинскаго поклона отъ таковаго-то къ барону Римской Имперіи и словъ: Veni, vide et audi (приди, посмотри и послушай) слѣдують стихи:

Я полонъ умиленія (О неба благодать!) Губерискаго Правленія Отчетъ спъщу читать. Онъ operum corona, Онъ подвиговъ вънецъ, И римскаго барона, Павнителя сердецъ, Вызываю нынт. Окончивъ долгій трудъ, Иктатой по Латынъ Въ нагорній мой пріють, Чтобъ вибсть свбрить дружно, Не промахнулся дь я?.... Р. S. Сигаръ твонуъ не нужно, Довольно у меня.

Я пишу Вамъ весь этотъ вздоръ потому, что малъйшія подробности, знаю, Васъ интересують. Окончивъ повфрку часу въ третьемъ, я подалъ отчетъ и почувствовалъ, будто камень свалился у меня съ плечъ. Да лучше усиленно потрудиться и сдёлаться свободнымъ, нежели растягивать трудъ на долгое время. По крайней мфрф я до тфхъ поръ не бываю покоенъ, пока я не выполнилъ лежащей на мив обязанности, и впрягаюсь въ работу всёми силами. Вчера вечеромъ я не писалъ къ Вамъ потому, что хотвлъ отдохнуть, поболтать, полежать, не трудить глазъ... Теперь у меня почти нѣгъ никакого занятія. На будущей недѣлѣ я стану по утрамъ разсматривать одно большое дело, по порученію князя, а по вечерамъ займусь очищеніемъ недоимочныхъ писемъ, которыхъ накопилось много — Работа въ нашей канцелярін подвигается довольно успѣшно, но боюсь, чтобъ мёшкотность другихъ нашихъ чиновниковъ, П... и Р..., не задержала князя. Эти господа до сихъ поръ не представили

всьхъ своихъ отчетовъ, между тьмъ какъ у нихъ было не больше порученій, а у ІІ... почти вдвое меньше, чьмъ у меня. Къ тому же скверный Астраханскій климатъ имьетъ вліяніе на Р..., и онъ все хвораетъ. А какая гнусная погода! Не върю, будто въ Астрахани въ Октябрь даже обыкновенно «все цвьтетъ и благоухаетъ». Вчера шелъ снътъ, нынче идетъ мелкій дождикъ. Холодно, сыро, грязно, мокро, склизко

Каковы должны быть дороги! Мы, т. е. Оболенскій и я, располагаемъ выёхать педёли черезъ двё съ половиной или черезъ три, Ноября 9-го. Не знаю, доёдемъ ли мы въ тарантасё, только, вёрно, проёдемъ долго. Видно, судьба хочетъ обогатить меня опытностью и, показавъ пріятныя стороны зимняго пути, познакомить съ осеннимъ безпутьемъ. Почта жестоко опаздываетъ, а я съ нетериёніемъ жду ея. Она должна привести мнё извёстіе объ отъёздё Гриши и о томъ, какъ Олинька это перенесла. — Въ послёдиихъ письмахъ Вашихъ отъ 7-го Октября, Вы пишете про хаосъ и безпорядокъ, царствующій въ домё. Вёроятно, теперь все уже вошло въ свои предёлы, и колесо обычной жизни пошло въ ходъ и обращается спокойно.

Съ любопытствомъ верпусь я въ Москву. Многое, ефроятно, измѣнилось въ мое отсутствіе, иѣкоторые взгляды и мысли пошли въ отставку, а мѣсто ихъ заняли новые интересы, такъ что я буду нѣкоторое время отсталымъ.

Хотѣлъ было писать къ Вамъ еще, да нечего, и право не въ расположении. Не пишется, да и только. Вы знаете, что я не лѣнивъ, но время отъ прошедшаго Воскресенья до нынѣшняго дня пролетѣло безо всякой новой идеи для меня, какъ сопъ. Поэтому я, съ откровенностью высказавъ Вамъ нерасположение свое писать, заканчиваю свое письмо. Собираюсь на этой недѣлѣ предпринять трудъ: писать къ Константину.

Астрахань. 29 Октября 1844 года. Воскресенье.

По милости скверныхъ дорогъ письма Ваши отъ 14-го Октября получены мною 24-го. Очень благодарю Васъ за копію съ Грпшина письма, которое даетъ в'крное попятіе о

его впечатлівнін и о той жизни, которая его ожидаеть. По крайней мъръ въ этой губернін есть порядочные люди, да и жить онъ будеть съ добрымъ товарищемъ; губернаторъ человъкъ еще молодой и образованный. Не знаю, смыслить ли онъ много въ дълъ, онъ служилъ когда-то кавалергардомъ. Здёсь мы получили извёстіе, что Дмитрій Оболенскій, отъ котораго Шереметевъ безъ ума, переводится Товарищемъ Предсъдателя въ Калугу. Это повышение, сдъланное безъ его въдома, должно быть ему очень пріятно: сближаеть съ Москвою, да и мъсто больше по немъ, не такъ самостоятельно. Князь, узнавши про это, объявиль, что послів того мнів надо быть Оберъ-Предсъдателемъ. Но я не намфренъ до будущей зимы, т. е. зимы 1845 года, менять места и во всякомъ случат не приму никакого другаго, кромъ прокурорскаго. Вы знаете, что я кончиль всв свои работы, на этой недълъ еще отдълалъ иъсколько порученій и теперь не имъю никакихъ, а потому дълать нечего и мит очень хочется **ѣхать**. Оболенскій, слава Богу, поправляется, и мы черезъ 10 дней непремънно ъдемъ. Мы бы поъхали и раньше, по удерживають насъ еще разныя причины: тараптась нашь еще не совстмъ готовъ; 8-го Ноября должны мы еще поичить изъ здешней Казепной Палаты деньги (по 50 рублей каждый), кормовыя или иначе суточныя; къ тому времени наступять лунныя почи, да и Оболенскій еще болье укръпится въ своемъ здоровью. Судьба хочеть, чтобы я узналь осенній путь въ Россін, и, кажется, знакомство будеть короткое. Вфроятно, мы профдемь долго, темъ более что опать на сутки завернемъ къ Давыдову. Еслибы, паче чаянія, нельзя было продолжать путь на колесахъ, то, оставивъ тарантасъ у Давыдова, мы возьмемъ у него кибитку. Во всякомъ случат 21-го, 22-го или 23-го Поября мы будемъ въ Москвъ. Еще долго, очень долго!-Вы негодуетс, что меня заваливали работой, и маменька даже сравниваеть меня съ воломъ или лошадью. Я и самъ былъ этому очень не радъ, но теперь доволенъ. Своею работою я много облегчилъ ревизію. Сділавъ больше всёхъ, я имбю по крайней мірт законное право отдыха, заставляю тёмъ молчать этихъ господъ, которые, я знаю, несмотря на мое ласковое обращение, меня не любять. Правда, я ихъ не жалую, и мив такъ надовло

видъть эти чиновническія фигуры ежедневно за объдомъ, не на службъ, а въ домашнемъ быту, слышать ихъ остроты, желанія, мечтанія, восхищенія, что я поэтому-то и спішу осьободиться отъ сей пріятной жизни. Признаюсь, скучно цълый годъ не быть дома, объдать не за своимъ столомъ, всякій день видъться съ одними и тъми же лицами...-Честь и слава настойчивости князя. Помните, милый Отесинька, Вы писали, что пронесся слухъ, будто князь представляль Строева за Оберъ-Прокурорскій столь и получиль отказь? Дъйствительно, это такъ и было. Графъ Панинъ отвъчаль, что онъ опредъляеть туда только чиновниковъ, въ способности которыхъ лично удостовфрился, ибо нерфдко чиновники эти правять трудную должность Оберъ-Прокурора, и что не лучше ли Строеву принять мъсто Прокурора н современемъ уже удостоиться помъщенія за Оберъ-Прокурорскій столь. На это князь отвфчаль, рискуя поссориться съ Нанивымъ, что онъ не оставляетъ своего ходатайства, что ему, князю, какъ человфку съ сорокалфтнею по службф опытностью и 10 лётъ правившему должность Оберъ-Прокурора, должно, кажется, быть извъстнымъ не менъе графа, что нужно для этой должности, что графъ можетъ положиться на него и что представленія ревизующихъ Сенаторовъ непремфино должны быть уважаемы, пначе они лишатся всфхъ средствъ имъть при себъ хорошихъ помощниковъ. Вмъстъ съ симъ князь просилъ исходатайствовать ему у Государя дозволеніе по окончаніи ревизін прибыть по дёламъ службы въ Петербургъ. Я думалъ, что графъ Панинъ обидится и, какъ человъкъ упрямый, ни за что не согласится. Напротивь, графъ самымъ въжливымъ письмомъ отвъчалъ, что непремѣнно псполнитъ требованія князя въ отношеніи къ Строеву по окончанія ревизін. Такимъ образомъ и въ другихъ случаяхъ, вовсе безнадежныхъ, князь всегда достигаетъ цфли. Разумъется, никогда онъ такъ не настойчивъ, какъ тогда, когда дело идеть о другомъ. Повздкою въ Петербургъ поддержить онъ лично всѣ свои представленія. — Теперь я пользуюсь досугомъ, дълаю far niente. Хотълъ писать много писемъ, но отложилъ до личнаго свиданія. Чего же лучше? Впрочемъ, отъ нечего дълать я пишу стихи, но не скажу, чтобъ это было съ сплынымъ душевнымъ участіемъ, а такъ,

практикуюсь. Скоро, скоро опущусь я въ водоворотъ Московской жизни, когда я ничего не буду дёлать и вёчно не буду находить времени; такъ ужъ, видно, самимъ Господомъ Богомъ устроено. Впрочемъ, постараюсь избѣжать этого предопредѣленія, но трудно, знаю по опыту прежняго времени.—Прощайте. Еще одно или два письма отъ меня къ Вамъ, еще два письма отъ Васъ, и переписка наша кончится.

Ноября 5-го, 1844 года. Воскресенье. Астрахань.

Вфроятно, это письмо будеть уже послѣднее. Вирочемъ, можно будеть еще написать въ Середу, наканунѣ отъѣзда, если усиѣю. Четверо сутокъ, не болѣе, остается жить намъ въ Астрахани! Тарантасъ готовъ; онъ не щеголеватъ, но чрезвычайно удобенъ и помѣстителенъ, и я боюсь только, не будетъ ли онъ тяжелъ. Богъ знаетъ, доѣдемъ ли мы до Москвы въ тарантасѣ. Говорятъ, отъ Царицына уже лежитъ снѣгъ. Хорошо было бы довезти его до Давыдова, у котораго мы могли бы взять повозку, да и въ томъ слухи о дорогѣ наводятъ сомнѣніе. Во всякомъ случаѣ придется ѣхать на пяти лошадяхъ. Какъ бы то ни было, но поскорѣе, поскорѣе въ путь.

Теперь постараюсь отвъчать на Ваши письма. Признаюсь, негодование въ мою пользу и къ невыгодъ Б-а и О-го, такъ ръзко выраженное въ письмъ Вашемъ, милая Маменька, произвело на меня тягостное впечатлѣніе. Вы ослѣпляетесь на мой счеть. Если бы дайствительно было такъ, какъ Вы говорите, т.-е. что меня почитають ношлыма работникома, возвышеннымъ Акакіемъ Акакіевичемъ и т. п. (чего, впрочемъ, ньть), то пощадите мое самолюбіе, не говорите мий этого. Горда моя душа и щекотится всякимъ негодованіемъ и сожальніемъ, касающимся монхъ внутреннихъ, личныхъ достоинствъ. Я готовъ вынести все, проглотить всякую обиду, но никогда не буду плакаться и говорить, что меня не понимають, меня обидели. Всякій говорить это, всякая мать пристрастна и большею частію она несправедлива. Такъ не станемъ же мы въ пошлые ряды этихъ всякихъ, если сознаемъ сеою справедливость и будемъ молчать объ этомъ. Вирочемъ, я увъренъ, что Вы нигдъ и никому не выражали этого негодованія. Я отъ души люблю О -- го и отъ души за него радуюсь. Но, милая моя Маменька, будьте покойны и не огорчайтесь монми словами: я бодръ, и гордъ, и свътелъ, и радостенъ и могу Васъ увърить, что Вы ошибаетесь.

На дняхъ прочелъ я вторую часть романа Диккенса. Описаніс Америки очень интересно, хотя и видна національная ненависть. Какъ отвратительны Соединенные Штаты, эти гнилые плоды Европы на чужой почвѣ, эти преждевременно перезрѣвшія дѣти.

На нынъшней недълъ я также не остался безъ занятій. Р-въ бользнью и мешкотностью своею приводить Князя въ отчанніе. У него еще много отчетовъ не написано, а потому и просиль меня Князь написать за него отчеть по 2-му Отдъленію, тъмъ болье что я ревизоваль всь прочіл отделенія. Для одинаковости системы это было необходимо, и я написаль отчеть и по Р—скому отделению, взявь его тетради и замечания. Не знаю, было ли это приказание Князя ему пріятно, но я должень быль выкинуть болье половины замъчаній. Теперь арранжирую весь отчеть по Губернскому Правленио — въ формъ предложения. Не знаю, долго ли Князь останется послѣ насъ, но полагаю, что не далѣе двухъ недъль. Съ завтрашняго дня начинаю прощальные визиты, которыхъ всего три: къ Бр-у, къ управляющему губерніей п къ П-ву, управляющему таможней, единственныя лица, съ которыми я болфе въ близкихъ отношеніяхъ, нежели съ другими. Странное дело. Обыкновенно, когда оставляешь место, гдф нфсколько обжился, свыкся, оставляены съ тфмъ, чтобы, вфроятно, никогда не воротиться и не увидаться съ здёшними жителями, - обыкновенно тогда невольно делается грустно. Что станется съ этими лицами, въ которыхъ теперь принимаешь хоть какое-нибудь участіе; чёмъ кончится это, будеть ли счастливъ такой-то? все это вопросы, которые рождаются невольно, когда навсегда покидаешь мъсто. Трудно какъ-то вообразить существование людей безъ себя. Но вичего подобнаго не ощущаю я при отъезде изъ Астрахани. Богъ съ нею!

Итакъ письмо это послѣднее. Можетъ быть я и напишу въ Середу, по не ручаюсь. Если не напишу, то это будетъ значить, что отъѣздъ нашъ не отложенъ. А чтобъ Вамъ было

не скучно дожидаться меня, посылаю Вамъ стихи свои подъ шуточнымъ названіемъ: Колумбъ съ пріятелями. \*) Пожалуйста, не думайте, чтобъ они были написаны съ какою-нибудь особенною мыслью, съ какого-пибудь повода. Они имѣютъ тотъ недостатокъ, что длинны и какъ-то урывчаты. Впрочемъ, это происходитъ отъ образа жизни: едва ли я бываю не тревожимъ кѣмъ-либо хоть въ продолженіи часа. Хотѣлъбыло посвятить ихъ Константину, да испугался, къ тому же и стихи того не стоятъ. Прощайте, будьте здоровы.

### Середа. 8-го Ноября, 1844 года. Астрахань.

Накапунь отъвзда, среди ужаснаго безпорядка, царствующаго въ комнать, хочу написать Вамъ нѣсколько строкъ. У насъ здѣсь пастоящая зима: болѣе 10 градусовъ мороза. Холодио и вѣтрено. До Царицына надѣемся доѣхать на колесахъ, а въ Сарепть, вѣроятно, принуждены будемъ остаповиться на сутки или около того, чтобы поставить тарантасъ на полозья. Опять придется намъ испытывать всѣ непріятности зимней дороги. Хорошо, что у насъ шинелей, шубъ и мѣховыхъ одѣялъ довольно. Птакъ съ Богомъ, въ путь. На дорогь завернемъ къ Давыдову, гдѣ отдохнемъ также сутки. Слѣдовательно, едва-ли буду я въ Москвъ прежде двухъ недѣль. Слава Богу, наконецъ-то покидаю я Астрахань. Прощайте, цѣлую Васъ, до свиданія! Можетъ быть, наиншу изъ Сарепты или изъ Тамбова. Обнимаю всѣхъ. Не пишу къ Вамъ больше, потому что некогда.

См. въ Приложении.

# КАЛУЖСКІЯ ПИСЬМА.

Ī.

По возвращени изъ Астрахани въ концѣ 44 года, Иванъ Сергвевичь провель зиму 45 года въ Москвв у своихъ родителей, но такъ какъ члены ревизіонной коммиссіи не были распущены кн. Гагаринымъ до окончательной сдачи его отчетовъ по ревизін, то Иванъ Сергфевичъ до весны пе вступаль на прежнюю свою должность въ Сенатъ. эту зиму онъ возобновилъ свою стихотворную деятельность, почти оставленную имъ во время Астраханской страды \*). Въ продолжение зимы Иваномъ Сергеевичемъбыло написано «Зимняя дорога» (licentia poetica) маленькая поэма, гдв въ полуфантастическихъ картинахъ изъ русскаго быта, проносящихся мимо дремлющаго путешественника, Иванъ Сергвевичь воспроизводить собственныя свои грезы и впечатленія во время зимняго пути по Россіи: въ діалоге же между двумя пріятелями въ кибиткъ, онъ намъчаеть тъ воззрънія, которыя начинали запимать его мысль въ продолжение этой зимы, подъ вліяніемъ Константина Сергвевича и его друзей.

Ящеринъ говоритъ о Западной Европф:

<... Она ръшитъ задачу намъ Вопросовъ жизни и стремленья!»

<sup>\*)</sup> Онъ написаль въ Астрахани только ифсколько шуточныхъ стиховъ, изданныхъ после его смерти барономъ Бюлеромъ, его товарищемъ по Училищу и но ревизін, особенно брошюркою и Хростофорт Колумбъ съ товарищами. См. Приложеніе.

Архиповъ же вфритъ, что

.... «не проложенцымъ слёдомъ Не по стопамъ чужимъ и узкимъ, Народъ въ развитіи своемъ Пойдетъ, повёрь, инымъ путемъ, Самостоятельнымъ и русскимъ.»

Тотъ и другой развиваютъ свои основныя положенія, каждый со своей точки зрѣнія судитъ о русской природѣ, о путевыхъ картинахъ и встрѣчахъ, и по своему относится къ явленіямъ народной жизни, встрѣчаемымъ ими въ бѣдной избѣ, гдѣ они останавливаются для отдыха во время перепряжки лошадей.

Въ письмѣ къ кн. Оболенскому \*) (7-го мая 1845) Иванъ Сергѣевичъ пишетъ: Я послалъ тебѣ съ Давыдовымъ «Зимнюю дорогу». 16 Мая Самаринъ ѣдетъ въ Петербургъ и беретъ ее съ собою, чтобы отдать ее тамъ въ цензуру,

менфе строгую нашей Московской».

Послѣ Пасхи, Иванъ Сергѣевичъ занялъ опять въ Правительствующемъ Сенат прежнюю должность секретаря 2 го отдъленія 6 го денартамента. Но въ немъ уже не видно того бодраго отношенія къ служебному делу, которое одушевляло его въ Астрахани подъ умнымъ и возбуждающимъ руководствомъ ки. Гагарина. Онъ пишетъ къ Оболенскому: «Нока мы не выбъемся изъ тъсной колен служебнаго механизма, ничего толку не будеть. Я решительно убъждаюсь, что на службъ можно приносить только двъ пользы: 1) отрицательную, т. е. не брать взятки, 2) частную, и то только тогда, когда позволишь себь нарушить законъ. Что проку, что законъ соблюдается, когда это соблюдение закона не упичтожаетъ зла, не вознаграждаеть невинность. Еслибъ ты зналъ, любезный другь, съ какимъ отвращениемъ, вступилъ я съ Оомина попедальника опять на службу. Несдержимый потокъ дёль, гнусныя хари, недостатокъ писцевъ, безплодная и скучная діятельность, отнимающая время и всякое расположеніе къ другимъ запятіямъ, растранвающая духъ; съ дру-

<sup>\*)</sup> Киязь Дмигрій Александровичь Оболенсьів, товарваєв Ивана Сергьеввча по Училищу Правовільнія.

гой стороны вывзды, знакомые, вечера, мив сильно надоввшіе, отсутствіе всякаго поэтическаго расположенія, все это наводить на меня сильную тоску. Решительно не хочу міста прокурорскаго, хочу уединиться въ губернін, (ибо службу оставить нельзя), къ тебь службою заниматься слегка, и заняться темь, что сильные меня къ себь манить». Но предположеніе Пвана Сергьевича получить місто въ Туль, гдь служиль ки. Оболенскій, не исполнилось. 17 Августа 45 года онь иншеть опять своему пріятелю изь Абрамцева:

«Вивств съ твоймъ инсьмомъ получилъ я изъ Москвы роковое извъстіе о назначеніи меня Товарищемъ Предсъдателя Калужской Уголовной Палаты. Ты не повършиь въ какой степени мнъ это досадно вхать въ Калугу, жить тамъ одному, обзаводиться, устроиться, познакомиться, подлежать претензіямъ многовъднаго губерискаго общества—какое испытаніе!» Дальше— «не усивлъ тебъ писать о твоихъ и моихъ стихахъ. Виноватъ, каюсь, но въ деревиъ я все ужу рыбу». \*)

17 Сент. 45 года Нванъ Серг. пишетъ Оболенскому: «Я въ Калугѣ въ 90 верстахъ отъ тебя, живу здѣсь уже почти двѣ педѣли, жду ежедневно отъ тебя посланія. Утѣшь меня въ моемъ одиночествѣ. Я пріѣхалъ въ Калугу пе зная ни души, познакомился сейчасъ съ У\*\*кими; прекрасное семейство, особенно старикъ. Губернаторъ пріѣхалъ также за нѣсколько дией до меня, Н. М. Смирновъ, онъ также хорошій человѣкъ. Онъ объявилъ мнѣ, что жена его будетъ черезъ шесть педѣль и что тогда можно будетъ ѣздить почаще. Съ петериѣніемъ жду ея пріѣзда. Она интересуетъ меня особенно по тѣмъ отзывамъ, которые находятся въ письмахъ Гоголя о ней. По крайней мѣрѣ это женщина умная съ которой можно будетъ говорить о литературѣ и о стихахъ. \*\*)

По этимъ строкамъ видно, что Пванъ Серг. ждалъ очень многаго отъ знакомства съ А. О. Смирновою, особенно въ

<sup>\*)</sup> Это лѣто Иванъ Серг. написалъ только 4 стихотворенія: Въ тисой комнать моей, Не въ блески пышнаго мечтанія, Среди удобныхъ и льнивыхъ Зачьмъ опять тисняться въ звуки.

См. Приложеніе.

<sup>\*\*)</sup> Александра Осиновна Синриова, рожденная Россети, была очень извѣстна своей красотою и блестящимь умомъ. Она родилась въ 1809 году, была восивтана въ Екатер. Институтъ и 17 лъть поступила фрейлиною съ Императрииф

Калугь, гдь представилось такъ мало удовлетворенія для его умственныхъ потребностей. Но первая встрича съ ней не соотвътствовала ожиданію. Онъ пишетъ Оболенскому 17 Ноября 45 года: «Я ждаль А. О. съ нетеривніемъ. Письма ея, которыя мий удалось прочесть, привели меня въ восторгъ неописанный. Я никогда, ты знаешь, не мечталъ, не очаровывался, но туть вообразиль себь, что все въ ней гармонія, все диво, все выше міра и страстей... повторяль себѣ стихи: «Пусть въ ней душа какъ пламень ясный» и т. д. Думалъ, что одинъ видъ ея породитъ такія волненія въ душт, дастъ столько стиховъ, да какихъ, не прежнихъ. Все это было очень глупо, какъ ты видишь. Первое впечатлѣніе, произведенное на меня Алекс. Осип., было самое непріятное. Я засталь ее въ самую дисгармоническую минуту, въ какомъто нервическомъ разстройствъ, когда ее сердило все на свъть: и что ламиа не такъ горитъ, и что дверь не довольно широка. Что она умна, какъ чортъ, какъ бфсъ, это видно съ перваго взгляда; но она явилась мий такою эгонсткою, такъ мало, казалось, въ ней любви и состраданія, что это меня огорчило и поразило очень непріятно. Впечатлівніе это изгладилось; я у нея бываю почти каждый день, по ея настоятельному требованію, и хоть непріятно знать, что съ вами бесъдуетъ отъ нечего дълать или за неимъніемъ лучшаго (ты знаешь въдь, что и гораздо умите на бумагъ и въ стихахъ, чфиъ въ разговорф, гдф я ин остроуменъ, ни красноръчивъ), но тъмъ не менъе общество ел имъетъ необыкновенную прелесть. Она поставила меня прямо въ такія простыя, короткія отношенія, какъ будто я быль съ ней знакомъ 20 льть; за это я ей очень благодарень, ибо мив теперь такъ свободие съ ней, что я говорю вовсе не стъсняясь. Впрочемъ, пока она не источникъ вдохновенія, и мив даже непріятно думать, что я прочту ей всв мон стихи, особенно тв, гдв много грустной и скорбной думы».

Маріи Осодоровий и послі смерти ся къ Императриці Александрії Осодоровий. Она занимала при дворії очень видающесся положеніє, была любимицей Императрици и Государя, и вы дружеских отношенімую со всіми литературними знаменитостями того времени; ее воспінали Пушкинь, Лермонтовь, Хомиковь; она била дружна съ Гоголемь и Самаринимь. Она вишла самужь за Смирнова уже не въ первой молодости.

Отрывокъ этотъ характеризуетъ отношенія Ивана Сергвевича къ Алек. Осип. за все время его пребыванія въ Калугь: то она увлекаеть его необыкновенною прелестью ея обворожительнаго ума, ея чарующаго остроумія, глубокимъ и мъткимъ знаніемъ жизни, свъта и людей, пониманіемъ возвышенныхъ идеаловъ; то она отталкиваетъ его излишней свободой сужденій и різчей, въ которыхъ слышится жалкая опытность, пріобратенная ею въ гнилой среда большого свата. Она постоянно смущаеть его переливами своей многосторонней, но въ высшей степени сложной и своенравной природы. Онъ въ припадкъ негодованія пишеть ей извъстные стихи: «Вы примиряесесь легко» \*)... Алек. Осип. относится къ этимъ стихамъ весьма списходительно, что опять смущаетъ молодого, искренняго поэта. Но, несмотря на всф столкновенія, Смирнова и Аксаковъ остались дружны: онъ не перестаеть восхищаться высокой даровитостью этой замфчательной женщины, она же въ глубинъ души умъетъ цънить цъльность и правдивость его натуры; хорошія отношенія сохранялись между ними до самой кончины Алек. Осиповны въ 1882 \*\*).

Поводомъ къ послѣдией ссорѣ между И. С. и А. О. въ Калугѣ служило появленіе новой книги Гоголл въ 46 году: «Выборныя мѣста изъ Переписки съ друзьями». По первому прочтенію Иванъ Сергѣевичъ отнесся къ этой книгѣ сочувственно, его поразилъ духовно-нравственный строй ся и онъ въ этомъ смыслѣ отозвался о ней въ письмѣ къ отцу. Но Сергѣй Тимовеевичъ судилъ о ней съ другой точки эрѣнія. Тонкимъ литературнымъ чутьемъ онъ понялъ сразу, что кающійся Гоголь, Гоголь аскетъ, убъетъ навѣки Гоголя художника, что не будетъ уже ни второй части «Мертвыхъ душъ», ни пиыхъ художественныхъ произведеній. Съ этимъ онъ примириться не могъ: литераторъ заговорилъ въ немъ сильнѣе друга; онъ не умѣлъ отнестись вполнѣ безпристрастно къ настроенію Гоголя; онъ разсмотрѣлъ только недостатки книги, мѣстами неестественность Гоголя, его духовную гордость, нѣкоторыя погрѣшности слога, и вы-

<sup>\*)</sup> Смотри Приложение. Етихи 46 года.

<sup>\*\*)</sup> Смотри некрологь ем Изана Серг. Въ "Русп", Сент. 1882.

сказалъ очень рѣзко свое сужденіе въ письмѣ къ сыну. Тотъ имѣлъ пеосторожность показать это письмо Алек. Осип., и такъ какъ она любила и цѣнила въ Гоголѣ еще больше человѣка, чѣмъ писателя, и искренно умилялась его духовнымъ настроеніемъ, то она очень оскорбилась и произошла сцена, весьма забавно описанная Иваномъ Сергѣевичемъ въ письмѣ къ отцу.

Два года, проведенные Иваномъ Сергвевичемъ въ Калугв, оны очень плодотворны для его стихотворной дантельности \*). Онъ самъ описываетъ свое душевное настроение за это время въ письмѣ къ Оболенскому «Теперь о стихахъ: много принесло душт моей одиночество. Еще сосредоточените сдълался я, еще глубже проникъ въ душу, и подвинулось, я это чувствую, мое внутреннее развитие. Я сталъ сериознъе и мягче, и если я еще не исправился вполив, такъ, какъ хотвлъ, то это потому, что всякій человічь дрянь и ложь: зато я много высказалъ себъ. Я вышлю тебъ стихи, они называются: 26 Сентября (день моего рожденія). Многіе скажуть, что это повторение правственныхъ истинъ, давно извъстныхъ въ прописяхъ. Но надобно было вновь прожить всъ эти истаны. Много опошлилось вкругъ насъ, но если оно предстало намъ, зажило бы внутри со всею своей глубиною и серіозностью, обновило бы оно челов'вка. Я такъ глубоко почувствоваль свою дрянность, что испыталь тяжелыя минуты, за которыя благодарю я Бога, которыхъ ножелаль бы почаще. Все это сдалало уединение, внутрениее созерцаніе, в созерцаніе жизни, постоянно меня занимающей, и Марія Египетская \*\*). Да, Марія Египетская! Мив предстоить высокій подвигь, совершить который я едва ли буду въ силахъ: мив предстоить изобразить святую, представить такую высоту, такое пространство духа, что самому страшно становится и сердце замираеть. Надо еще много очиститься душою, избавиться отъ всякой мерзости тщеславія и пустоты. Я прошу у Бога этой благодати душевныхъ, часто безпри-

<sup>\*)</sup> Онь написаль вь Калугь болье 30-и стихогвореній.

<sup>\*\*)</sup> Подъ именемъ "Марін Египстской. И. С. началь въ 45 году пому, никогда не оконченную, отрывки которой являются въ печати въ первый разъ здѣсь въ Приложеніи.

чинныхъ страданій. Ахъ, Боже мой, пріндетъ ли время, когла я въ состояніи буду выработать достойное зданіе изъ всьхъ разнообразныхъ, странныхъ, еще неопределенныхъ матеріаловъ, которыми наполнена душа моя. Въ самомъ льяь, все что было мною писано - такъ бледно, вяло, ничтожно въ сравнения съ монми внутренними запросами, что не ластъ миъ вовсе права говорить какъ я говорю. Неужели эти требованія всегда останутся втунь? По много, много и много надо еще потрудиться, еще глубже надо погрузиться въ душу человъческую, а поэтому такъ интересна для меня всякая чужая душа. Я написаль здёсь много стихотвореній, и еще много въ головъ, а Марію Египетскую я пока оставилъ. - Ты говоришь, зачемъ я думаю оставить службу? Я тебь предлагаю другой вопрось: признаснь ли ты во миз хоть какое инбудь поэтическое дарование? Я себя вовсе не считаю поэтомъ и истинпо говорю, что натъ человака, который бы. какъ я, такъ глубоко сомновался бы въ себъ, такъ бы мало думалъ о себъ, особенно въ нъкоторыя минуты. Иногда все во мив кажется мив ложью-и мон стихи, и мон скорби, и мои убъжденія — особенно убъжденія. Если ты признаешь во мит хоть что нибудь, то я не долженъ служить. Но отвъчай мив откровенно и не бойся задъть мое самолюбіе. Я надёль на него довольно крынкую узду, хотя иравда еще не вполнѣ поборолъ его».

Эти отрывки писемъ Ивана Сергѣевича къ своему пріятелю дають общее понятіе о внутрепнемъ состояніи его побъ интересахъ занимающихъ его за время, проведенное имъ въ Калугъ. Письма къ родителямъ содержатъ подробныя описанія его ежедневной жизни тамъ.

1845 года, Сентября 7-го, 9 часовг вечера. Гостинница Кісвг. Калуга.

Пишу къ Вамъ изъ Калуги, милый Отесинька, милая Маменька, Костя и всѣ сестры. Перо прескверное, но дѣлать нечего. Я пріѣхалъ вчера вечеромъ, часу въ восьмомъ, слава Богу, совершенно здоровъ, нынче уже началъ отчасти свое Калужское поприще, но, слѣдуя Константиновой системѣ, разскажу Вамъ все по порядку, тѣмъ болѣе, что подробности, знаю, Васъ также интересуютъ.

Поновъ съ Мамоновымъ проводили меня до заставы. Отъ самой заставы началась ужаснфиная дорога: рытыны, ямы, овраги, горы, засохшая грязь в къдовершению всего станции ужасныя-по 35, 30 версть! На дорогь отъ Москвы къ Шаранову (35 верстъ) пробхалъ я черезъ Микулино, откуда видъль огонь въ Трепаревской церкви: была всепощнаяпо случаю престольнаго праздника. Въ Шараповъ я нилъ чай, и жена смотрителя предупредила насъ, что за Быкасовымъ (второй станціей) шалять: бѣжало человѣкъ одиннадцать изъ острога, заръзали пять или шесть человъкъ, да еще товарища своего, который, будучи хромъ, не могъ за ними быстро следовать. Эти люди зашли въ домъ одного Боровскаго купца, котораго убили, другихъ, кого нашли, изувъчили, но не тронули однако пятилътняго ребенка, спавшаго на постели; напротивъ, какъ разсказывала хозяйка, поцъловали его, приласкали и дали барапекъ. Отъ Шарапова до Быкасова 29 верстъ, отъ Быкасова до Боровска слишкомъ 30. Въ Быкасовъ я не выходилъ, постарался заснуть дорогой, но не было никакой возможности, дорога слишкомъ невыносима. Никакихъ разбойниковъ не встрътилъ, да я и забыль о нихъ, нбо мит все хотелось дремать. Но Порфиръ въ дорогѣ былъ очень хорошъ и все бодрствовалъ. На дорогь отъ Выкасова къ Боровску, часу въ третьемъ ночи, увидаль я больше осевщенные дома и очень было удивился, но узналь, что это бумажныя фабрики, на которыхъ живутъ тысячи по двѣ работниковъ и гдѣ работаютъ, сміняясь, и день и ночь. Черный, густой боръ сопровождаетъ васъ почти во всю эту станцію къ Боровску. Пріфхавъ въ Боровскъ довольно рано по утру, я прождаль тамъ часа три: лошади есть, а не дають, по приказанію городничаго, вельвшать задержать этихъ лошадей подъ провадъ Сенявина, которий, не знаю для чего, пробдеть чрезъ Калугу. Посылалъ Пърфира и смотрителя къ городничему, и наконецъ тотъ приказалъ дать мив лошадей безъ всякаго вознагражденія съ моей стороны. Оть Боровска до Малаго Ярославца 24 версты. Напившись въ Боровскъ чаю, я не останавливался пигдъ, проъхалъ Малый Ярославецъ, Семя-

кинскую и часовъ въ семь въбхаль въ Калугу, къ изумленію жителей, увид'ввинхъ новое лицо. Боровскъ довольно большой городъ; Ярославецъ, построенный на крутоп горь, поменьше, но оба не представляють ничего особеннаго. Везл'в на дорог'в поражаль меня костюмъ женщинъ: вообразите себъ довольно высокій головной уборъ, четвероугольный спереди. Изъ подъ этого убора выпускають оп'в - я думалъ сначала, что букли, мелкія, какія носили лізтъ 12 тому назадъ, - нътъ, не букли, а черный, крупный бисеръ. что совсьмъ некрасиво. Рубанку подвязывають на четверть ниже таліп (сарафановъ и не встрічаль), да еще же выдергивають ее, такъ что она висить еще ниже, а сворхъ рубашки надавають паневы, юбки, которыя подвизывають рубашку. Не знаю, какъ въ праздникъ, а будничный костюмъ слишкомъ небреженъ и не красивъ вовсе. И видълъ женщинъ пашущихъ. На последней станцін къ Калуге перебежаль мий дорогу... не заяць, а волкь, мимо котораго мы профхали потомъ шагахъ въ тридцати, - такъ близко, что, кажется, будь у меня ружье, я застрелиль бы его. Калуга довольно большой городъ, виденъ верстъ за нять. Наконецъ прівхаль я въ Кіевскую гостинницу, меня повели во 2-й номеръ, довольно чистый, и туть я нашелъ Егора не пыянымъ, какъ ожидалъ, а больнымъ и серьезпо больнымъ. Опъ и теперь лежить въ моемъ номеръ за перегородкой. У него во всемъ тълъ колотье, особенно подъ ложечкой сильный кашель, онъ же не бодраго десятка, ежеминутно стонеть, охаеть бредить и кричить, что умираеть. Впрочемь, мик кажется, что бользнь сама по себь не большой важности, а онъ не бодро хвораетъ и слишкомъ труситъ. Они съ Матюшкой прівхали еще во вторникъ вечеромъ, и онъ сейчасъ же и слегъ. Предсъдатель Уголовной Палаты Пк\*\* присылаль справляться, --прівхаль ли я? ему сказали, что меня нътъ, а здъсь люди и изъ нихъ одинъ боленъ; тогда онъ прислаль своего лекаря, который быль раза два у Егора, далъ ему лекарство, но лекарство это ему не очень помогло. Пріфхавин, напился чаю и легъ спать довольно рано, но и всталь рано, выбрился, умылся, одёлся, натянулъ мундиръ и часу въ девятомъ отправился съ Матюшкой къ Губернатору, Николаю Михайловичу Смирнову. Онъ

приняль меня чрезвычайно ласково, даль мив пахитоску, говориль про свои затрудненія, не очень доволень Калугою, видно, что онъ радъ мнь былъ, какъ не Калужскому жителю. Не знаю, что онъ будеть, но, кажется, онъ такъ себѣ, ничего, и съ нимъ можно ладить. Сказалъ, что жена его будеть черезъ шесть недёль, что я могу тогда прівзжать хоть каждый день, потому что общества мало и выъзжать ей некуда; Министръ, кажется, рекомендовалъ меня ему еще въ Петербургъ. Онъ самъ прівхаль до меня дня за 4, небольше.... Оттуда повхаль къ Председателю Ал. Ив. Як\*\*... Ограниченъ, дело смыслить илохо, но довольно, кажется, оборотливъ, картежникъ, сдълаль себъ состояніе женитьбой (что очень не правится См\*\*, какъ мнь См\*\* же говорилъ). Въ Палать, кажется, играеть онъ пустую роль; я поставиль себя, кажется, къ нему въ хорошія отношенія, выкуриль у него сигару и, такъ какъ онъ сказаль, что еще ничего не знаеть о моемъ опредълении оффиціально, то отправился вмёстё съ нимъ же къ Х\*\*, Вице-Губернатору, который должень быль знать, -есть ли въ Губерискомъ Правленін указь обо мнѣ. Пока справлялись, я выкуриль у Х\*\* еще сигару. Х\*\* человътъ чрезвычайно обходительный, любезень, ловокь, развизень, но онь мив не совсвыь нравится. Онъ со всякимъ за-панибрата, безъ разбора со вевми играеть въ карты, пустомелить и, кажется, не чувствуеть потребности въ другомъ обществъ; откровененъ со всёми безъ нужды. Вся мелкономёстность Калуги его очень любить, потому что онь действительно добрый малый и особенно дурной, т. е. положительно дурной arrière-pensée у него, чай, и быть не можеть... Это особенный родъ людей, которыхъ, много. Онъ женатъ и недавно помъстилъ сына въ лицей; лицо его принадлежитъ къ такимъ пріятнимъ и мягко очертанивых лицамь, которыя нескоро старфють. Отъ него побхаль въ Палату. Заседатель К\*\* и Секретарь хорошіе люди и грамотные. Діль въ Налать очень не много, дела идутъ исправно, арестантсвъ почти ифтъ.... Я ввель уже и которыя необходимыя исправленія, взяль и всколько дёлъ на домъ, современемъ постараюсь привести еще въ лучній порядокъ и, кажется, Богъ дастъ, съ этой

стороны мив будеть мало хлопоть и затрудненій. Пробывь въ Палатв часа съ три, отправился домой, переодвлся и отправился къ Ун\*\*... Но я усталь, такъ позвольте отложить до завтрашняго утра... Скажу только, что мив покуда все это очень скучно...

### Суббота. Утро.

Унк\*\* не было дома, кромѣ старшаго сына, Михайлы, который сейчасъ меня узналь и миф очень обрадовался. Скоро прібхаль самь Унк\*\* съ женою. Они меня оставили у себя объдать, были ласковы и внимательны какъ нельзя больше. Старикъ Унк\*\* объщаль сказать все про Калугу, что необходимо мнъ для руководства, и сыскать мит квартиру. Въ самомъ дълъ, это домъ довольно пріятный. Въ немь вовсе не играють въ карты, но «занимають гостей музыкой и разговорами». Главное, что тамъ могу я найти много книгъ для чтенія, а англійскихъ сколько угодно. Унк\*\* самъ довольно интересный человѣкъ. Вмфсть съ другими двадцатью кадетами быль онъ послань Императоромъ Александромъ въ Англію для поступленія въ Англійскую морскую службу, гдв онъ прошель всв первые чины, носиль Англійскій мундиръ; пробыль въ Англіи слишкомъ 2 года. Следовательно, онъ говоритъ и знаетъ по-англійски превосходно, страстный поклопникъ всего Англійскаго, страстный охотникъ разсказывать про Англію, страстный же почитатель Диккенса. Въ самомъ дёль, человькъ онъ прекрасный, препочтенный, добрый, образованный, только мить кажется, что онъ слишкомъ чувствуетъ свое почтение и говорить немножко дидактическимь тономь. Жена его женщина простая и добрая. Дочерей я видель только за обедомъ: онъ недурны. Собственно въ Калугъ превозносять барышень Т\*\*, получившихъ самое высшее образованіе. Унк\*\* обласкали меня Богъ знаетъ какъ, звали къ себъ почаще... Послъ объда отправился я съ Михайломъ Унк\*\* смотръть квартиры — все безъ мебели, безо всего, просять 450 рублей и болбе. Увъряють, что можно найти и дешевле этого. Находившись, воротился я домой и

зашель къ Прокурору, который, прівхавъ часами двумя позже меня, остановился рядомь со мною и нѣсколько разъзаходиль ко мнѣ, Это человѣкъ лѣтъ 35-ти, низенькаго роста, жиденькій, съ гладко приглаженными, короткими волосами, физіономія смугло-лакейскаго цвѣта, не совсѣмъ пріятная. Учтивъ, говоритъ тихо, разборчиво, осторожно, словомъ, человѣкъ, восинтанный Цетербургскою службою.

Вотъ и весь день. Городъ большой, чистый, мощеный, зданія есть прекрасныя, виды чудесные.

Какая погода! Если такая же у Васъ, то Вы върно на пруду или на ръкъ, милый Отесинька. Писемъ, пожалуйста писемъ, напишите мнъ, какъ чувствуютъ себя Олинька и Маменька. Что новаго, что особеннаго? Поскоръе бы мнъ устроиться, а то очень скучно. Поди, знакомься, примъняйся, слушай вздоръ.

Сентября 9-го 1845 года. Воскресенье вечеромъ. Гостинница Кіевъ.

Времени свободнаго покуда такъ много, что я, при неустройствъ моемъ, не знаю, что съ нимъ и дълать. Почта отходить во Вторникъ, но я ръшился начать къ Вамъ письмо нынче. Прежде всего скажу, что Егора нынче, по совъту доктора, отправилъ я въ больницу. Матюшка сказывалъ Порфиру, что онъ во всю дорогу быль пьянь, да и лекаря приписывають отчасти бользнь его этому. Разумьется, онъ боленъ и я не имълъ съ нимъ никакихъ по сему случаю объясненій: миф жалко его, да и досадно. Какъ его отправили, нашли у его постели инво, которое онъ тянулъ и въ болезни... Скажите, что делать? Пока я продержу Порфира, который до сихъ поръ ведетъ себя хорошо и усердно, хотя къ камердинерской должности не совствит способент. Эти домаший заботы пъсколько развлекаютъ меня въ моей скукъ. Вотъ Вамъ мой вчеранній день: Локончивши письмо къ Вамъ, отправился я къ объднъ, въ церковь, гдъ служилъ Архіерей. Не могъ почти пробраться въ нее, взглянулъ на Архіерея, который мив не очень что-то поправился, и, встретивъ Михайлу Унк\*\*, отправился съ нимъ въ соборъ. Соборъ просторенъ и свътель, но выстроень лать 25 тому назадь, по казенной архи-

тектуръ, и миъ очень не понравился. Изъ собора прошли на бульваръ, на берегу Оки, откуда чудесные виды. Бульваръ очень хорошъ, не въ видъ вытянутой линіи, а цълаго сала, и дъйствительно, а не на смъхъ, тънистаго и развъсистаго. Упк\*\* попались зпакомыя «барышни». и я отправился домой, гдв нашель загнутыя визитныя карточки Як\*\* и Прокурора. Посидфвъ дома, отправился смотрфть указанныя квартиры, ходиль часа три и дошель пешкомъ до Унк\*\*, которые звали и присылали звать меня объдать. Кромъ старшаго сына и отца, я мало знакомъ съ семействомъ Унк\*\*. Утышься, Костя, онъ рышительно тянетъ къ Москвъ, и первымъ положениемъ его мнънийто, что Петербургъ не долженъ, какъ столица и пр. Понимаешь? Статью Хомякова о путешествіяхъ онъ очень замізтилъ и превозноситъ, говоря, впрочемъ, что не со всемъ согласень; по не любить Наполеона, раздъляя Англійскія предубъжденія! Человъкъ прекраснъйшій, строгой нравственпости, религіозный, образованный. О стихахъ еще пътъ помину: ихъ, кажется, въ Калугъ не жалуютъ. Унк\*\* далъ мив двв сочиненныя имъ записки о положении крестьянъ, даль ивсколько книгъ. Воротясь домой, занялся я двломъ Палатскимъ, потомъ легъ въ постель, взялъ въ руки свой Consulat et l'Empire, но мало читаль, а такъ выкуриль себъ сигару въ раздумьъ. Мнъ все какъ то не върится, не ясно, что я въ Калугъ! Поутру нынче опять занялся дълами, потомъ новхалъ съ визитами - къ темъ, кого рекомендовалъ Унк\*\*. Хрущова, Инсарева, Чаплина не засталъ я дома. но Чанлинъ уже отдалъ визитъ миъ — и также не засталъ меня. Во время разъездовъ посмотрелъ я квартиру, которую прежде по моему приказанію осмотрѣлъ Порфиръ, и нанялъ. Перевзжаю въ Середу или Четвергъ. Слава Богу! А то жить съ лошадьми въ гостиницъ дорого. Адресъ: на Дворянской улиць, въ домь Поручицы Пвановой. Домикъ двухъэтажный, деревянный, со всёми принадлежностями, даже съ чистенькою баней. Въ одной половинъ хозяева, въ другой я. Хозяева люди прекрасные, комнаты невелики, по чисты, числомъ безъ передней 4; но одна должна быть отдана человъку. Спальная и кабинетъ вмъсть, гостинная и зала. Цена 350 рублей въ годъ. Деневле, и даже не де-

шевле, но чище и лучше нигдъ не могъ найти. Сверхъ того, квартира съ мебелью, только мив придется заказать письменный столь, что сдёлаеть мий столярь, рекомендованный Унк\*\*, за 12 рублей. Впрочемъ, я еще не заказывалъ. Перевхать раньше нельзя потому, что еще комната одна не совствит ухичена. Вст говорять, что квартира теплая. Перевду, разложусь, устроюсь, закуплю овесъ (пока онъ не вздорожалъ), дровъ, съна и тогда опредълю свой бюджетъ и пришлю Вамъ планъ. За три мъсяца впередъя уже заплатиль. — Воротившись домой, послаль я за докторомъ Эргардомъ, который рёшилъ, что Егора надо въ больницу: между темъ прібхаль Смирновъ съ визитомъ, потомъ Х\*\*, о которомъ продолжаю слышать много сквернаго, хотя все купечество Калуги его обожаетъ. Прислали отъ звать къ объду, но я отказался. Пообъдавъ дома, почитавъ, отправелся на бульваръ. Долго сидълъ я тамъ и курилъ спгару, до меня долетали пъсни пъсельниковъ съ Оки, по которой катались въ шлюнкъ семейства Унк\*\* и Хр\*\*. Проходило мимо меня Калужское общество: много недурныхъ собою. Всф съ глупымъ любонытствомъ смотрѣли на меня, но ахъ и увы! какъ всѣ разочаруются, узнавъ, что я не танцоръ и не любезникъ! Вечеръ провелъ дома и сълъ писать къ Вамъ. Нынче, въ Понедъльникъ, часу въ одиннадцатомъ (здёсь ёздять въ присутствіе не раньше 11-ти), поработавъ надъ дълами, отправился въ Налату, гдв просидель до третьяго часа Съ председателемъ мы въ учтивыхъ, но холодныхъ отношеніяхъ. Онъ игрокъ и принадлежить совсёмь къ другому классу общества. Калуга такой городъ, въ которомъ много слоевъ и кружковъ общества, есть многочисленный кругъ купеческій, игроковъ и т. п. Многія семейства совсьмъ незнакомы другь съ другомъ. Мое вступленіе въ Калужское общество было такъ тихо и скромно, такъ много повыхъ чиновниковъ вдругъ назначено, что едва ли было замътно. Одинъ экинажъ, великолфинфиний изо всфхъ Калужскихъ, обращаетъ на себя вимманіе. Еслибъ у меня была пролетка съ верхомъ, я, можеть быть, отослаль бы одну лошадь. Парой слишкомъ великольно. Воротивнись изъ Палаты, узналъ я, что самъ старикъ Унк\*\* прівзжаль звать меня къ объду. Я и

отправился къ нему, объдалъ и потомъ ходилъ по бульвару съ сыномъ его, который зашелъ ко миъ, напился чаю и сейчасъ только ушелъ.

Посылаль на почту,—но писемь нёть оть Вась! Пора бы получить мнё ихъ. Мнё такь хочется знать, что у Васъ дёлается, что Олинька? Письмо это придеть, если пе къ 14-му, то къ 17-му, поздравляю Васъ, милый мой Отесинька, и Васъ, милая Маменька, и въ особенности Паденьку и всёхъ именинницъ.

Я предпочель писать скорымь почеркомь: гораздо скор ве пишется, нежели тёмь мелкимь и убористымь, какимь я писаль въ Астрахани. Будущее письмо, надёюсь, писать къ Вамь съ новой квартиры. Завтра пробуду дома, несмотря на то, что и завтра звали меня обёдать къ Ун\*\*, по я не пойду, совёстно, и безъ того я часто у нихъ обёдаю, лучше придти вечеромъ.

- Прощайте, напишите мит правду о здоровьт Вашемъ и Олинькиномъ, обо всемъ и обо встахъ. Что делаетъ Костя?

#### 15-го Сентября 1845 года. Субботи.

Наконецъ получилъ я Ваши письма. Всв эти дин былъ я въ большихъ хлопотахъ, перевозился на квартиру, а главпое... у меня умеръ Егоръ въ больницѣ-въ ночь съ Середы на Четвергъ, предварительно исповъдавшись и причастившись. Я самъ не быль въ больниць, а посылаль объ немъ навъдываться Порфира, но не ожидалъ этого. Нынче его будуть хоронить: я съфзжу въ церковь. Все оставшееся послъ него имущество сложилъ я въ одинъ сундукъ, сдълалъ двв описи, заперъ и запечаталъ. Въ сундукъ оказалось много моихъ вещей, которыя я считалъ потерянными: Костинькина рубашка голландская, Гришина салфетка, которыя я выпуль, но много вещей, которыя я зваю, что наши, но пе имбють мътки, оставиль въ сундукъ. Можетъ быть, у него была страсть прибирать все къ мъсту, потому что у него же нашель я билеть на «Отечественныя Заниски» 1845 года и отсылаю его къ Вамъ обратно,нашель дробы... Денегь ни конфики. Воть человфкъ, который сорокъ лать отправляль одиу должность, который

такъ сроднился съ этими обязанностями и привычками, что ничего не желалъ лучшаго и гордился, можетъ быть, сво-имъ званіемъ. Въ бреду горячки онъ часто вскакивалъ и говорилъ, что надо подавать чай или чистить сапоги, и, можетъ быть, цѣлый рядъ сорокалѣтнихъ услугъ, и служба молодости, и служба зрѣлыхъ лѣтъ, и служба старости — проносились передъ нимъ въ намяти... Молодость! П она была для него. полная надеждъ на будущность, на вольность... Пришла вольность, но все та же дѣйствительность, и время притупило другія желанія и сдружило съ обязанностями...

Въ то самое время, какъ это происходило въ отдаленной части города, давался шумный баль, на которомь бъшенно подвизалась Калужская чиновная молодежь. Видите въ чемъ дело. Пріфхаль новый губернаторь, должность котораго правилъ года два Х\*\*, по этому поводу всѣ его друзьяпріятели вздумали дать ему баль и ужинь. Я, какъ прівзжій, разумбется, не участвоваль въ поднискъ, по получилъ приглашеніе, и въ Середу, часу въ 10-мъ, завхавъ за (Михаиломъ) отправился на балъ. Очень хорошенькая зала подъ мраморъ въ два свъта и ифсколько чистыхъ комнатъ уже наполнались гостями. Я забыль сказать, что домъ частный. Распорядителемъ Н\*\*, хозяйкойполицмейстерша, Катерина Ивановна, фамилію забыль. Толстая и очень некрасивая баба, надъвшая столько прозрачной кисен и тюля, что складки пелеринокъ давали видъ крыльевъ, принимала гостей съ граціозными, по ез мифнію, движеніями. Я ей не представлялся, но весь городъ знаетъ Катерину Ивановну, потому что Катерина Ивановна держить въ рукахъ мужа своего, полициейстера, и вмфсто него управляетъ полнијей. Прежде она была городинчихою въ Маломъ Ярославиф, учреждала налоги и собирала подати съ города, наконецъ мужа ен повысили въ полицмейстеры, а услышавъ о назначении новаго Губернатора, Катерина Ивановна събздила въ Петербургъ и заблаговременно выхлопотала мужу еще хлфбифитее мфстечко. Гости пріфзжали одинъ за другимъ. То губерискій механикъ, то дфлопроизводитель Округа путей сообщения, то Секретарь Строительной Коммиссіи, то чиновникъ по особымъ порученіямъ.

Все служащіе! Молодежь, — подающая богатыя надежды Россіи! Такое стремленіе къ чинамъ, такое усердіе къ службъ, такое прилежаніе...

Много будетъ штатскихъ генераловъ изъ предстоящихъ! Почему же теперь и не повеселиться? такъ разсуждали около меня, или, кажется, разсуждали нъкоторые пожилые чиновники. Что касается до костюмовъ, то были и прилично одътые, были и въ пестрыхъ жилетахъ, пестрыхъ шарфахъ и даже въ пестрыхъ брюкахъ. Дамы... но признаюсь, я больше смотраль на мужчинь, на молодежь, безпечную, равнодушную, не тревожимую никакимъ интересомъ національнымъ или хоть обще-человъческимъ, годящуюся только на подтопку! Дамъ меньше, чёмъ кавалеровъ, хорошенькихъ немного: двъ Унковскія, Половцова, Чернова, — но хороша собою и глубоко хороша Толстая, брюнетка, которую Константину лучше и не показывать. Въ самомъ дълъ столько спокойствія и глубины души въ ея глазахъ... Она меня заинтересовала особенно потому, что мив извъстны такіе секреты ея сердца, которые изв'єстны только ей, да тому, кого касались. Вы знаете, я всегда эдакое депо чужихъ тайнъ. Впрочемъ, кромъ Унк\*\* я незнакомъ пи съ одной дамой. Наконецъ прівхаль Х\*\* потомъ Смирновъ. Занграли маршъ и начался польскій, продолжавшійся около часа! Смирновъ прошелся съ купчихой, единственной, бывшей на баль, и уже старухой. Я любовался и совътникомъ Губерискаго Правленія жидомъ Т\*\*, мошенникомъ страшнымъ, любезникомъ еще страшнъйшимъ, и военнымъ чиновникомъ, присланнымъ изъ Петербурга для слъдствія объ испорченномъ куль муки казенной, давно уже употребленномъ въ дело, чиновникомъ, проживающимъ здесь уже давно, жандармскимъ Штабъ-Офицеромъ - также мошенникомъ и мерзавцемъ... Полюбовавинсь, часу въ 12-мъ уфхалъ я домой. Но балъ продолжался до 4-хъ часовъ, а въ 4 сёли ужинать. За ужиномъ последовали тосты о здоровье и благополучін Х\*\*, п Х\*\* обходиль общество и благодариль, а тузы общества отвъчають про себя ему бранью...

Я увхаль рано и хорошо выспался. На другой цень, когда часу въ шестомъ пошель я бродить по бульвару, стало заходить солице въ Оку, стало смеркаться и паконець за-

благовъстили колокола ко всенощной, празднуя тысячельтнее торжество; инъ стало отрадите, легче послъ непріятныхъ впечатльній, производимыхъ дрянногою человъка, дрянногою самыхъ прекраситайшихъ и благородитайшихъ людей.

Нынче 15-е, день Никиты и праздникъ Никитскаго Монастыря, послѣ — завтра 17-е, съ которымъ поздравлялъ и поздравляю еще разъ всѣхъ Васъ, а именинницъ въ особенности, а письмо это вѣрно придетъ не ближе 20-го, дня Вашего рожденія, милый мой Отесинька: поздравляю Васъ и крѣпко, крѣпко обнимаю. Поздравляю и всѣхъ.

Вчера перевхаль я на свою квартиру. Она еще не отделана вполнь, но я поспышиль перевхать потому, что въгостинниць дорого и неудобно. Въ будущій разъ пришлю Вамъ планъ.

**Прощайте**, пора на почту. Видите, я пишу къ Вамъ часто, да какъ много. Будьте здоровы и не безпокойтесь обо миз.

# 18-го Сентября 1845 года. Вторникъ. Калуга.

Вчера въ Палатъ нолучилъ я письмо Ваше отъ 13-го вечеромъ. Это уже третье, первыя же два я получилъ заразъ. Довольно странно показалось мив, что Вы ничего не нишете о бользии Егора. Это обстоятельство, само по себь серьезное, и кончилось, какъ Вамъ уже извъстно, серьезно. Въ Субботу его похорониля. Я пріважаль на насколько времени, но всю тяжесть и всв хлоноты взвалиль по этому случаю на Порфира, который въ этомъ отношении очень полезенъ. Не знаю, какъ будетъ дальше, а покуда Порфиръ такъ усерденъ, догадливъ, что и желать больше нечего. Вчера разобрали мы всв сундучки и ящички. По описи недостаетъ двухъ новыхъ подносовъ, -я знаю, было отпущено съ Егоромъ много банокъ варенья, ихъ итъ ни одной. Кром'в того, отпущено было, кажется, разныхъ крупъ и другихъ вещей и вещицъ, которыхъ теперь не упомню, которыхъ теперь нътъ и которыя не могли пропасть здъсь въ Калугь, ибо и видълъ, сколько ящиковъ прівхало съ Егоромъ, а върно оставлены имъ въ Москвъ. Я не знаю, еслибъ Егоръ останся живъ, то съ накими слазами предсталъ бы онъ мив. Мив не денегь жалко, разумьется, по мив было

очень досадно обмануться до такой степени въ человъкъ. Хотя я и перебхаль, но помъщаюсь теперь въ гостинной, потому что спальная не готова. Впрочемъ, эти названія слишкомъ громки для такихъ клетушекъ. Темъ не мене, долженъ былъ я заказать два дивана, простыхъ самыхъ, туренкихъ, и инсьменный столъ, но вижу необходимость въ лвухъ шкафахъ: въ одномъ для платья, въ другомъ для буфета. Множество вещей уже куплено. Наконецъ я уже объдаль дома, своею кухней. Объдъ состояль изъ супа съ курицею и соуса подъ морковью съ той-же курицей, которой (т. е. курицы), вирочемъ, я и не ълъ. Все это пойдетъ и на пругой день, съ возобновлениемъ соуса. Впрочемъ, эти дии я ужиналъ всегда мичницей. - Право, смфино, до какихъ подробностей доходять мон письма! А знаете ли, что я въ Калугъ написалъ уже кучу писемъ ко всъмъ. Не писаль только во Владимірь, откуда также не получаль ни строчки. Письмо къ Оболенскому пачалъ я эпиграфомъ:

> Ахъ злодъй – городъ Калуга Разлучить отъ мила-друга! Новъйший пъсенникъ.

И написаль къ нему почти что набѣло и экспромптомъ стихи, которые очень не хороши и не гладки и пусты, но всетаки я пропишу ихъ Вамъ \*).

Впрочемъ, надо признаться, что это стихотвореніе написано было въ такую грустную минуту, и что, можетъ быть, здѣсь, когда я совсѣмъ устроюсь, примусь я за работу. Такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ кажется. Знакомствъ новыхъ я не сдѣлалъ почти никакихъ; очень часто бываю у Унк\*\*ихъ, раза два или три въ недѣлю у нихъ обѣдаю, —у нихъ очень пріятно, потому что безцеремонно, дочери прекрасно поютъ, а Семенъ Яковлевичъ очень интересный человѣкъ, тяпетъ къ Москвѣ, говоритъ противъ благотворительности даже, сдѣлалъ путешествіе вокругъ свѣта, очень меня полюбилъ, кажется... Мы съ нимъ бесѣдуемъ иногда часа по три. Вчеращий день, по случаю именинъ старшей дочери, Вѣры,

т \*) См. призожение "Иѣтъ, съ непреклонною сульбою"....

заёхалъ я поздравить изъ Палаты, тамъ нашелъ почти всю Калугу, съёхавшуюся съ тою же цёлью. Выёзжая оттуда, встрётился съ Губернаторомъ, который замахалъ рукою и, нока я останавливалъ стремленіе Матюшки, онъ уже соскочилъ съ пролетки и подбёжалъ ко миё, я также вышелъ. Онъ дёлалъ миё будто бы выговоръ за то, что я у пего не бываю, сказалъ, что онъ всегда свободенъ съ 9-ти часовъ вечера, просилъ меня пынче къ себё, говоря, что ему пужно что-то миё сообщить. Поёду къ нему нынче!

Что это Коста кашляеть. Стыдись, Святославово горло! Впрочемь, я самъ постоянно кашляю, вслёдствіе чего, по собственному соображенію, приставляль къ погамъ самую свирёную горчицу. Прощайте, будьте здоровы и веселы! Съ имянинами Вашими я еще успёю Васъ поздравить.

# Ионедыльникъ. 1815 года, Сентабра 24-го. Калуга.

Еще часъ времени остается до отправленія въ Палату; я всталь рано, читаль, читаль, и для отдохновенія рышился писать къ Вамъ, хотя почта отходить собственно завтра. Начну съ описанія бала. Смирнову было много хлопоть: хозяйки не было, и онъ долженъ былъ для оживленія самъ танцовать. Дамы были всь ть же, -мужское общество было немножко почище, а то на прошедшемъ балу я встрътилъ лица, которыя за мошенничество и взятки преданы суду нашей Уголовной Палаты! Въ гостинной, которую я увидълъ въ первый разъ, виситъ на стфиф превосходный портрегь А. О. Смирновой, въ восточномъ платъв, чалмв, съ раснущенными волосами. И не такою воображаль ее себъ Ея лицо гораздо спокойнъе: глаза тихи, по крайней мъръ такъ она на портреть. На другомъ портреть всь трое дътей его вмъсть: три дъвочки. Старшей, говорять уже 12 лъть. См\*\* кому то сказывалъ, что жена его все больна, почему онъ и приготовилъ для нея комнаты наверху, гдф она будетъ принимать двухъ или трехъ человъкъ, но не болъе, а внизъ сходить только въ самые торжественные дни. Потолкавнись на балъ, я воротился домой часовъ въ 12. — Стараніями См\*\* учреждается Благородное Собраніе съ клубомъ, т.-е. игрою въ карты, буфетомъ и журналами. Собирается подписка, по

15 рублей серсбромъ. Дълать нечего, хоть и жаль, а придется выложить изъ кармана 52 рубля. Признаюсь, мив эти издержки очень не правится. Хорошо, что скоро 1-е число и что здъсь жалованье выдается помъсячно. — У Унк\*\* я бываю довольно часто, раза два въ недфлю объдаю: недавно, не заставъ отца и матери, я просидель цёлый вечеръ съ дочерьми и меньшими братьями, потомъ еще ифсколько разъ приходилось мит одному сидать съ ними и разговаривать. Эти объ дъвушки очень добры и милы, веселаго характера, любять танцовать и прыгать, совершенно просты въ обращенін, а главное (качество р'ядкое въ провинціи) безо всякихъ претензій. Обѣ сестры прекрасно поютъ, но, къ моему сожалѣнію, больше любятъ Итальянскую музыку, нежели Нѣмецкую. И въ свою очередь разсказывалъ имъ про Москву, Московское общество, Московскихъ дамъ, про Университетъ, публичина лекців, про Московское направленіе, про Константина, про костюмы, про сарафаны (при чемъ опъ изъявили готовность надъть сарафаны, про мурмолки, объявивъ при томъ свое памъреніе носить зимой мурмолку. Да, Константинъ, ты долженъ быть мной доволенъ: я не пропускаю ни малъйшаго случая, гдъ могу, ввернуть доброе съмечко. Вотъ вчера сидълъ у меня часа два, если не больше, Б\*\* Управляющій Палатою Государственныхъ Имуществъ, благородный и образованный человъкъ, меценатъ. Онъ долженъ быль подъ конецъ во многомъ согласиться, говоря, только, что еще не созрѣло время. Впрочемъ, во всякомъ городѣ найдешь двухъ или трехъ образованныхъ умныхъ людей, готовыхъ принять наши убъжденія, по что касается, папримѣръ, до Калуги вообще,—то ей ни до чего нѣтъ дѣла, она ничего не читаетъ даже и ръпштельно игнорируетъ вся-кое Московское движение! — Ныпче въ Палатъ получилъ л два письма отъ Васъ. Съ какимъ удовольствіемъ получиль и и прочелъ Ваши письма! Это оживило меня на цфлый день! Очень, очень благодаренъ всёмъ за поздравление День этотъ будетъ после завтра: онъ неприсутственный, праздникъ, можетъ быть я отправлюсь въ соборъ. Вы знаете, впрочемъ, что это для меня самый непріятный день. Чувствительнье и явственные становится для меня утекъ времени, прискорбиве эта ничвив уже незамънимая потеря и

мучительные вновь проснувшійся вопрось жизни. Завтра пменины Ваши, милый Отесинька. Поздравляю и обнимаю Васъ, поздравляю всёхъ.

Квартирой вообще я недоволенъ. Дешево, да дрянно. Она имъетъ видъ чистепькой, но стъны начкаютъ. Нахнетъ немножко кухней, натъ ни одной форточки, ни одного замка. двери почти не затворяются, мебель состоитъ только изъ стульевъ, шести креселъ. двухъ или трехъ столовъ, простыхъ, крашеныхъ, даже лакомъ не покрытыхъ. Хозяйка безденежная, у ней самой ивтъ никакого «обзаведенія», и она на постройки эти забрала у меня денегъ впередъ за 4 мѣсяца. Если-бъ не это обстоятельство, я бы, можетъ быть, събхалъ на другую квартиру. Впрочемъ, вездъ мало мебели и нать существенной: шкафовь, дивановь, столовь! Поэтому я долженъ быль себъ заказать. Инсьменный столь и поставлю въ гостипичю, къ внутренной стънкъ. будеть мой кабинеть и всё книги. А въ спальной, крошечной компать, будеть стоять шкафъ съ посудой и разныя вещи. Стъны въ гостинной завъшу географическими картами, ибо на ствнахъ ужасныя полосы и пятна; пришлите мив съ окказіей бурхана. Я его забыль, не знаю только гдф, въ Москвф или въ Абрамцовф. Впрочемъ, Вы очень ошибаетесь во мив, если думаете, что я теперь полонъ fausse honte. Ничутъ не бывало. Я слишкомъ гордъ или слишкомъ равнодушенъ, по введу См<sup>\*\*\*</sup> и всякаго къ себъ бего всякой совъстливости, только чтобъ было у меня опрятно, безъ претензій и безъ грубаго нарушенія вкуса въ выборѣ цвѣтовъ и т. и. -- Впрочемъ, Вы хорошо сдѣлаете, милый Отесинька, ссли пришлете миѣ денегъ немножко, ябо я получу скоро мъсячное жалованье... Но мъсячное жалованье само въ обрѣзъ, и всегда надо имъть сколько-иноудь на непредвидънныя издержки. Впрочемъ, я прилагаю при семъ счеть всёхъ монхъ издерженъ главивйшихъ. Скупны хозяйскія заботы, нечего сказать. Разумбется, въ следующемъ мъсяцъ мнъ нечего будетъ платить за квартиру, по придется заплатить 52 рубля въ Собраніе, заказать шкафы, заплатить подряженнымъ на мъсяцъ кузнецу, прачкъ и другимъ... Прежде истеченія місяца не могу опредівлить бюджета своихъ издержекъ.

29-го Сентябра 1845 года. Калуга. Суббота.

Воть уже и Октабрь на дворъ: если судить по здъшней погодъ, такъ у Васъ въ деревит не должно быть очень пріятно. Зафсь уже аня два, какъ лежить спфгь, разумвется мокрый и грязный, поэтому погода самая сырая, такъ что не хочется и носу показывать изъ компаты на лворъ, а дълать нечего, ступай. Въ промежутокъ отъ Вторника до Субботы пичего особеннаго не случилось. Во Вторникъ объдалъ я у Унк\*\* и условился съ Семеномъ Лковлевичемъ Бхать въ Среду къ Архіерею, для чего долженъ быль я прилти обълать опять къ нимъ же. Въ Среду (26 го Сентября) храмовой праздникъ здёшняго теплаго собора (который ничто иное, какъ большая комнатная церковь въ дом'в Архіерея), пошелъ я къ объдив въ Соборъ. Тамъ служиль самь Архісрей. Онь служиль безо всякой торжественности, бороды у него почти нътъ, а есть что-то, чего даже пельзя назвать и козлиной бородой: низенькаго роста, худощавый, лицо ничего не внушающее; говорять, онъ здёсь пе играстъ никакой и недалекаго ума. Оттуда отправился къ Унк\*\*, гдъ объдалъ (впрочемъ, они не знали и знають, что это были мон именины), но къ Архіерею не повхаль. Я взяль у Унк\* довольно интересную книгу: Истина Святой Соловецкой обители противъ челобитной Соловецкой. Я не зналъ, что Соловецкій монастырь посылаль къ царю Алексъю Михайловичу челобитную съ жалобою на исправление книгъ и съ объявлениемъ, что если ихъ прошенія не уважуть, то они будуть стоять за вфру до последней капли крови. Вслёдь затёмь онь девять лёть держался въ осадномъ положенін, пока быль взять военною рукою. Челобитная составляеть главное основание догматовъ раскола; теперь, кто - пензв'єстно, по должно быть н'єкто изъ тамошнихъ жителей, написалъ современное оправдание монастыря противъ неправды, пазывающейся его именемъ. Написано это такъ, съ такою искреннею и грубою досадой, такимъ слогомъ, даже съ бранью противъ раскольниковъ, что забываень, что это написано въ наше время и пропущено въ духовной цензуръ. Кипга питересная, 1841 года, совътую посмотръть ее.

Вчера быль я въ здъшнемъ театръ, открытомъ въ первый разъ по возвращении труппы изъ лътнихъ вояжей по уъзднымъ ярмаркамъ. Труппа немножко потерпъла отъ путешествій: декораціи облупились многія, нъкоторые члены труппы растерялись на дорогъ, т. е. остались въ разныхъ городкахъ, задолжавъ трактирщику.

## 1845 года 2-го Октября. Калуга. Вторникъ.

Какъ обрадовался я неожидание получению Вашихъ писемъ оть 25-го Сентабря, - писемъ длиниыхъ и интересныхъ. Върочкино письмо писано въ третьемъ часу ночи: это папрасно. Сначала буду отвѣчать на Ваше письмо. Я, слава Богу, здоровъ, но все-таки держу діэту. Столъ мой состоитъ: чай (некрипкій) поутру и ввечеру, -- обидь: супь съ курицей (приготовляемый на ивсколько дней) и тарелка морковнаго соусу. Вечеромъ иногда, чувствуя потребность ужина, събдаю простую янчницу на маленькой сковородив, янцъ изъ четырехъ или пяти; впрочемъ, и это невсегда бываетъ \*). Неправда ли, умфренно? Однако же я не думаю держать такую діэту больше місяца, ибо чувствую неодолимое стремленіе къ говядинь.. Хотя я объдаю пногда у Унк\*\*, но у нихъ также объдъ очень скромный... Пріемъ, сдъланный Кость, радуеть меня за него, но нисколько за успъхъ дъла: интереспа его личность, такъ явно нарушающая предразсудки общества, такая оригинальная, странная. А до убъжденія никому ність дісла; да и что толку въ этой блестящей дряни, которую называють высшимь обществомь? Разумћется въ немъ нътъ никакого толку, да и насъ-то всъхъ оно сбиваетъ съ толку. Мий какъ-то непріятно вспомнить и вообразить себф опять эту пустоту и мелочь, которая такъ многихъ занимала прошедшую зиму: сколько градусовъ бла-

<sup>\*)</sup> Сергъй Тимооеевичъ писаль вь отвътъ, что при чтеніи этого письма "еффектъ былъ различний. Мать чуть не плакала, слушая описаніе твоего умъреннаго стала и вообще нъкоторыхь нуждь, а я хохоталь. Все это весьма не худо и для твоего здоровія, и для пріобрътенія умьнія себь отказавать и ограничивать себя. Забиль написать, что Константинь быль особенно тронуть отсутствіемъ пироговъ вь твоемь объдъ... Аксаковъ бель пироговъ! этого до сихъноръ не можеть варать его желудокъ (Письмо отъ 7 Окт. 1845).

гонам френности въ этой или другой свътской дъвушкъ, что она сказала или какъ чаруется Нановъ. Вотъ этотъ юноша! Лучше бы подумать о средствахъ дъйствовать съ большею пользою, о журналъ, объ альманахъ. Въ самомъ дълъ, съ тьхъ поръ, какъ я примкнулся жизнію своею къ одному убъжденію, къ одному принципу, я сдёлался гораздо серьсзибе и нахожу, что смотрять не довольно съ серьезкой стороны. Я не говорю про Константина, который смотрить съ серьезной стороны, но какъ-то мало думаетъ о средствахъ, да и ленивъ невыносимо. Ему хочется вдругъ дать карамболя. Нътъ, мы сами не замъчаемъ, какъ обаятелень, илфинтелень для нашего мерзкаго тщеславія блескъ свътскаго, аристократическаго общества, для насъ, не аристократовъ, не принадлежащихъ къ этому самозванному высшему кругу. Вёдь эти господа ёздять не изъ желанія наб-людать, проникнуть составъ душь свётскихъ дёвушект... Мы ихъ не переобразуемъ: дворъ, флигель-адъютантъ — и всѣ труды къ чорту, насъ онъ портять и отвлекають отъ дъла. Удивительно въ самомъ дълъ, какъ такіе умные люди въ состоянін заниматься такъ много такою дряпью... Ахъ, Господи, какъ бъситъ меня это высшее общество и дрянь человъка; самый опасный врагъ человъку, самый непримътный: тщеславіе. Напрасно станете вы утверждать, что его нътъ въ васъ, будете обижаться этими словами. Я опять повторяю тоже, самъ сознаю себя виновнымъ, но по крайней мъръ я крънко тружусь надъ собою и не обольщаюсь уже тщеславісмъ... Сделайте одолженіе прочтите это все 11-ву. Да что же въ самомъ деле журналъ-то? Отдавалъ ли онъ Зимнюю Дорогу С\*ву? Зачёмъ онъ миё ся не присылаетъ? — Влагодарю Васъ, милый Отесинька, за сигары. Я ни сигаръ еще, ни повъстки не получалъ. и право — это напрасныя издержки, когда ихъ такъ много. Повърите ли Вы, что, кром'в прогонныхъ денегь, со времени моего прівзда по 26-е Сентября (а теперь уже 2-е Октября) я издержаль 477 рублей. Я самъ бы не повърилъ себъ, еслибъ не велъ счета; какъ я сдълался аккуратенъ,— Вы бы удивились! Посылаю Вамъ конію со счета. Иътъ, обзаведеніе вновь хозяйствомъ незамътно дорого. Потрудитесь только велъть себѣ прочесть мой счетъ. Гришѣ не приходилось вовсе этого

выдерживать. А ужь, въроятно, во всей вселенной не найдется другого молодого человъка, который жилъ бы такъ умъренно, такъ скромно, такъ монашески, какъ я. Одна только роскошь—сигары: но это еще Московская издержка. Нътъ, уничтожение такой большой суммы въ такое короткое время меня очень огорчило \*).

Наконецъ спальная моя готова, но я еще не перешелъ въ нее. Вотъ былъ оселокъ моему теривнію: обвидана была черезъ три дня, а посибла слинкомъ черезъ двъ недъли: за то съ хозяйкой я почти въ ссорѣ; причиной замедленія было между прочимъ то, что какой-то кирпичникъ ей долженъ, да не хочетъ платить долгу кирпичами, а я сидълъ трое сутокъ въ стужъ, потому что печи были разломаны, нельзя было топить. Тенерь печи готовы, во расположены самымъ дурацкимъ образомъ, какъ Вы увидите изъ плана: объ топки въ корридоръ, а въ гостинично печь не выходитъ. Словомъ, еслибъ не задатокъ за три мъсяца (контракта не было дълано) и еще за одинъ мъсяцъ (данный потому, что у хозяйки не было денегъ для продолженія работь), я бы неребхаль. Вирочемь, домикь такъ маль что когда истоиять объ печи, то дълается ужь слишкомъ тепло. Прощайте, пора въ Палату. Удивительно, какъ я такъ много иниу и половины еще не успълъ написать. До слъдующаго письма. Посылаю Вамъ счетъ и планъ.

# 6-го Октября 1845 года. Суббота. Калуга.

Вотъ уже ивскольмо дней стоить сухая и ясная погода, которою Вы, ввроятно, воспользовались въ деревив. Въ деревив видъ поблекшей природы и ожиданіе зямы еще грустиве! И вдобавокъ знать, что дождешься тепла и зелени не ближе, какъ мъсяцевъ черезъ восемь! — Нослъднее письмо Ваше отъ 25-го я получилъ въ Воскресенье, о чемъ уже и писалъ къ Вамъ во Вторникъ. Ожидаю письма завтра или

<sup>\*)</sup> На это Сергый Тимовсевичь отвычаль: "Угышься милий другы! При первоначальномы обзаведении какимы бы то ни было хозянствомы всегда выходить много денегы, и у тебя быль непридвиданные расходы. Провъедшен почтой я выслады теба денегы. Какы скоро у тебя будеты недостатокы, — пиши безы вслыхы оговорокы, я теба это приказываю (Fodem).

послъ завтра. Вчера наконецъ получилъ я посылку: ящикъ colorada clara, великолъпныхъ, величественныхъ сигаръ. Онъ должны дорого стонть; гдъ и у кого и за сколько Вы ихъ купили? Я запряталъ ихъ подальше и не ръшился пробовать до техъ поръ, пока совсемъ устроюсь, а теперь у меня еще не готовъ письменный столъ и книги не разобраны. Миъ же хочется воздать должное гаванской сигаръ на просторъ и на досугъ. Въ Калугъ увеселения по прежнему продолжають свиренствовать. Въ мою бытность здесь дано было три бала и два публичныхъ объда. Объ объдъ купеческомъ, данномъ Х\*\*, я Вамъ писалъ, кажется. На этотъ объдъ я приглашенъ не былъ. Были одни тузы Калужскіе и пріятели Х\*\*. Въ прошедшую Середу купцы опять давали объдъ См\*\*, на который я быль приглашень, но не поъхалъ. А 4-го Октября опять получиль билеть: «Калужское Дворянство покорнвише просить сделать честь пожаловать на баль и ужинь, даваемый во знако признательности А. Н. и Е. Н. X\*\*. Я повхаль, пробыль часа два и воротился домой. Особоннаго ничего не было: все тъ же фигуранты, тъ же шуты и мошенники. Впрочемъ, мий надо будеть объйхать въ знакъ благодарности за приглашение хоть часть Калужскаго дворянства, да непремънно побывать у Почтмейстера, который медленно распоряжается присылкою мив писемъ, мстя за то, что я у него до сихъ поръ не былъ. Вотъ скука! Непремъпно будь знакомъ со ветми этими чиновными созданіями, которыя вет пе лучше, но въ десять разъ хуже Тр. Почтмейстера. Тр. Почтмейстеръ, согласенъ, человѣкъ очень хорошій, но каждый день съ нимъ видаться – признайтесь — скучно. Предвижу, что балы эти мив скоро надовдять, ибо все одно и то же, все одни и тъ же.

Не знаю, писалъ ли я Вамъ. что въ прошедшее Воскресенье является ко мив жандармъ съ приглашениемъ на чашку чаю къ Николаю Михайловичу (т. е. См\*\*.) Я потребовалъ у него листокъ, на которомъ написаны имена приглашаемыхъ: всего человъкъ десять, въ томъ числъ многія почтенныя Калужскія имена и даже штатскіе генералы, наконецъ я и... Н\*\* Я не поъхалъ, отговорившись будто бы нездоровьемъ. Въ самомъ дъль -- какъ это

глупо, звать къ себъ людей порядочныхъ и 11-а, извъстнаго мошенника. Если это его избранные, такъ я не хочу быть въ числъ ихъ. Разумъется, всъ прочіе были и большею частію всв играли въ карты; а же для подтвержденія своихъ словъ долженъ быль нісколько дней просидъть дома. — Я давно собирался Вамъ разсказать исторію (если это можно назвать исторіей) съ Як\*\*\*. Это было въ третье присутствіе мое въ Палать. Як\*\*, сдълавшись изъ поручиковъ Предсъдателемъ, т. е. человъкомъ, имъющимъ право надъвать, съ Вашего позволенія, бълые съ золотымъ галуномъ панталоны, чрезвычайно доволенъ и гордъ своею должностью. Являясь въ Палату поздно, онъ входитъ въ Присутствіе съ необыкновенною торжественностью. Сначала два сторожа бъгутъ впередъ опрометью, толкая другъ друга и растворяють объ половинки двери, въ которыя входить Председатель. Кат и другіе, зная его, встають съ своихъ мъстъ заранъе и даже подходять къ дверямъ на встръчу. Что касается до меня, то не обращая вниманія на всю эту тревогу, я продолжаль заниматься деломь, и только когда Як\*\* подходиль къ столу, привставаль съ мъста, слегка кланялся и опять садился за работу. Такъ вотъ-съ. на третій день Присутствія Як\*\*, уствинсь въ свои кресла, вдругъ говоритъ Секретарю: «подайте мив второй томъ Свода Законовъ». Подаютъ. Онъ роется въ немъ и, вдругъ, обращаясь ко мнѣ, очень учтпво, впрочемъ, проситъ меня «сделать одолжение прочитать такую-то статью». Въ этой статьъ, извлеченной изъ регламента Петра Великаго, сказано: «при входъ Предсъдателя члены встають съ своихъ мѣсть». Видите встають, а я только привставаль! По настоящему следовало бы только расхохотаться въ лицо Як\*\* но въ ту минуту я такъ взбесился, что почувствоваль, какъ кровь отхлынула отъ лица. Первою мыслью было: пустить въ него чернильницей, и надо было итсколько времени и много усилій, чтобы удержать себя. Собравшись съ духомъ, я сказаль ему только: «я переговорю объ этомъ съ вами послѣ присутствія». «Пѣть, зачѣмъ, лучше уже тенерь», сказаль Ик\*\* чувствуя себя, разумфется, безопасные въ полномъ присутствій другихъ членовъ. «Пу, хорошо, сказалъ я несколько успоконенись, по тономъ довольно грознымъ,

чего вы хотите?» — « Да вы на меня совствить никакого вниманія не обращаете, не оказываете мив должнаго уваженія», — «Хорошо, сказаль я, вы указали статью, и довольно; только, если вы прибъгаете къ статьямъ 2-го тома для снисканія уваженія, такъ жалкаго же уваженія вы добиваетесь, Александръ Иванычъ!» — Весь день и былъ взволнованъ, миъ казалось, что я мало отвътилъ Як\*\* но исторія эта, случившаяся въ присутстви всъхъ другихъ членовъ, разнеслась въ одинъ мигъ по всему городу и самъ Як\*\* вездъ раз-сказывалъ, какъ я (т. е. Аксаковъ) его обидълъ. Я думалъ, что меня обидъли, но вся Калуга почти рѣшила, что я оскорбилъ словами, и именно последними, почтеннаго Александра Ивановича. Унк\*\* которымъ я самъ разсказаль, говорили мнь, что даже многія дамы, сказывая про это, обвиняли меня въ недостаткъ чинопочитанія! Дошло до Губернатора, который говориль объ этомъ старику Упк\*\* и о памфреніи своемъ мирить меня съ оскорбленнымъ Предсъдателемъ; мнъ же Смирновъ о томъ не ръшился сказать ни слова. Но Унк\*\* отговорилъ его отъ этого глупаго намфренія, увфряя, что Як\*\* самъ постарается загладить дело. И действительно такъ и было. Я продолжалъ обращаться по прежнему, точно такъ же кланялся, быль учтивъ, какъ и прежде, словомъ, ни въ чемъ не измѣнилъ своего поведенія, ибо оно было хорошо. Но Як\* сдълался гораздо учтивъе, первый подходить ко мив, подаеть руку, вездв внимателень, услужливъ... Разумбется, я, сколько могу, плачу ему тою же монетою, и мы теперь такіе пріятели, какихъ мало. Онъ действительно - доброватое созданіе, но глупенекъ. А на дняхъ въ Налать произошелъ следующій случай: по одному делу быль толкъ и Як\* не согласился съ мнъніемъ моимъ и прочихъ членовъ. Я сказалъ, что не уступаю вичего и подамъ, если нужно, особое мивніе; прочіе члены объявили, что они поступять, какъ и я... Як\*\* даль предложение, съ которымъ никто не согласился, и ръшение исполняется по большинству голосовъ, т. е. наше... Я могу безъ хвастовства сказать, что этого бы не было безъ меня, я знаю изъ прежнихъ ръчей гг. членовъ, въ какомъ они угодливомъ расположении были къ Предсъдателю (дъйствующему въ этомъ случав согласно съ желаніемъ См\*\*). Я же никого не уговариваль, но объявиль вслухь, что я думаю такъ, вотъ причины, и ни для кого на свъть не измѣню своего мнѣнія. Тогда прочіе объявили, что думають, какъ и. и также намѣрены крѣпко держаться своего мнѣнія, нѐсмотря на то, что Як\*\* въ самыхъ хорошихъ теперь отношеніяхъ съ См\*\* и бываетъ у него чуть ли не каждый вечеръ. Дѣло это пойдетъ еще къ См\*\* на утвержденіе: не знаю, какъ онъ поступитъ.

На дняхъ жду къ себѣ Митю Оболенскаго. Для объясненія всего посылаю Вамъ письмо его. Прощайте.

Р. S. Варенье нашлось въ книгахъ. Матюшкъ куплена азбука, и я приказалъ Порфиру учить его грамотъ, а то у него слишкомъ много досужаго времени.

## 9-го Октября 1845 года. Вторникъ. Калуга.

Письмо Ваше, писанное 1-го Октября, отправленное 4-го и мною полученное только 8-го, я перечель и всколько разъ. Если для Васъ интересны мон письма, то для меня, въ моемъ одиночествъ, Ваши еще интереснъе. Я очень благодаренъ Костъ за письмо; еще прежде я хотълъ писать къ нему письмо большое и пепремѣнно напишу съ слѣдующею почтою. Теперь только успокою его на счеть Т-ой. Человъкъ, ею интересующійся, молодой У - кій, добрый, честный, благородный малый. Что же касается до ея натуры, то Богъ въсть, какія у нея требованія. Я ея пе знаю, а ужъ извъстно, что женскіе глаза самая обманчивая вещь. Особенно черные! Думаешь, что и Богъ знаетъ, сколько глубины въ этомъ мракѣ, прикрываемомъ вдобавокъ черными, длинными рѣсницами... Инчуть не бывало, и часто дѣвушка нисколько не виновата, что у ней такія многозначительныя очи! И поэтому я не очень довфряюсь наружности вообще, а въ особенности женской. Впрочемъ, когда Ук\*\* воротится, то онъ познакомитъ меня съ Т\*\*. Я очень радъ, что письма мон доставляютъ Вамъ развлеченіе; для меня писаніе писемъ не только не затруднительно, но и отнимаетъ очень немного времени. Я такъ привыкъ писать нисьма, что нисьма мои больше походять на разговоръ, но на бумать я гораздо свободите и умите изъясияюсь, чемъ

на словахъ. Я въ прошедшій разъ сдёлаль большую глуность: послаль письмо, не предуведомивь, что его вслухъ могуть прочесть Отесинька, да Коста.—Что касается до красоты Смирновой, то портреть ез не поразилъ меня. Такъ мало ръзкаго и блестящаго, что онъ (т. е. портретъ) не поражаетъ съ перваго взгляда, но, всмотревшись, вы увидите, что это красота, и глаза, кажется, глубокаго качества; впрочемъ, костюмъ ли ея восточный и тюрбанъ тому причиной? - лицо ея, показалось миф, носить еврейскій характеръ. Однако и теперь не могу сказать Вамъ ничего положительнаго объ этомъ портреть, потому что я разсматриваль его вскользь, на баль, въ комнать, наполненной дамами и кавалерами. Большую часть своего времени провожу я дома и читаю. Недавно прочелъ целую книгу Стурдзы: Иисьма о должностяхъ священнаго сана. Кинга очень интересная: вся жизнь священника, въ столкновении съ разными происшествіями й эпохами жизни, изложена въ письмахъ его къ одному монаху. По крайней мъръ я прочелъ ее съ пользой, и были минуты, когда мив хотвлось быть священникомъ. - Одиночество приноситъ свои плоды и внутреннее развитие совершается; я чувствую въ себъ многое къ лучшему. Уединение это, Богъ дастъ, не будетъ безплодно. Я уже написаль одно довольно длинное, серьезное почень важное для меня стихотвореніе, которое, вфроятно, покажется многимъ скучнымъ, непонятнымъ, даже смфшнымъ... \*) Въ скоромъ времени надъюсь разръшиться еще иъсколькими стихотвореніями. Когда всв эти стихотворенія будуть написаны, тогда пришлю ихъ Вамъ целой тетрадкой. Кстати, если Каролина Карловна будетъ у Васъ или Вы ее какъ-нибудь увидите, спросите ее, - намфрена ли она держать объщание, на которое сама вызвалась, т. е. прислать ми свои новыя стихотворенія, съ тімь, чтобь я прислаль ей своп? Е и намерена, такъ я, пожалуй, пришлю ей также. Да напишите, сделайте милость, П\*\*, чтобъ онъ мив прислаль Зимнюю Дорогу и книгу монхъ стиховъ.

 Хозяйка моя пресмѣшная женщина. Она вдова оберъ-офицера, слѣдовательно дворянка, очень этимъ гордится, задаетъ

<sup>\*)</sup> См. Приложеніе: 26 Сентября,

тоны и постоянно обличается грубфишимъ невфжествомъ. Она имфеть все непріятности съ Матюшкой и жаловалась миф, что Матюшка, которому она говорила очень ласково и называла даже его душенькой, въ отвътъ на эти ласки назвалъ ее свиньею. Отъ этихъ словъ Матюшка отрекался, но я все таки выбраниль его хорошенько и приказаль на крыко, чтобъ онъ впередъ не подавалъ повода ни къ какимъ на него жалобамъ. Въ другой разъ приходила жаловаться она же, что Матюшка двухъ ея мальчишекъ вымазалъ глиной, высъкъ и заперъ. Впрочемъ, теперь этого болъе не повторяется. Съ хозяйкой своей я вовсе не вижусь и только одинъ разъ пилъ у ней чай вечеромъ. Разговоръ, веденный очень серьезно съ моей стороны, внутренно очень забавлялъ меня. Особенно когда... Да чуть ли я не описываль Вамъ этого вечера. Если нътъ, такъ опишу въ будущемъ письмъ, а теперь пора кончить.

#### 13-го Октября 1845 года. Калуга. Суббота.

Я нынче пишу къ Вамъ не такое большое инсьмо. Цакетъ и безъ того толстъ. Я написалъ целый листъ Косте и посылаю два монхъстихотворенія \*). Прошу Васъ всёхъ сказать мый объ нехъ искреннее мийніе, непреминно искреннее. Ничего не будетъ больнъе для меня, если я послышу ненскренность въ Вашемъ сужденів. Особенно Васъ, милый Отеспнька, прошу сообщить мив всв нужныя поправки и замъчанія. — Особеннаго на этой недълъ почти ничего не случилось, в ни у кого почти не быль и, кромф Палаты, большую часть времени провель дома. Изъ письма къ Костъ Вы увидите, что Марія Египетской я не продолжаль, что въ скоромъ времени надъюсь написать еще и сколько стихотвореній. Но труда побольше, поважить еще не начиналь, да и не придвидится. Бродить у меня въ головъ повъсть, но такъ неясно еще, что ничего не могу сказать про нее положительнаго. Да я еще не ръшился, - прозой ли ее писать или стихами. Для върнаго изображенія жизни и дей-

<sup>\*)</sup> См. въ прил. 26 Сент. и Сом. Письмо къ Конст. С—чу помъщается на 275 стр.

ствительности—самое лучшее проза, гдв я совершенно долженъ устранить самого себя. Но иногда за то въ головъ проносятся стихи съ такой соблазнительной гармоніей, что хотълось бы писать стихами, гдв тонъ самый, музыка стиховъ дополняютъ недостаточность образовъ и гдв я не вполнъ отказываюсь отъ свопхъ личныхъ правъ. Впрочемъ, это все разрѣшится современемъ.

Что Вы миж вичего не пишете, - ужхаль ли Валуевъ въ чужіе края, прівхаль ли Хомяковь, что Елагины? Недавно прочель я еще романь Вальтерь-Скота завсь (браль у Унк\*\*). Что это за удивительный человъкъ! По прочтеніи кажлаго романа кажется, что Вальтеръ-Скотъ только разсказываль вамъ истинное событе и самъ не воленъ перемънить въ немъ ничего, а передаетъ, какъ есть, хоть радъ быль бы самъ, чтобъ это было иначе. Даже при этихъ ненужныхъ свёдёніяхъ, какъ будто бы ослабляющихъ впечатфию, —о дальнъйшей участи лицъ (напримъръ въ концъ Сенронанскихъ водъ), - видно, что онъ по неволъ будто бы исполняеть долгь добросовъстнаго разсказчика. Личнаго его достопнства вы не видите почти, а между тъмъ полная картина жизни развертывается передъ Вамп. Можно созерцать жизнь въ Вальтеръ - Скотовыхъ романахъ. Я непремънно возьму еще какой-нибудь романъ. Помню я, что Le Pirate, котораго я прочель уже давно, произвель тогда на меня сильное впечатльніе, хочу его прочесть.

#### 1845 года, 16-го Октября. Вторникъ. Калуга.

Нисьмо Ваше отъ 9-го Октября получено мною 13-го. Очень благодарю Васъ за подробное описаніе препровожденія времени, — но право я и не воображаль, чтобъ описаніе издержекъ и пр. до такой степени Васъ встревожило, милая Маменька Ахъ, Боже мой, будьте покойны, умфренный столь быль мнф очень полезень, но со временемъ я введу и пироги и котлеты и т. п. Неужели Вы думаете, что я изъ экономіи такъ мало фль? Ну да что объ этомъ гововить. Въ денежные счеты и хозяйственныя дъла и совсе пе погруженъ, теперь деньги у меня есть и я вполнф обезпеченъ. — Теперь буду отвъчать на Ваши письма. Мнф очень

досадно, что Вы получаете оба мон письма заразъ: зачёмъ же я пишу два раза въ недълю? Именно для того, чтобы и Вамъ доставлять два раза въ недѣлю это развлеченіе. Нельзя ли Вамъ какъ-нибудь устроиться съ Пальчиковскимъ кучеромъ или съ Почтмейстеромъ? Вѣдь у него есть почтальоны, которые должны были бы развозить письма?.. Что касается до уженья, то мий очень интересно знать вись окуня, который теперь сидить въ сажалкъ... Будеть ли уженье продолжаться до сивгу? - Вы спрашиваете, отчего не упоминаю я о Палать? Да нечего упоминать: дъла идуть своимъ порядкомъ. Особенно любопытныхъ дёлъ не попадалось; съ Як\*\* мы друзья совершенные... Въ Палатъ при открытыхъ дверахъ обыкновенно объявляютъ приговоры преступникамъ, часто присуждаемымъ въ Спбирь, въ каторгу... Тутъ происходять разныя сцены... Но при мнв такихъ приговоровъ еще не было объявлено, а объявляли нѣкоторымъ-наказапіе плетьми съ оставленіемь на мѣстѣ жительства. На вопросъ: «довольны ли вы?» всв они въ одинъ голосъ закричали: довольны, довольны! — Можеть быть, они рады, что отдёлались такъ дешево, потому что стоили большаго, а можеть быть, они рады хоть какимъ-пибудь образомъ избавиться отъ суда, даже будучи невинными. Суду Уголовной Палаты предаются также, какъ чиновники, сделавшіе преступление по должности, - бъдные мужнии Государственныхъ Имуществъ, головы, сборщики податей, засъдатели Расправъ. Уфдетъ кто-нибудь на рынокъ продавать, его сейчасъ обвиняють, что онь отлучился оть должности и предають суду Палаты. Разумфется, мы употребляемъ всф подъяческія уловки, чтобъ ихъ не подвергать суровому наказанію. Можетъ быть, иногда поступаемъ противозакопно, зная, что дёло не пойдеть въ Сепатъ... Къ чему законъ, когда соблюдение его есть высшее правственное беззаконие? Пусть это веселить П\*\* — дълать самыя жестокія вещи ради исполненія закона, буквы закона, несмотря на противозакопность правственную и часто на собственное убъждение... Впрочемъ, надо признаться, что всякую подобную благонам вренную неправильность я достаточно ум4ю оградить я всфми судебными хитростями. Что интересно въ этой службъ — такъ это самые преступники, арестанты, которыхъ видишь лицомъ къ

лицу. До сихъ поръ мало было важныхъ случаевъ. Съ Прокуроромъ ужъ мы оффиціально поссорились. Онъ далъ протестъ, съ которымъ, — по моему настоянію, признаться, — не согласились. Я тоже раздѣляю общее мнѣніе на счетъ окончанія Вашего письма къ А. О., милый Отесенька, и вотъ почему. Потеря зрѣнія (чего Боже сохрани) такая вещь, что о ней не легко говорится. Это дѣло слишкомъ серьезно котораго — Богъ дастъ — не случится. Родъ комплимента, который Вы дѣлаете С\*\*, или не комплиментъ, такъ самый родъ желанія видѣть ее — слишкомъ не важенъ въ сравненіи съ потерею глазъ. Это сочетаніе комплимента (или неважнаго желанія) съ угрозою такой важной перспективы производить непріятное впечатлѣніе, по крайней на меня —

а на нее, можеть быть, препріятное \*).

На дняхъбыль у меня См\*въ, посль объда, часовъ въ 5, и просильль часа два. Началь онъ бранить духъ и характеръ провипціальнаго общества, раскрывать нам'трепія свой къ улучшенію. воспитанію и образованію его, напримъръ посредствомъ театра, для котораго нужно сдфлать особенный выборъ просъ хорошихъ... Все это еще пичего, это даже (не по нашему, а по чиновническому выраженія) «благонамьренно!» Для этого устроиль онъ дирекцію театра изъ Як\*\*, П\*\* и М\*\* (мерзавца и мошенника отъявленнаго, но ловкаго, говорящаго по Французски). — Я спросиль его откровенно: Н\*\* не тоть зи самый, который съ братомъ пользуется такой скверной репутаціей? — Тотъ самый, отвачаль онъ, но эта репутація несправедлива, будто бы онъ (См\*\*) познакомился съ нимъ только здѣсь, нашелъ въ немъ человъка образованнаго, по крайней мъръ имъющаго истинное образование, et c'est quelque chose en province! Да, сказаль я, пожалуй, что-нибудь въ провинцін, но ужъ ръшительно ничего само по себъ...- Ну да общество должно быть вездв одинаково, сказаль Смеж

<sup>• )</sup> Поводомъ къ этому сужденію послужно перссланное къ П. С—чу письмо Си—ой къ его отцу, въ которомь она виражаеть между прочимъ желаніе, свидіться съ Серг. Т—чемъ при пробадь своемъ черезъ Москву въ Калугу. Отвічая ей, С. Т. говорить, что очень биль би счастливь съ ней увидаться, добавляя: я не смию откладывать возможности Васъ видить: я терит глаза. Мин котылось бы сохранить образъ Вашъ въ числь отраднихъ воспоминаній на темную можетъ быть, долгую старость...

и началь излагать свое мнвніе, что высшее общество должно быть одного покроя и съ Французскимъ, и съ Англійскимъ, словомъ, чтобъ люди всехъ высшихъ сословій, всехъ націй были похожи другъ на друга и пр. Я засмѣялся и сказалъ, что у пасъ въ Москвъ думаютъ пначе... - «Да, я знаю, вы принадлежите къ этой партін; о, у насъ будутъ съ вами долгіе споры. И туть онъ началь говорить, что, по его замьчаніямь, всякій народь имьеть какую-нибудь сторону, Жиды меркантильность, а русские — отважность или безпечность. Это главная черта русскаго народа, это свойство его духа. Поэтому напрасно говорять, что высшее общество отдалилось отъ народа, и въ немъ много отважности, такъ, напримфръ, такой то сдълалъ такую-то отважность, слъдовательно мы ничего не потерали отъ реформы Петра Великаго; только, по его мнинію, столица должна быть въ Кіевь, для того, чтобы обрусить Поляковъ! Все это было сказано съ такимъ серьезнымъ видомъ человъка убъжденнаго и упрямаго въ своемъ мнфнін, что я, разумфется, спорить не сталь, сказалъ, что несогласенъ, и неревелъ разговоръ на другой предметъ. - «Нѣтъ, говоритъ См\*\*, Губернаторъ одпиъ не можетъ воспитать общества, это дъло Губернатории: надо, чтобъ общество пяталось de l'atmosphère, qu'une femme répand dans la socièté, и пр. «Мы составимъ общество: жена, вы, брать ея, умный очень малый (вфроятно, Россетти?»). Онъ очень гордится умомъ своей жены. О, говоритъ, та femme leur tiendra tête â tous! Удивительный городъ Калуга. Общественное мифије столь слабо, что мошенники, которыми она преизобилуетъ, играютъ наглую, важную роль. Я не знакомъ съ ними, по припужденъ буду часто встръчаться, объдать за однимъ столомъ, участвовать въ одномъ дъль! Дъло честнаго человъка - было бы открыто объявить, что это люди такіе-то, что онъ съ ними никакого сношенія имьть не хочеть... Но никто этого не объявить, и мошенники эти (именно М\*\*) публично за ужиномъ (я не слыхалъ этого, но слышалъ Унк\*\*) разсказывають о своихъ мошенничествахъ и подлостяхъ - при следствін, на службе ит. п. А?

Прощайте. До слъдующаго письма. Поучительна и отвратительна Губернія! Почему я веду себя самымъ строгимъ,

осмотрительнымъ, холоднымъ образомъ въ отношения къ здѣшнему обществу.

1845 года, Октября 20-го. Калуга. Суббота.

Нинче или завтра надъюсь получить письма отъ Васъ; я всегда съ большимъ нетеривніемъ ожидаю этихъ дней. Какъ досадно, что несмотря на близкое разстояніе, Вашъ отвътъ на письмо мое можетъ придти не раньше, какъ черезъ двъ недъли. Это хоть бы въ Астрахани.

Я все забываю разсказать Вамъ про вечеръ у хозяйки. Такъ какъ этому прошло болье мъсяца и повторенія не было, то я многое перезабылъ... Вы знаете уже, что хозяйка моя вдова офицера армейскаго, Иванова, а не Иванова (въ губерніи всь Пвановы непремьню требують, чтобъ ихъ фамилію произпосили съ удареніемъ на о), ростовщица. Мужъ прозывался Кузьмою, накопиль денегь около вверенной ему роты и довольно рано, кажется, умеръ жертвою все таки усердной службы. Въ комнатъ, куда я вошель, все общество состояло изъ самой хозайки за самоваромъ, трехъ взрослыхъ дочерей, Николашки (мальчика, подававшаго чай: слугъ у ней нътъ) и двухъ собачекъ. Старшая дочь довольно хороша собой, т. е. высока, свъжа, румяна и молода, -какъ дъвица, бывавшая въ свъть, она вела разговоръ. При первомъ взглядъ на это общество я ночувствовалъ непріятное ощущение. Вездъ проглядывало безпокойное чувство ложнаго стыда, - этой необходимой принадлежности полудворян. ской гордости. Еслибь не было этого раздъленія классовъ, тогда Иванова была бы, можеть быть, купчихой или м'ьщанкой, словомъ, женщиной, которая живеть своими трудами. и соотвътственно свопиъ доходамъ. Иътъ ничего тяжелье, если видинь, что окружающие подавлены чувствомъ стыда. Правда, это меньше слышалось въ матери, которал храбро и пеустрашимо выказывала свою грубость и невъжество, - за то дочери, понимавшия это, еще болье смущались этимъ и безпрестанно останавливали ее потихоньку... Такъ какъ я столичная штучка, то само собою предполагалось у нихъ, что я во всемъ знаю толкъ, все стану критиковать. «Вы, можетъ быть, не станете кушать нашего чаю, вы, конечно, въ Москвъ пьете лучшій»... Въ опровержение выпиль я три стакана чаю. быль необыкновенно любезенъ и кормилъ объихъ собачекъ. Я сказалъ, что заказываю мебель... «Ахъ, закричала мать, -- если вы еще не заказывали, то нозвольте мий вамъ рекомендовать столяра. Прекрасный столярь, я его давно знаю, онъ всемь, и батюшкъ и матушкъ и мужу моему дълалъ гробы»!.. Я очень серьезно поблагодарилъ и сказалъ, что у меня ужъ есть другой столярь, -- но что, можеть быть, такъ какъ для обивки мебели надо кой-какой матеріи, я обращуєь съ просьбою о покупкъ къ ней, хозяйкъ. — «Нътъ-съ, какъ можно-съ, вы Московскій житель, вы вітрно эте лучше насъ разумітете»... Между прочимъ хозяйка сказала мнв, что я занимаю такое важное и выгодное мъсто, 2500 рублей жалованья, да по крайней мфрф тысячь десять доходу!.. Я спросиль, что она разумфетъ подъ этимъ; она очень серьезно и наивно отвфчала, что подарки, платы, словомъ, взятки. Я очень спокойно сталь ее увърять, что я взятокъ не беру... «Да, помилуйте, да нътъ, вы это такъ изволите говорать»... или: «ну такъ поживете здъсь, привыкнете... Вотъ такой-то сколько беретъ! А такой-то! Вотъ А. Н. прежде тоже не бралъ, ну а теперь, можеть быть и береть». -Я перемениль разговоръ. Хозяйка стала жаловаться, что теперь въ вокзалъ уже не вздять въ ситцевыхъ илатьяхъ, что пошли дорогія и странныя моды, что М-те Х-ва дурна собою и смышно одъвается... Тутъ дочь вступилась за X-ву: «ахъ, маменька, какъ можно такъ говорить, она такая добрая. А по моему, сказала она, прекрасныя свойства души лучше красоты!» — О, я совершенно согласень, отвъчаль я. —Заговорилъ про Москву. Ни красота ея, ни древность не были замъчени: дочь говорила про Благородное Собраніе, изъкотораго она никогда бы не вышла, а мать про многолюдный рынокъ на Москвъ ръкъ на льду. «Какъ тамъ это ледъ крфнокъ!» — «Да ужь тамъ, вфроятно, за этимъ хорошо смотрятъ», — объяснила дочь. — Посидъвши довольно долго, я раскланялся и съ тёхъ поръ не быль у хозяйки ин разу, хотя живу рядомъ. Во первыхъ, скучно, а во вторыхъ, мое короткое знакомство гораздо болфе повредило бы ей и ея дочерямъ, нежели мнъ. Калуга и безъ того полна сплетней о тёхъ, которые занимали эту квартиру прежде мена. Поэтому мий и хочется съйхать. — Ийтъ ничего отвратительнийе для меня — полудворянства и полудворянскъ — обыкновенно самыхъ дурныхъ женщинъ. Господи Боже мой, какъвыше ихъ — презираемый ими мужикъ! Но прощайте, пора на почту. Я написалъ еще стихотвореніе, но пошлю его къ Вамъ, когда получу отвётъ о посланныхъ письмахъ.

# 23-го Октября 1845 года. Калуга. Вторникъ.

Благодаря почтмейстеру, теперь письма Ваши получаются мною въ первый день прівзда почты, т. е. въ Субботу же. Я не вдругъ читаю письма, но кончу сначала нужныя дъла, закурю хорошую сигару и потомъ ужь читаю медленно. Вы пишете мив про прекрасное осениее угро. Мив захотвлось при этомъ послать Вамъ свой очеркъ, гд в слегка набросанъ осенній вечеръ, но отлагаю это до Субботы, потому что стихи еще не переписаны. Какъ я радъ, что Вы, милый Отесинька, пишете книгу объ уженьь. Продолжайте и кончайте ее, сдълайте милость; да и журналу \*) этому очень радъ: прекрасное упражнение для сестеръ въ русскомъ языкъ, да и диктованіе нив ко мив писемь также полезпо, и потому, ихв пользы ради, надо эту диктовку продолжать постоянно. Костя пишетъ статью: стыдно, если онъ ея не напишетъ въ деревнъ, гдь нельзя пожаловаться на недостатокъ времени... Статья очень нужная, гдъ все, всъ вопросы и profession de foi должны быть ясно выведены. Кстати объ этомъ. См\*\* предложиль мив принять двятельное участіе въ Губерпскихъ Ведомостяхь, которымь онь хочеть придать большій объемъ и въсъ; прибавить отдъль статистическій и историческій. Разумфется, — онъ предложиль миф не редакторство, а участіе, такое, которое бы дало имъ направленіе и значеніе. Я приняль вызовь охотно; темь разговорь и кончился. Для Губернскихъ Въдомостей нътъ другой цензуры, кром' Губернатора или Вице-губернатора, и у меня блеснула смёлая, но благородная мысль: завладёть Губернскими

<sup>\*)</sup> См. въ прил. стихотв. "Очеркъ".

<sup>\*)</sup> Младшія сестры Ивана Сергьевича издавали въ Абрамцевь свой домашній журналь.

Въдомостями, издавать ихъ въ извъстномъ духъ, помъщать въ нихъ статьи небольшія, какъ напримъръ «сравнененіе между Петербургомъ и Москвою» и т. п... А? Но постой, постой. Костя, удержи порывы восторга и предполагаемой деятельности! Такъ какъ это можеть компрометировать См\*\*, то я должень буду объясниться съ нимъ откровенно и, разумфется, онъ не согласится. Стиховъ помъщать тамъ нечего: для большихъ-мало мъста, а малыене стоить. Разумфется, иногда косвенно можно будеть коечто сказать, но это такъ ничтожно, ибо Губернскихъ Въдомостей здёсь никто не читаетъ.. Можно говорить косвенно тамъ, гдъ уже знаютъ о чемъ ръчь, и догадаются. А здёсь, где решительно ничего не знають и ничемь не интересуются, — намеки излишни. Надо бы вдругъ резкою статьею всполошить всёхъ и обратить на себя внимание. Но что будете вы, впрочемъ, двлать съ такими людьми, какъ мой Як\*\* и ему подобными? Во всякомъ случат я переговорю съ См\*\*; на дняхъ у него побываю.

Вы пишете, милая Маменька, что у Васъ нътъ никакихъ монхъ стиховъ. И у меня также нѣтъ; все у этого Панова, который держить ихъ два мъсяца по напрасич, ибо альманаха нътъ; да еслябъ и готовился, такъ можно было бы двадцать разъ списать. Между темъ они мие нужны. Видъ трудовъ малыхъ, но всетаки оконченныхъ въ нъкоторыя минуты чрезвычайно ободрителенъ!- Неужели на будущій годъ не готовится на журнала, ничего, никакого поприща для дъятельности? Это очень грустно. Это значить - отложить все до 47-го года. Право, эти господа пропускають цёлые годы, такъ, ни почемъ! А меня всякое новое истеченіе года пугаеть и переполняеть тоской. По крайней мере я тружусь надъ своимъ внутреннимъ развитіемъ, и, если меня не обманываетъ внутренній голось, труды мон ув внчаются успьхомъ, и право-это не дерзость такъ думать: напротивъя убиль въ себъ самонадъянность; какъ ни пичтожны, ни мелки всв мои произведенія, по внутреннія требованія кажутся иногда мив залогомъ будущаго. Но потребенъ трудъ, трудъ и трудъ. Много труда и душевныхъ страданій стоитъ самый крошечный даръ! Впрочемъ, объ этомъ когда-нибудь поподробиве, а то странно покажется, что это говорить

человѣкъ, которому указать не на что, ибо все, что до сихъ поръ было мною инсано, кажется мнѣ такой мелочью, что возбуждаетъ тоску и презрѣніс иногда во мнѣ самомъ...

# 24-го Октября 1845 года. Калуга. Суббота.

Какой чудный, роскошный день: морозъ несильный, довольно тихо и солице! Вфрио Вы гуляете? Впрочемъ, можетъ быть, теперь Отеспнька съ Костей въ Москвъ, потому что Смирнова теперь должна быть также въ Москвъ. Ее ждутъ сюда чрезъ недалю. На дняхъ быль я у См\*\* вечеромъ, онъ былъ одинъ, и мы просидёли съ нимъ вдвоемъ часа три, до полночи. Онъ говорилъ со мною съ полною откровенностью и внушиль мив къ себв и сожальние и участие. Онъ дучше Х\*\* и въ исполнении своихъ служебныхъ обязанностей добросовъстенъ до нельзя. Признаюсь, я удивился въ немъ этому постоянству, этой настойчивости, съ которою онъ работаетъ и день и ночь. Я неговорю о томъ, ведутъ ли всь эти средства къ цъли, умно ли они выбраны, я говорю только объ искренноста и добросовъстности его трудовъ. Когда я сталъ ему говорить, что эти труды все равно, что воду толочь, что надо добраться причины зла, то онъ отвъчалъ миъ, что пока нельзя трудиться иначе, надо трудиться въ тъхъ предълахъ, которые существуютъ, что онъ знаетъ, что вся его работа принесетъ на одну конейку пользы, и что онъ этимъ уже награжденъ, что онъ смотритъ на назначение его въ Губернаторы, какъ на испытание, на жертву, на очистительное средство, которое доставить ему въ жизни случай сдълать много добра, въ жизни посвященной досель однимъ удовольствіямъ, забавамъ, прихотямъ. Все это я извлекаю изъ его словъ, спутанныхъ и неясныхъ, и выраженій, часто см'єшнихъ Онъ говорить, что им'єв въ виду такую почти религозную цель въ службе, онъ надестся не подпасть подъ рутину, не сделаться пошлымъ чиновинкомъ. Въ самомъ дълъ, онъ весь проникнутъ своими обязанностями и каждый случай, каждый разговоръ въ его пользу. Должно согласиться, что все это прекрасно и дълаетъ ему большую честь, можетъ быть, онъ, въ своей простотъ, стоитъ многихъ и многихъ, по всякій, кто пспыталъ

службу, извъдалъ скудность пользы, не имъетъ власти губернаторской и чувствуеть въ душѣ другое стремленіе, тотъ не можеть добровольно предаться службъ. Что касается до меня, то я долженъ признаться, что не только слабњетъ нынь, но уже ослабъ высокій строй моей дути; воебще эти стихи служать гранью между прежнимь и нынешнимъ мною и служать для многаго объясненіемь. Впрочемь, См\*\*, не служившій почти никогда прежде и сділавшійся вдругъ Губернаторомъ, не намфренъ однакоже пробыть въ Калугъ болье трехъ льтъ. Я думаль прежде найти у него, какъ у столичнаго жителя, свътскаго человъка и къ тому же придворнаго, ифкоторое презрание къ здашнимъ обитателямъ, но, къ удивлению моему, встрътилъ необыкновенное снисхожденіе: держить онь себя съ ними совершенно просто, ласково, не задаетъ тона. Отъ него мы ноъхали съ нимъ вмаста въ клубъ; тамъ въ комнатъ; наполненной дымомъ, играли на трехъ столахъ помъщичьи усы, военные усы, отставные усы, принадлежавшие болье или менье выразительнымъ лицамъ. «Вотъ видите, сказалъ мић См\*\*, отводя меня въ сторону, -- фигуры ужасныя, это правда, но вступите съ ними въ разговоръ, и вы узнаете многое для службы и ея пользы. Въ прошедшій разъ я узналъ отъ нихъ кое-что о достопримъчательностяхъ Калуги, всей губерній, каждый можеть разсказать о злоупотребленіяхь своего убзда, каждый можеть подать мысль, о какомъ-нибудь мфстиомъ улучшеніи. Il faut les faire parler, не подавая имъ виду». И въ самомъ дѣлъ, скоро См\*\* окружился иъсколькими и, какъ онъ говорить, пріобраль многое для пользы службы. - Я вполна съ нимъ согласенъ, что можно узнать многое, но не имъю вовсе въ виду пользы службы; для меня интересенъ всякій человъкъ, всякое лицо. Неисчернаемы сокровища чужой души! Вирочемъ, соглашаюсь, что получилъ отъ См\*\*, безъ его въдома, урокъ маленькій, готовъ имъ воспользоваться, т. е. что нужно болъе сипсхожденія и териимости. Да, тогда не только духъ и характеръ человъка будутъ ясны моему созерцанію, но онъ не лишится и личныхъ правъ своихъ и правъ человъка на участь лучшую и на прискорбіе о настоящей его участи. — Я говориль съ См\*\* о Губерискихъ Въдомостяхъ, съ полною откровенностью. Онъ ра-

зумвется, не можеть на это согласиться и хочеть ограничить Въдомости статистикой и исторіей Калужской губерніи собственно, говоря, и отчасти справедливо, что какому-нибуль Я\* гораздо интереснве узнать что-нябудь про свой Медынскій убзав, габ онв родился, нежели о Россіц вообще. — Итакъ нельзя не повторить съ чиновниками, что См\*\* человък благонамъренный и за побросовфстность труговъ своихъ заслуживаетъ уваженія, несмотря на простоту. Можетъ быть, хорошими сторонами своимп-онъ обязанъ женъ своей...-Съ нетеривніемъ жду Вашихъ писемъ; почта опаздываетъ два дня, но нынче или завтра надъюсь получить ихъ: -- Квартиры себъ не нашелъ, но ищу постоянно. -- Лъло, о которомъ я писалъ Вамъ, еще не поступало къ С\*\*. Свободный теперь отъ вліянія Х-ва (который уже уфхаль), С\*\* дёйствуеть въ противномъ духф, и приверженцы Х\*\* тренещутъ. — Что бишь я хотълъ еще Вамъ сообщить? — Забыль, вспомню въ другой разъ. — Морозы ручаются за скорый санный путь, и я надъюсь, что сани подоспъютъ во время. Ноябрь и Декабрь — только два мфсяца въ 1845 году, и какъ мало сдълано въ 1845 году, и какъ мало приготовлено для 1846 года. Эхъ. эхъ, господа!

Посылаю Вамъ Очеркъ; это также полусерьезная шутка, если хотите. Шутка въ концѣ, и я не знаю, какой она про-изводитъ эффектъ. Сдѣлайте одолженіе, отмѣтьте мнѣ всѣ неправильности, все, что не годится. Это стихотвореніе очень неважное. Впрочемъ, у меня въ головѣ роятся многія стихотворенія, не знаю, когда придетъ ихъ чередъ.

# 30-го Октября 1845 года. Калуга. Вторникъ.

Что это значить, что я не получиль отъ Васъ писемъ ни въ Субботу ни въ Попедъльникъ? Буду ждать сще до Середы или Четверга; согласитесь, что это очень досадно и непріятно. Самъ пишешь два раза въ недѣлю, такъ постоянно и много, ждешь, не дождешься Субботы или того дня, когда приходить почта, и обмануться!—Надѣюсь, впрочемъ, что причина не полученія мною писемъ не заключается въ чьемъ-нибудь нездоровьѣ... Всѣ эти дни быль я очень занять чтепіемъ новаго Уголовнаго Свода, который я взяль у

Архіерея. Ему частнымъ образомъ прислали изъ Петербурга. Кажется я Вамъ писалъ про мое знакомство съ Архіереемъ. Я познакомился съ нимъ довольно поздно; онъ здёсь лётъ уже тридцать, не очень старъ, низенькаго роста: редкій седой клокъ бороды производить очень непріятное впечатлівніе. Человѣкъ хорошій, но, кажется, особеннаго ничего нѣтъ; обыкновенное семинарское образование всему основой. Я думаль, что онь по крайней мфрф занимается, что у него найду множество книгъ, ничего не бывало, и въ этомъ отношенін мив отъ него никакой ивть пользы. Впрочемь, мы съ нимъ очень хороши, и онъ отдалъ миф на время новый Уголовный Кодексъ, который я просмотрълъ въ эти дни съ большимъ любопытствомъ. Нельзя обнать вдругъ всю применимость статей, но сколько можно судить такъ, я доволенъ; множество случаевъ, необозначенныхъ прежде, приводили насъ въ затрудненіе, и мы, для того, чтобы достигнуть самыхъ прекрасныхъ результатовъ, должны были прибъгать къ разнымъ недобросовъстнымъ натяжкамъ. Но теперь всв эти вопросы или большая часть предусмотрыны. Наказанія очень строги, но за то судья имфетъ право принимать въ соображение даже нравственныя побуждения преступника, какъ-то бъдность, сильное оскорбление и множество другихъ. Конечно, это подастъ поводъ къ большимъ злоупотребленіямъ. Между тімъ, какъ я радъ этому, ибо званіе судьи возвышается, отъ него требуется глубокое понимание человъка, онъ не простой исполнитель буквы, по духу этихъ законовъ ему дается довольно большое поприще для толкованія обстоятельствъ, - вфроятно, другой илутъ, Уфздный Судья, начиетъ дълать такія толкованія и разсужденія, что невольно ножалѣешь о данномъ ему произволь. Но что прикажете дълать? Мы до такой степени привыкли делать все по рутине, не думая, такъ довольствуемся мирною пашею участью, что прежде всего начиемъ бранить то, что развязываетъ намъ руки. -- Смертная казнь, какъ и прежде, только за извъстныя преступленія. Кнута ніть, вмісто пего плети черезь палача. Работа въ каторгъ распредъляется на нъсколько разрядовъ по числу лътъ. Есть временная ссылка на житье въ Сибпрь и въ накоторыя губерній, заключеніе въ тюрьма и въ кръпости на ифсколько лътъ и т. п. Число лътъ, срокъсоставляють оттынки безчисленные. Можно упрекнуть составителей Свода въ этихъ излишнихъ подробностяхъ, въ этой претензіи обозначить всь тончайшіе оттынки характера преступленія... недостатокъ, общій всізмъ отвлеченнымъ людямъ, паботающимъ въ кабинетъ и незнакомымъ съ практикой. Впрочемъ, нельзя и требовать многаго. Вполив можеть образоваться суждение объ этомъ Сводъ только тогда, когда всякая статья перебываеть въ дълъ. Именно — въ немъ замътно направление Европейскаго гуманизма, но онъ все лучше, нежели прежій... Но все же и этому Своду-точкою отправленія служить еще Уложеніе царя Алекстя Михайловича, ибо Петръ Великій не саблаль почти пикакого преобразованія въ Уголовныхъ законахъ, да и не нужно было ему; Царь Алексий Михайловичь совитуеть всегда нещадно бить. и сынъ любилъ эти отцовские совъты. Признаюсь, я съ нетеривніемъ жду времени, когда можно будеть привести въ авиствіе Сводъ; миъ пріятно будеть смьло напримъръ оставить мать, не донесшую на детей своихъ, безъ наказанія, между тімь, какь еще теперь (недавно у нась быль такой случай) я прибъгаю ко встмъ подъяческимъ хитростамъ, чтобъ достигнуть человъческаго результата. - Наказаніе за дуэль очень смягчено. Убійство на дуэли не раз-сматривается какъ обыкновенное смертоубійство; делается различіе между обидівшимъ, убившимъ обиженнаго, -- и между обиженнымъ, убившимъ обидфвинаго. Первый наказывяется строже. Многое однакожь мив очень не правится, именно наказанія несовершеннолітнимъ. Они за тяжкія преступленія заключаются літь на пять пли шесть въ тюрьму-па одиночное сидъніе. Это ужасно и пельио. Просидьть молодому мальчику лътъ пять одному-есть съ чего съ ума сойти. Впрочемъ, въ тюрьму заключаются тамъ, гдф ифтъ по близости монастырей. Редакція Свода-очень тяжела, языкъ такъ неповоротливъ у нихъ и теменъ, что будетъ часто затруднять въ дѣлъ. Вообще въ немъ много улучшеній, но видна также смёсь разнородныхъ началь; горшокъ, въ которомъ сварены вмъстъ и Уложение Алексъя Михайловича и Берлинскій Кодексъ и разныя Landrecht. Несмотря на это, за многія облегченія наказаній, за данное судью право входить въ соображение побудительныхъ причинъ и обстоятельствъ, сопровождавшихъ дъло, - я всетани радъ ему.

Въ Воскресенье былъ я на актъ въ Гимназіи. Говорили тутъ рѣчи: Боже мой, какія рѣчи! Здѣсь есть одинъ учитель Гимназіи, который пскренно воображаетъ, что онъ поэтъ, и пишетъ такіе стихи, что трудно новѣрить; такихъ поэтовъ въ Калугѣ нѣсколько. Я нашелъ здѣсь одного, съ которымъ я вмѣстѣ держалъ экзаменъ въ Училище. Онъ не выдержалъ; потомъ года черезъ два встрѣтилъ я его на Невскомъ; онъ бѣжалъ. Я остановилъ его и спросилъ, что съ нимъ, куда онъ? Помню, что онъ отвѣчалъ миѣ: въ Невскій монастырь, на могилу Ломоносова, читать стехи. Этотъ шутъ здѣсь, служитъ и всѣмъ кричитъ про свои стихи.— Чай т те Смирнова теперь въ Москвѣ и Вы съ нею видѣлись, милый Отесинька Нетериѣливо желаю знать, какое она на Васъ произвела впечатлѣніе.

Прощайте, будьте здоровы. До следующаго письма.

# 1845 года. Ноября 3-го. Калуга. Суббота.

Слава Богу, письма Ваши не затерялись, и во Вторицкъ, послѣ отправленія письма къ Вамъ, получиль ихъ. Это по оплошности почтальоновъ, которые продержали ихъ у себя три дня. Эти письма были для меня очень питересны; радъ, что стихи Вамъ поправились (Вообразите, что я уже часа полтора чиню перо и не могу очинить). Вы можете быть совершенно увърены въ томъ, что всв мои описанія и вопресы на счеть себя были искренни, и изо всъхъ Вашихъ похваль оставляется малая доля, столько, сколько допускаетъ мой собственный внутренній судъ. Однакожь я недоволень своимъ бездъйствіемъ, мелкія стихотворенія меня не удовлетворяють, а другаго инчего не пишется. — Александра Осиповпа еще не прівзжала, по дети ея прівхали вчера, вероятно, она не замедлить теперь. Жаль, что Хомякова нёть въ Москве; а что касается до Васъ, милый Отесинька, то Вы върно ее увидите потому что она въ Москв в должна была прожить довольно долго. Какъ я радъ, что альманахъ идетъ и Зимняя дорога пропущена. Но есть ли хоть одна повъсть? Если нътъ, какъ это весьма глупо, здъсь кипгу и въ руки не возьмуть, если нать повасти. Хоть и невыгодно въ первый разъ дебютировать обставленному то описаніемъ Чехін, то

путешествіемъ въ Иллирію, ну да все равно. Если Вы поъдете въ Москву, то я попрошу Васъ посмотръть корректурный листь. Рукопись, бывшая у Панова полна ошибокъ, вставокъ и варіантовъ нельзя предоставить самому Панову. Я бы желаль также, чтобы при напечатаніи Альманаха отпечатали мит экземпляровъ Зимней Дороги хоть съ 15; разумъется, я заплачу Панову за это. Во всякомъ случав онъ долженъ мнъ возвратить, какъ рукопись, такъ и книгу.-Очень, очень благодаренъ Костъ за письмо, знаю какой это для него подвигъ, и буду отвъчать на дняхъ... Ахъ, какая тоска береть, когда посмотришь кругомъ на себя самихъ, на нашу дъятельность, на лица, насъ окружаюшія... Такая тоска, что не знаешь, куда д'вваться. Часто здесь, среди разговора, меня интересующаго, напримерь, когда я стараюсь просвётить нёсколько здёшнихъ обитательницъ, - я вдругъ останавливаюсь на полусловъ, и мнъ все это представится вдругь въ такой пустотъ, въ такомъ бледномъ свете, все, все, и я самъ, и слушательницы, и мое усердіе, -сділается такъ грустно, что стараешься поскорве прекратить разговоръ и убхать. Признаюсь, тяжело бываеть въ эти минуты, что и тъ ни однаго короткаго человъка, съ къмъ могъ бы я грустить и скучать вмъстъ. У Унк\*\* я бываю очень часто, раза два въ недѣлю обѣдаю, раза два бываю вечеромъ. Всв мон знакомые ограначиваются ими, Т\*\* (съ которыми, впрочемъ, я на дняхъ только познакомился), еще двумя, тремя лицами (офицерами и т. и. незначительными существами) и лицами оффиціальными, съ которыми я считаюсь визитами. Вфроятно, меня здёсь бранять всюду, но я не вижу нужды знакомпться съ Н\*\* и т. подобными, которыхъ очень много. Я бываю вечеромъ только въ единственныхъ двухъ домахъ, гдъ не играють въ карты. У Унк\*\* мнѣ совершенно свободно, безцеремонно, мев всегда рады, я почти какъ свой, и въ самомъ дёлё трудно найти семейство более русское и простодушное. Всъ они, не исключая и сыновей, люди невозмутимо вфрующіе, добрые, честные. Дочери славныя дфвушки, я люблю въ нихъ всякое отсутствіе претензій, простоту и безграничную привязанность къ семейству, котораго имъ вовсе не хочется оставить. Миж жалки они темъ, что

живуть въ провинціи, гдѣ нѣтъ никакихъ средствъ около нихъ для образованія, ни книгъ, ни людей; впрочемъ не думаю, чтобъ онѣ очень-то чувствовали въ себѣ стремленіе къ истинѣ; я насилу могъ уговорить ихъ, послѣ Вѣчнаго Жида, бросить читать глупаго Sue и начать Вальтера-Скотта. Но все это меня мало занимаетъ и интересуетъ; ужь я стѣсненъ тѣмъ, что не могу говорить свободно, а долженъ соображаться съ степенью понятій и образованія, толковать вещь, кот рая всякому изъ насъ, Москвичей, уже извѣстна, какъ  $2 \times 2 = 4...$ - Скучно дѣлается все это подчасъ; не знаю, что новаго повѣдаетъ мнѣ Смирнова.

Завтра я събзжаю съ своей квартиры на новую. Слава Богу! Я наняль новую; у самыхъ Присутственныхъ мфстъ и Каменнаго моста, большой каменный домъ, который жители, читавшіе Вальтеръ-Скотта, прозвали аббатствомъ. Вы знаете, что прежде Калуга была вся на берегу ръки, и только лътъ 60 тому назадъ, стали строиться дальше отъ берега. Но лучшіе кварталы въ древности были тамъ. Подл'є этого дома, гдв я наналь, стопть домь, которому считается болье 300 льть. Въ немъ еще живеть то самое семейство, которому принадлежалъ онъ въ древности; недавно только умеръ старикъ, летъ 105, въ полной памяти; онъ говорилъ, что и дедъ его, который быль такъ же долговечень, не быль строителемь дома. Этоть домь у меня справа, а налево виденъ изъ оконъ домъ Марины Мнишекъ. Видъ у меня на Оку-чудесный. Домъ этотъ припадлежитъ купчих в Борисовой, которая живеть въ немъ сама уже лёть 50; она одна, живетъ внизу, а верхъ отдавался въ наймы и только что опорожнень одник постольцемь, который стель въ немъ два года. Узорчатыя печи, какъ въ теремъ, мебель старивная, въ готическомъ вкусѣ, краснаго дерева, старуха хозяйка и сосъдство древностей - все это произвело на меня самое пріятное внечатлівніе, и я різнился немедленно, темъ более, что все мои знакомые хвалять эту квартиру. За верхъ я плачу 400 рублей (у меня пять комнатъ, но въ моемъ же распоряжении состоять еще трп или четыре комнаты отдъльныя, которыхъ мив не нужно и которыя будуть заперты), Впрочемъ, когда перебду, опишу Вамъ въ подробности. Объяснялся съ Ивановой, хозяйкой, на счетъ

залатка, она отвъчала, что не отдастъ; ну, Богъ, съ ней; у ней останется рублей около 50-ти. Досадно, хотълъ сначала на дешевое свести, а вышло все дороже. Принадлежности въ домъ Борисовой въ обильномъ числъ и видъ. Я съ наслаждениемъ думаю о томъ, какъ я буду сидъть по вечерамъ въ этихъ старинныхъ комнатахъ... Туда ко мнъ всякий можетъ приъхать: помъститься есть гдъ.

**Письмо** къ Константину Сергњевичу относящееся къ этому **мъся**цу.

Я самъ давно собирался писать къ тебь, милый другъ и братъ Константинъ, прежде, чъмъ получилъ твое письмо. Изъ писемъ моихъ ты уже знаещь подробности моего житья; лучше поговорю о себъ собственно. Калужская жизнь для меня очень, очень скучна и тяжела по непрестанному принужденію, скучна потому, что здёсь петь ни души, которая могла бы хотя отчасти понять тебя. Во всемъ городъ умньишій —это старикъ Унк\*\*, принадлежащій къ особенному разряду тахъ людей, которые любять и читають вообще, но безъ большаго разбора все умное и дъльное, въ какомъ бы родъ ни было. Городъ ничъмъ не интересуется, не подозръвалъ и не подозръваетъ (исключая однако Унк\*\*) существование первыхъ трехъ книжекъ «Москвитянина», пичего не читаеть, а если и читаеть, такъ только Въчнаго Жида въ русскомъ переводћ... Но за то я большую часть времени провожу дома и кажется мнв, что мое одиночество не безполезно для меня; я чувствую свое постоянное развитіе и созрѣваніе. Да, постоянно погружаясь въ самаго себя, въ постоянномъ созерцаніи жизни, всёхъ ея мелочей и чужой природы, я чувствую, какъ серьезность (Ernst) и строгость проникають миж въ душу, и безумныя ркчи, ржчи на-вътеръ не такъ легко сходятъ съязыка, какъ бывало. Я еще строже слъжу за собою и, по выраженію Священнаго Писанія, «распинаю въ себъ ветхаго человъка со страстьми и похотьми». Я пробоваль здёсь приняться вновь за Марію Египетскую и поняль, что пе даромь мив не писалось! Въ самомъ дёль, когда я сталь себь воображать ее въ пустынь, постепенное отпаденіе всьхъ скверпостей человь.

ческой природы, тогда она явилась мив столь очищенной, на такой высоть, и вибсть съ тьиъ въ такомъ высоко-поэтическомъ образъ, что отъ одной мысли занимался духъ, трепеть пробъгаль по тълу и миж случалось почти молиться, чтобъ и въ состояніи быль достичь этой высоты поэзіи и гармонін, которыя миж неясно видижлись. И я поняль, что мнъ нужна большая зрълость и многое нравственное улучшеніе. Да, Марія Египетская должна имъть большое вліяніе на мое развитіе. Теперь еще предметъ миой владъеть; не знаю, когда Богъ дастъ мнъ овладъть предметомъ; — но посль тьхъ минуть я почувствоваль живую потребность Евангельскаго слова, чтенія духовныхъ книгъ и въ особенности Четінхъ-Миней. Не то, чтобъ пробудилась во мий въра... Нътъ, этого я не могу еще сказать, но я почувствовалъ и значеніе Церкви и важность церковныхъ обрядовъ, по краймей мъръ уже языкъ мой не стапетъ больше кощунствовать, и легкомысленное воззрение замфиилось уваженіемъ Не знаю, какъ это тебф все покажется, въ какую минуту прочтешь ты эти строки, но я шину ихъ серьезно и, кажется, искренно. Эти ощущенія съ одной стороны, съ другой — впечатл внія жизни, плоды ся созерцанія, жизни, къ которой я до сихъ поръ не могу привыкнуть и на которую все смотрю, какъ на вещь отъ меня отдёльную, такъ переполняють меня иногда, что мнв кажется, будто цвлый міръ ношу въ себъ и слышу призваніє нисателя, но до сихъ поръ выходять отъ меня только такія мелочи, такія жалкія, ничтожныя вещи въ сравненіи съ впутренними требовапіями! Но вногда мив кажется, будто это все матеріалы выработываются сами во мнв, чтобъ современемъ выстроить прочпое зданіе... Богъ знаеть, но неужели все это разрѣшится ничьмъ?-- Посылаю тебь два стихотворенія, съ правомъ сдьлать пекоторыя перестановки и поправки, только къ лучшему, разумвется. Первое родъ длинной правственной оды, точно ода «Богъ». Я думаю, многіе скажуть, что это старое, смѣшное сожальніе о скверности человѣческой! Другіе, пожалуй, примуть ее въ смыслф тфеной благонамфренности... Но я долженъ признаться, что она нравственнаго, не политическаго содержанія. Я самъ еще не увъренъ, -- хорошо ли это стихотвореніе. Другое—Сонъ, серьезная, благонамів-

ренная шутка. Въ немъ обращаюсь я къ тебф, какъ къ истолкователю сновъ. Напиши мит настоящее твое митніе и о содержании и о достоинствъ стиха, особенно этой оды... Если я не могу достигнуть чистоты и искренности, то пусть по крайней мъръ дъла и поступки мон соглашаются съ понятіями ума обо всемъ честномъ, прамомъ и благородномъ. Мы вообще слишкомъ инконссквентны, и въ этомъ смыслъ я нахожу вопросъ Тургенева, сделанный Панову, очень дъльнымъ. Ты читалъ письмо Оболенскаго. Онъ, всъ другіе, даже М-те Св\*\*\*, — вст поють, что я нахожусь подъ твоимъ вліяніемъ. Я вовсе не намфренъ отрицать этого. какъ вообще вліянія всякой истины, но нельзя сказать, чтобъ оно не проходило во мит сквозь путь самобытный, и хотять, чтобь я не оставляль службу. По, во-первыхь, нечестно, по моему мижнію, джлать то, противу чего возстаешь, брать за это деньги... лучше жить въ бедности; во вторыхъ, я спрашиваю не себя, а другихъ, вправъ ли я играть роль моего же чиновника, которому было сказано:

> Пусть свёжестью души и чунствомъ дорожитъ Подъ сънію искусства иль науки:

но который поступплъ пначе. Правда, когда я писалъ Чиновника, я и не думалъ обращать вопросъ этотъ къ себъ, но теперь—могу ли я, какъ вы думаете? Признаете ли вы за мной хоть какое-инбудь дарованіе литературное, если не поэтическое? Если да, въ такомъ случать мнъ пе должно служить, — но пусть скажутъ мнъ откровенно свое мнъніе. Что касается до благонамъренныхъ дъйствій, то кромъ старика Унк\* и дътей его, которыхъ по крайней мъръ если не обратилъ, такъ познакомилъ съ Московскими митиями, я воспитываю теперь въ этомъ духъ Засъдателя и Секретаря Уголовной Палаты. Оба они были въ Московскомъ Университетъ: первый уже давно, а второй вышелъ Кандидатомъ въ 1841 году, — именно Д—ій, молодой человъкъ, Калужанинъ, котораго бъдность принудила вступить въ службу.

У меня готовится еще стихотворенія въ родѣ легкихъ эскизовъ, очерковъ. — Прощай, милий другъ п братъ Костя.

Пиши ко мић, что тебћ дълать! Будь здоровъ. Я еще не все написалъ тебъ.

Р. S. Я перечель свое письмо и не совсёмъ доволенъ. Оно какъ-то не такъ вышло, какъ бы мнё хотёлось.

### 1845 года. Калуга. 6-го Ноября. Вторникъ.

Въ прошедшую Субботу, противъ ожиданія, получиль я письма Ваши, милый Отесинька и милая Маменька: письма не очень утбиштельныя: Олинькипо нездоровье, не здоровье другихъ, предстоящая пофздка въ Петербургъ... Что касается до последней, то я очень радъ, если это принесеть пользу, хотя признаюсь, К-тъ какъ-то мало мий внушаеть довирія. Чего добраго, Вы, можеть быть, уже убхали въ Истербургь? - А. О. Смирнова до сихъ поръ не прівзжала и еще долго, говорять, не прібдеть, а діти ея уже здісь. Впрочемь, теперь она въ Москвѣ, возобновляетъ, вѣрно, старыя знакомства, но во всякомъ случат не совстви хорошо съ ея стороны такъ долго не фхать къ мужу и не торониться къ дфтямъ. Дътей я еще не видаль. Хотя и быль третьяго дия у Губернатора вечеръ и будетъ таковой каждую Субботу, безъ приглашенія, но я не быль и, в'вроятно, инкогда и не буду, потому что вечера игрецкіе, гдв вся здвиная чиновничья знать въ родѣ Як\*\*, Н\*\* и т. п. (проперываютъ и выигрывають довольно большія суммы для здішнихъ поміщиковъ, особенно при предстоящей здъсь дороговизнъ хлъба и преимущественно овса. Я же всячески удаляюсь отъ этого общества. Пусть меня бранять, называють чудакомь, но я по крайней мфрф дфиствую самостоятельно, знакомлюсь, съ квиъ хочу, провожу время, какъ хочу. Между твиъ всв эти господа, отъ которыхъ я отклонился, такъ связаны другъ другомъ, что ужь непремънно они всегда вмъсть, нынче въ клубь, завтра въ театръ, тамъ у Нав и пр. и пр. На меня очень дуется ихъ же всъхъ пріятель, Жандармскій Штабсъ-Капитанъ A — o, у которато я не былъ съ визитомъ, да и не вижу никакой пужды знакомиться съ его глупой особой; къ тому же онъ не женатый и не въ почтенныхъ льтахъ человъкъ, слъдовательно еще менье причинъ вздить мив къ нему первому. Для управленія здішнимъ театромъ

и его дълами См\*\* устроилъ Комитетъ изъ гг. Предсъдателей Налать, которымь вообще нечего дёлать, и изъ Н\*\*. Этоть Комитеть напечаталь объявленіе, въ которомь приглашаетъ всъхъ абонироваться на 30 представленій до Великаго Поста. Ко мит лично пристали съ этимъ два Предсъдателя, но я, безъ церемоній, отказался. Что за охота платить мить 25 рублей серебромъ, когда я много разъ, или два пойду въ театръ. Воскресенье Як\*\* пригласилъ меня къ себъ объдать: Вы видите, мы съ нимъ въ хорошихъ отношеніяхъ, но вовсе не короткихъ, потому что съ моей стороны в не дѣлаю шагу, чтобъ сблизиться. Пріѣзжаю къ нему часа въ два; у него были еще двое членовъ Палаты, Б—чъ, Предсъдатель Палаты Государственныхъ Имуществъ, меценатъ, человъкъ не глупый, но хвастунъ и дрянь. Познакомился съ женой  $\mathfrak{A}^{**}$  она гораздо бойчъе мужа, но женщина мало образованная, умная и ловкая въ практическомъ быту, т. е. въ устройствъ своихъ дълъ; по лицу ея видно, что она вит гостинной должна быть чрезвычайно крутаго нрава: высокаго о себъ мивнія и когда говорить, то подымаеть съ значительностью черныя свои брови и устремляетъ глаза, думаешь, что и Богъ знаетъ что, а выходитъ глупость. За объдомъ сказали, что H\*\* наканунъ выиграль 700 или 800 рублей серебромъ (и, кажется, у См\*\*). «700 рублей серебромъ, сказала Анна Ефимовпа,—это имъетъ нѣкоторую прелесть!» Это было сказано съ такимъ видомъ, что мит сдълалось гадко. Въ гостинной стъпы зеленыя, коверъ голубой, мебель красная! Что за народъ! Отобъдали часу въ четвертомъ. Пробывъ полчаса послѣ объда, заѣхалъ домой, переодѣлся и отправился къ Унк\*\*, у которыхъ я еще ни разу не былъ въ Воскресенье и у которыхъ въ этотъ день всегда бываетъ много гостей и танны. Какъ скоро танцы начались и вефиь имъ сделалось очень весело, мит сделалось ужасно скучно и грустно: такая пустота, такая ограниченность въ весельв, и я увхаль потихоньку. Вчерашній день весь пробыль дома; нынѣшній вечерь, вмѣстѣ съ старикомь Унк\*\*, провожу у Архіерея. Къ тому же у меня перевозка. Письмо это иншу я еще изъ старой квартиры, все унесено, кругомъ безпорядокъ; но ночую нынфинюю почь уже тамь. Я не хотфль перефхать

въ Понедъльникъ и презръніемъ къ этой примътъ оскорбить и древности, межь которыхъ я переселяюсь, и мою старуху хозяйку, которая уже объявила мнь, что мастерица дёлать блины и пироги, которая, право, такая добрая, славная женшина. такъ заботится о томъ, чтобъ у меня все было исправно... Когда я вознамфрился перефхать на другую квартиру, я пошель къ Ивановой объявить ей это. Она начала изъявленіемъ удовольствія. что видить меня, что я не быль у нихъ почти два мъсяца и пр. Но я приступилъ къ дълу, объявиль ей все очень учтиво и наконецъ спросилъ, какъ она располагаетъ на счетъ задатка? - «Разумвется, оставить его у себя», отвъчала она. «Я только это и хотълъ знать», сказалъ я и ушелъ. Вчера, часовъ въ 5, присылаетъ она просить меня на чай. Я отправился. Ничего особеннаго не было. Она изъявляла все сожальніе, что теряеть постояльца, удивлялась, что я такъ много сижу дома, что у нихъ былъ всего разъ и только въ началъ и пр. и пр. Я имълъ терпъніе однакожь просидъть часа полтора, отвъчая очень серьезно и какъ будто не понимая на всъ эти вздоры. На подносъ полали варенья и миндальных орбховъ. Мив, какъ гостю, подають первому. Я, видя, что блюдечекь нать, что ложечка одна, и хотёль было сказать, чтобы подали сначала дамамъ или барышнямъ, какъ здёсь говорятъ, но отложилъ это, зная, что не поняли бы этого, пожатуй бы стали увърять, что ничего, очень пріятно. И потому я, р'вишвшись, емфло-ложечку въ варенье и въ ротъ. Потомъ всф дочери ту же ложечку въ варенье и въ ротъ, наконецъ сама хозяйка. Черезъ полчаса опять таже исторія. Наконецъ я раскланялся и, слава Богу, развязался съ нею и такъ доволенъ, такъ радъ, что перефажаю въ эту древнюю квартиру.

Носылаю Вамъ стихн\*). Такъ какъ эти стихи—такъ, ниче го, то Вы и не судите ихъ строго и не обращайте на нихъ особеннаго вниманія. Я посылаю Вамъ это неровное стихотвореньние потому только, что все Вамъ посылаю.

<sup>•)</sup> См. Приложение "Ночь".

### Суббота. Калуга 10-го Ноября 1845 года.

Я чрезвычайно доволенъ этою недълей; во-первыхъ, я переселился на свою новую квартиру, во-вторыхъ, я вчера и нынче получиль пять писемъ. — а Вы знаете, какъ я люблю получать письма. Ваши письма сейчасъ принесли я сейчасъ ихъ прочелъ и спъщу отвъчать, потому что нынче почтовый день. Разстройство Олинькинаго здоровья и Ваша головная боль сильно меня огорчають и нарушають мпрное теченіе и Вашей деревенской и моей Калужской жизни. Дай Богъ по крайней мъръ, чтобъ все возстановилось хоть въ томъ видь, въ какомъ было недъли за двъ. — С — ва еще не пріфзжала, по крайней мфрф я еще объ этомъ не знаю; можеть быть, она и прібхала вчера вечеромъ или нынче поутру. Мий любопытно очень Ваше мийніе объ ней, напрасно Вы его не сказали, это бы не помѣшало моему впечатльнію \*). А что-то сдается мнь, что въ ней мало истинной простоты, мало этой внезапной искренности въ движеніяхъ и поступкахъ и что многое участіе въ ней утрировано, не изъ какой-нибудь особенной цёли, а изъ желанія сдёлать пріятное человѣку. Это подробное распрашиваніе объ исторіи моей съ Я\*\*, исторіи, которая не можеть и не должна интересовать ее, - какъ-то мив не понравплось. А впрочемъ,

<sup>\*)</sup> Сергый Тимоосевичь передъ тымь, какъ висказаться, ждаль втораго свидания съ А.О. Когда оно не состоялось, онь очень сожалыть объ этомъ, и 11 Ноября иншеть къ сыну въ Калугу:

Теперь, какъ я диктую это письмо, вфроятно ты уже видфль А. О. и знаешь отъ нея, что она не фадила къ Тронцъ. Вчера я получилъ отъ нея преумное и премилое письмецо, конію съ котораго я прилагаю. Константинь этимъ висьмомъ побфждень и очень совфстится, не былъ ли онъ грубъ въ своихъ съ ней разговорахъ?—Дин эти мы ожидали ее всякой день; и—воть каковъ человфкь— я огорчился, узнавъ, что А. О. у насъ не будетъ! Теперь Богъ знаетъ когда я ее увижу, а миф необходимо было второе свидянье; я теперь остался съ внечатлфијями перваго, которымъ я самъ не вфрю, и которыя вфроятно были бы уничтожены впечатлфијями втораго. Я поговорю объ этомъ подробифе тогда, когда ты уже много разъ увидишься съ этой необикновенною женщиною, необикновенною уже потому, что взятая ко Двору 17 лфтъ и прожившая тамъ такъ долго, она могла остаться такою, какою ты ее уже знаешь. И увфрень, что твоя благодфтельная звфзда привела ее въ Калугу. Для тебя наступила настоящая пора для полнаго развитія и окончательнаго образованія. Только одна женщина можетъ это дфлать, и трудно найдти въ мірф другую болфе на

я говорю Вамъ, что почувствоваль изъ Вашихъ писемъ; въроятно, я ошибусь и буду тому очень радъ. Объ исторін моей съ Н\*\* она, въроятно, знаетъ отъ Самарина или отъ Оболенскаго, который пишеть мив следующее: «Исторія твоя съ Председателемъ, повидимому, произвела большой эффектъ на всю Калужскую губернію, потому что мив разсказываль ее одинь неизвъстный господинь, ъхавшій со мною въ одномъ дилижансъ, и, отзываясь о тебъ съ выгодной стороны, онъ оправдываль вполнъ твое дъйствіе». Вы же пишете, что она, какъ кажется, была предупреждена не въ мою пользу; это все такъ, пичего. При этомъ, вфроятно, сдвинулись нъсколько брови, что должно выражать вниманіе, подвинулась головка... Каково, Костя уже наваляль повъсть! Молодецъ! Въ письмъ своемъ онъ пишеть объ этомъ такъ же коротко и равнодушно, какъ будто написалъ свою пятидесятую повъсть! Пожалуйста сообщите мит объ этомъ подробиве, мив очень хочется прочесть ее. Я самъ давно собираюсь писать повъсть, да еще не пишется, но еслибъ я написалъ повъсть, такъ все-таки это была бы эпоха въ моей внутренней жизни. Воть тебъ, бабушка, и Юрьевъ день! опять не пропущена Зимняя дорога! Это несносно. Признаюсь, мив хотвлось бы, чтобы она или Чиновникъ были напечатаны. Это покажется, можетъ быть,

то способную. Твоя дикость, застінчивостью и неловкость разсывлются въ прахъ передъ ободрительною простотою ея обращенія и неподдільною искрепностью.

Ири этомъ С. Т. пересилаль сыпу конію сь письма А. О. Смирновой 6 Ноября 45 г.—Не смотря на все желаніе быть у Тройци, мий невозможно было псполнить мое наміреніе, потому и отлагаю повідку къ Вамь Скажу просто, безь фразь, что посіщеніе Ваше было одно нав пріятийшихъ минуть моего пребыванія вь Москві, что Ви мий пришлись по сердцу. Съ Вами говорилось какъ то откровенно, какъ будто я давно Вась зпала. Не знаю когда, зимою, весною, но я непремінно прійду къ Тройці къ Вамь вь Ваше, говорять, прелестное помістье. Прінмите меня пожалуйста, какъ давно знакомую, такъ, какъ я желаю, чтобы Вашь сыпь быль у меня съ перваго дня въ Калугі. Съ Конст. Серг. мы еще не поладили, и мий чувствуется, что мы будемь другь другу многое прощать, а современемь сойдемся. Я впервые слышала такъ хорошо говорящаго по русски русскаго человіка, не говоря уже о чувстві; на чувства не ділають комелиментовь. Я зваю, что онь мною остался педоволень, а мий онь все таки полюбился; онь же лучшій другь Самарина, котораго люблю душевно: Іся атів de nos amis sont nos amis. Я вірю этому. А нельзя ли платье замінить фракомь?

страннымъ, тщеславнымъ желаніемъ... Но это не совстмъ такъ. Всякій пишущій пишеть не для себя только; есть потребность - не извъстности или славы, - но пространнаго круга сочувствія или пониманія. Еслибъ, говоря обыкновеннымъ языкомъ, произведение мое имъло успъхъ, т. е. отозвалось бы не въ тъсномъ кружкъ людей избранныхъ, но въ душахъ, мив неизвъстныхъ, пробудило бы многое неясно, смутно, - это меня бы сильно ободрило. - Хомяковъ, я думаю, прівзжалъ столько же для Валуева, сколько для Смирновой. — Очень радъ, что Вамъ нравится « Очеркъ». Благодарю Костю очень за мижніе о варіантахъ; пожалуйста ужъ Вы и вставьте свои поправки. Само собою разумвется, что чмокт и последующий разговоръ принисано такъ, объ этомъ и говорить не стоить, это ужь я, такъ сказать, на словахъ Вамъ собственно досказываю картину, и Костя справедливо замъчаеть, что чмоканья не бываеть въ большомъ свъть. Костя не долженъ быть на меня въ претензін за то, что и не отвъчаю ему. Предметь писемъ монхъ къ нему-всегда серьезень, и такихъ многозначительныхъ для меня самого инсемъ нельзя писать сряду. Я. впрочемъ, собираюсь написать къ нему еще. См\*\* самого я не видаль еще съ того вечера; все собираюсь къ нему, но почти увъренъ, что встръчу у него этихъ игроковъ и вообще несносныхъ тузовъ Калужскихъ. Вчера, вознамфрившись обфдать у Унк\*\*\* приказалъ я прівхать за мной въ Палату и, по обыкновенію, привезти — какія есть записки и письма. Вручають три письма, съ которыми и отправляюсь къ Упк\*\*\* и, поговоривъ немного, прошу позволенія распечатать и прочесть письма (ибо видель что неть письма отъ Васъ, которое я всегда читаю дома) Распечатываю первое и - вообразите мое удивленіе — стихи, смотрю: подписано: Языковъ \*). Этотъ сюрпризъ былъ мив, разумвется, очень пріятенъ. Стихи хороши, особеннаго, впрочемъ, ничего нътъ; Вы, въроятно, ихъ знаете. Прекрасны последніе два стиха:

> И пъснямъ твоимъ чтобы тамъ не иъщали Ни кошка-цензура, пи критикъ-оселъ!

<sup>\*)</sup> См. вопр. стихотвореніе Языкова къ ІІ. С-чу.

Не понимаю только, къ чему онъ все толкуетъ мнѣ про любовь и красавицу-розу, иввца соловья, ее восиввающаго \*). Любовь меня не занимаетъ нисколько, я объ ней и не мечтаю и не думаю. Я могу ее себъ представить отдѣльно отъ себя, какъ и всякое положеніе въ жизни; напримѣръ въ Очеркю, гдѣ я никого и не воображаль на мъсть этой дѣвушки. Разумѣется, я буду отвѣчать стихами же Языкову и очень ему благодаренъ; видно, что ему понравились мои послѣдніе стихи. А что Каролина Карловна, что ея романъ?

Нынче же поутру принесли мит Ваше письмо и еще письмо отъ Оболенскаго и Попова съ припискою Самарина. Попова письмо очень грустно. Онъ ръшается вступить на службу, обращается ко мнъ съ вопросами, проситъ прислать стиховъ. Не хочется ему въ службу (не въ ученую, а Сенатскую); впрочемъ, говоритъ онъ, въ комъ есть что-нибудь живое и достойное жить, тотъ пронесеть этотъ даръ сквозь долгій и тяжелый путь и не умреть онъ; въ комъ ивтъ или онъ не стоить жизни, объ чемъ же и хлопотать? Оболенскій пишеть, что онъ у Самарина, который занять писаніемъ резолюцій, а подлів него сидить Поповъ. Самаринъ приписываеть въ канцелярскомъ слогъ, очень забавномъ: «Соображая обстоятельства, изложенныя въ письмъ Оболенскаго, и находя опын правильными, притомъ усматривая, что работа моя не доведена еще до окончанія, а время, продолжая свое теченіе до втораго часа, полагаю, прописавъ все сіе и обинмая васъ отъ всего сердца, притомъ пожелавъ вамъ здоровья, теривнія и всякаго добра, въ должности Секретаря Самаринъ».

Скоро 12—срокъ пріема писемъ. Мив еще много слвдуеть написать къ Вамъ; отложу до Вторника. Я, слава Богу, совершенно здоровъ, истинно здоровъ и теперь на новой своей квартиръ какъ-то тихо, счастливо доволенъ; какой-то особенный миръ пролился въ мою душу; вирочемъ, до слъдующаго письма. Выздоравливайте всв пожалуйста.

<sup>\*)</sup> Намёкъ Языкова относится къ стихамь Хомякова Ал-др в Ос -вив: Отгрозъ ей прелесть и плавание...

### 13-го Ноября 1845 года. Калуга. Вторникъ.

По милости Смирновой всталь я нынче очепь поздно поутру, въ 11 часовъ надо въ Палату, и потому не ожидайте отъ меня длиннаго письма. Да я, впрочемъ, не въ состояній ни о чемъ другомъ писать: я такъ огорченъ, такъ низко упаль, съ такой высоты: я говорю о Смирновой. Вчера вечеромъ получаю записку отъ мужа, проситъ на чай. Я прі-**Бхаль и пробыль почти до двухъ часовъ ночи.** Думаль я прежде, что увижу чудо красоты, женщину, въ которой все гармонія, все диво, все выще міра и страстей. Въ первый разъ въ жизни я быль, заранъе впрочемъ, очарованъ, мечталь Вогь знаеть что... Я не въ силахъ высказать Вамъ того непріятнаго, оскорбительнаго впечатлівнія, которое она на меня произвела. Она сейчасъ поставила меня въ свободныя отношенія, я ни разу не сконфузился, но часто вырывались у меня ръзкія выраженія... «Я видъла вашего батюмку и вашего братца въ его костюмъ, онъ говорить порусски чудесно, но всетаки костюмъ не следуетъ носить, я произвела на него пренепріятное впечатлівніе, я это замівтила»... и хохочеть. Это показалось мив обиднымь; я спросилъ причину непріятнаго впечатлівнія? Видите, — она все шутила съ Костей. «Напрасно, сказалъ я, вы шутили, онъ такъ искрененъ въ своихъ убълденіяхъ, такъ чистосердечно готовъ ихъ защищать каждую минуту, не понимаетъ шутокъ и не любить». Она начала говорить про костюмъ, что ктото шьеть себь терликъ изъ старой занавъски, и хохочеть, вспоминая все это съ братомъ. «Прекрасно, сказалъ я, что онъ (Костя) носитъ русское платье, несмотря ин на какія шутки и пасмъшки, мы всв должны были бы поступить такъ, да дрянны слишкомъ».. С-ва, не церемонившаяся со мной, явилась мнъ въ самомъ непріятномъ видъ, ея капризный тонъ съ людьми, съ мужемъ, ея смъшная досада на все, что она не такъ удобно окружена, какъ прежде, что ламновое масло не пріфхало изъ Москвы, все это очень безобразило ее. Ничего пріятнаго не нашель я въ лиц'в ея. Стала она съ братомъ своимъ передразнивать Н. Н. ПІ\*\*; можно бранить Н. Н. за ея суетливость и хлопотливость, но смъяться надъ недостаткомъ зубовъ. - все это какъ то

странно Разъ пать въ продолжение вечера принималась она передразнивать ее. Бранитъ Россію и все; но брань брани рознь, и я сказаль ей, что «у вась эгонстическое негодованіе, въ которомъ нѣтъ любви и скорби». — Помираетъ со смъху надо всемъ, что видитъ и встречаетъ, называетъ всъхъ животными, уродами, удивляется, какъ можно дышать въ провинціи... Я самъ въ провинціп не на мъстъ, но мнъ все это было досадно слышать; я мужчина, но во мнъ больше мягкости и вниманія ко всему челов вческому. Я сильнье ея ругаю мошенниковь, но если въ комъ есть хорошія, добрыя движенія души, тотъ не подвергнется отъменя ни брани, ни насмъшкъ, хотя я со вниманіемъ буду изследовать весь его внутренній механизмъ. - Что Смирнова олицетворенный умъ, -- въ этомъ пельзя сомивваться, но въ томъ-то и бъда. Какой туть источникъ вдохновенія; замреть, напротивъ, всякая поэзія; моя душа была такъ внутренно оскорблена, что я не ръшусь ни за что, миъ кажется, читать ей свои стихи, гдф есть хоть малфиній оттфиокъ чувства, мечты... Она меня спрашивала о стихахъ, только я отвъчалъ кратко. -- Она находитъ, что панталоны у Кости слишкомъ узки, Французскіе. Читала миж письмо Ростопчиной изъ чужихъ краевъ: слишкомъ тонко и умно, впрочемъ, умъ и истина Французскихъ фразъ. - Любезности и привътливости со стороны Смирновой особенной не было никакой: она обращалась со мною, какъ съ человъкомъ, котораго знаеть 20 лъть; «приходите каждый день или вечеромъ или къ объду, завтра вы будете?» Нъть, завтра не могу быть, отвѣчалъ я. «Гдъ же вы будете?» Дома, я давно не сидълъ дома вечеромъ, сказаль я, не спохватясь, и потомъ уже догадался, что это довольно неучтиво, познакомиться съ ней и не торопиться видёть ее опать. Но мий было бы тажело и второй вечеръ провести такъ, миъ хотълось отдохнуть душою. Эта женщина внушаеть такую педовърчивость, пе знаешь, говорить ли она серьезно или шутить, боишься ей говорить серьезно и искренно, потому что она, можеть быть, помираетъ надъ вами со смеху и будетъ хохотать потомъ съ своимъ братомъ. Такія лица не вызываютъ откровенности. Вы заговорите серьезно, ей въ эту минуту приходитъ въ голову какой-то смешной анекдоть; тачъ, совсемъ не

кстати вспомнила она, что въ Петербургѣ ссть одинъ сумашедшій, который ходитъ въ русскомъ платьѣ, ип fou.—
Нѣтъ, она слишкомъ умна для меня, я же авторитета не
имѣю и, хоть буду стараться узнать покороче, разгадать
эту женщину, но на меня уже повѣяло такимъ холодомъ
отъ нея, что я самъ собственно сожмусь внутренно, сколько
можно. Но я такъ былъ разочарованъ, такъ огорченъ, такъ
все внутри меня поставлено вверхъ дномъ, такъ пепріятно
нарушенъ миръ, гармопія моей души, что я не въ силахъ
Вамъ высказать своего впечатлѣнія. Сколько ожидалъ я отъ
свиданія съ нею! \*) Я совершенно разстроенъ. Не знаю, какъ
будетъ дальше.

### Калуга. 1845 года. 17-го Ноября. Суббота.

Нынче долженъ я получить письма Ваши и съ иетеривніемъ жду ихъ, потому что мив что-то очень скучно и грустно по Васъ. Последнее письмо мое, написанное, впрочемъ, искренно, произвело, вероятно, на Васъ странное впечатленіе, можетъ быть, насмешило Васъ; я теперь вполив успокоплся, но не совсемъ еще неременилъ свое мивніе.—Эта педеля прошла очень глупо, ничего не принесла мив и, признаюсь, мив бываетъ досадно, что прівздъ Смирновой разстроплъ мое одиночество, нарушилъ мой образъ жизни. По ел настоятельному требованію, я бываю у ней почти каждый вечеръ, который начинается поздно и оканчивается поздно, вследствіе чего и встается позже,—тамъ Палата тамъ отобедаешь, отдашь,

<sup>\*)</sup> Въ Москвъ при первой встръчи винесли тоже впечатльніе. Сергьй Тимофеевичь пишеть 17 Ноября, "Впечатльніе, произведенное надъ тобою свиданіемъ съ А. О. именно таково, какого, ми ожидали; да ти, потому такъ имъ пораженъ, что создаль себѣ заранье совершенно другое существо; я нарочно не писаль тебѣ ви слова и съ Константиномъ сдълаль тоже; я повѣряль вами себя; вашими впечатльніями собственныя свои. Я не такъ самонадъянъ, чтобы послѣ такихъ отзывовъ Гоголя и Самарина (особенно послѣдняго), повърить первому своему взгляду. Она приняла меня, лежа совсьмъ въ постели. Еслибъ я быль молодой человъкъ, то истолковаль бы такой пріемъ въ вигодиую для себя сторону; но принмая въ первий разъ слѣпаго старика, нельзя было вмѣть никакихъ особенныхъ намѣреній. И такъ это пеуваженіе: я могъ бы сейчасъ уйдти, сказавъ что не хочу безпоконть ее больную; но я не догадался, да и любопытство вполнѣ владьло мною разсмотрѣть эту женщину, которую такъ осуждаетъ общее мньніе,

кому-нибудь визитъ, и вотъ какъ прошла эта недъля. Вечера же эти ничего особенно пріятнаго не имфютъ. -- Какъ я Вамъ писалъ, я отказался отъ приглашенія придти на другой день и остался дома, началь посланіе къ Языкову, которое, в вроятно, и пришлю Вамъ во Вторникъ. Въ Середу вечеромъ я быль у нея; она явплась совсемъ въ другомъ свъть, была гораздо лучше. Много разсказывала мнъ про Гоголя, котораго она искренно любить, повторяеть изъ него цълыя сцены со всъми выраженіями, все таки странными въ устахъ женщины, разсказывала про свою молодость, про Государя, говорить, что хочеть въ Калугв на досугв писать свои мемуары и пр.; такъ какъ тутъ никого, кромъ меня, брата ся и пногда мужа, не было, то, слъдовательно, она была безъ церемоній. Что касается до меня, то я, разумбется, выражался довольно разкими, благонамиренными словами, разсказываль много про Москву, раскольничьи споры и т. и., о чемъ она не знала. Она говоритъ, что разговоръ Самарина почти тоже, что колокольный звонъ, все объ одномъ и томъ же, о Москвѣ, Россіп, народѣ и пр. и пр. — Вотъ каковъ Самаринъ! Кажется, она съ нимъ въ перепискъ; по крайней мъръ я знаю, что она писала къ нему о Поповъ, которому и я писалъ съ своей стороны. Предлагается ему мъсто Старшаго Секретаря въ Губерискомъ Правленін, гдф всетаки ему будеть меньше дфла, чфмъ въ Сенать, и 500 рублей жалованыя серебромъ. Сверхъ того, я зову его жить со мною вмфстф, у меня квартира огром-

Я рышительно признаю... Погожу признавать. Ты необходимо долженъ узнать ее близко. Преодольй себя и постаранся допскаться драгоцынаго камья, зарытаго въ хламь.

и о которой Гогодь вь тоже времи говоригь: "едва ди найдегси въ мірѣ дуча способная попимать и оцванть ее".

Два часа съ половиной, я заставляль говорить ее безпрестанно о томъ, о чемъ хотълъ... и чтоже? Я также, какъ и ти, не спаль до 2 часовъ отъ наумленія. Я не вполив довъряль Гоголю и Самарину, я считаль что они обольщени, очаровани (и мит говорили многіе, что она спрена, очаровательница, волшебница) и сами того не видять. Но я увидъль, что туть иття и тапи инчего обольстительнаго, даже ни въ какомъ отношеніи: я не нашель въ ней жевщини: это биль мужчина въ спальномъ канотъ и ченчикт; очень умний, сміло обо всемъ говорящій, по легкій, холодиції; я покрайней мірь не замітиль ни малкишей теплоти, ни даже прязнака эстетическаго и поэтическаго чувства.

мная, гдф онъ можеть жить, не увеличивая монхъ издержекъ нисколько и участвуя только въ раскладахъ на пищу и т. п.—На другой день я собирался опять идти къ Смирновой. но быль предупреждень зовомь, следовательно опять отправился къ ней; у нея были гости уже, разныя Калужскія дамы, которыя однакожь убхали часовь въ 12. По ея требованію, прочель я ей «Чиновника», котораго брать ея читаль уже въ Петербургѣ, у какого-то графа Т\*. Читалъ я очень скоро во первыхъ, потому, что мив какъ - то было скучно, во-вторыхъ потому, что было поздно, она была утомлена Калужскими дамами и лежала на диванъ. Я бы и не сталь ей читать и вообще самъ ви слова про свои стихи не говорилъ, но она взяла съ меня объщаніе, что я принесу ей «Чиновника». Не знаю, какъ опъ ей поправился, она мит начего не говорила, но сказала только. читаю прескверно, какъ дьячекъ. Когда я сталъ говорить про службу, про то, что внушило эту мистерію, она сказала мнъ очень глупо: это все вашъ брать васъ сбиваетъ съ толку, между темъ какъ въ мистерін вовсе нёть благонамъреннаго воззрѣнія и, хоть я ставлю ее довольно низко, но это произведение родилось во мий совершение искренно и самобытно. Впрочемъ, часто случается, когда разговоръ коснется Петербурга, Одоевскаго и т. п., и я не удержусь отъ энергическаго восклицанія, она хохочеть и говорить, что начинаются московскія сцены съ Константиномъ. Другихъ стиховъ я ей еще не читалъ, хоть она и требовала. Мит какъ-то непрічтно было бы читать ей тт вещи, которыя для меня дороги, въ которыхъ много грустной мечты, которыя выражають разныя эпохи моей внутренной жизни. «Душевныхъ смутъ разсказъ печальный» не займетъ ея или едва ей будетъ понятенъ. Она говорпла мив, что прожила слишкомъ 30 лътъ жизни безъ оглядки, безъ разсужденія и что теперь она ужъ знаеть опыть жизни, а я его не узналъ и т. п. Какой тутъ опыть жизни! Я не сталь распространяться объ этомъ предметь, потому что онъ для меня слишкомъ важенъ, а она одинаково и одинаково умпо говорить про все на свыть, про всякій вздоръ и вещь серьезную. - Кстати у меня давно готовится и начато даже одно стихотвореніе, которое будеть для меня также значительно...

Но въ этой умной, остроумной и колкой бесёдё устаетъ моя душа до скуки и грусти, — такъ что мий надобдаетъ уже это развлечение и опять хочется этой благодати безпричинныхъ душевныхъ страданий. — Она объёхала весь городъ, у всёхъ была съ визитомъ, поразила всёхъ простотой своего обращения, и весь этотъ пародъ будетъ собираться у ней два раза въ педёлю вечеромъ отъ 7 до 11 ти. Само собою разумбегся, это должно быть певыносимо скучно, особенно для ней. — Что касается до меня, то я провожу свою жизнь чрезвычайно однообразно, бываю у Унк\*\* и у Смирновой только, въ Палатъ и дома. Книгъ нътъ, къ Александръ Осицовить книжный обозъ еще не прібхалъ, тогда она объщала устроить, разумбется, только втроемъ, чтенія вслухъ.

Скажите Панову, чтобы прислаль мий экземидяровь десять своего путешествія по Славянскимъ землямъ; я нашелъ ему сбыть и, пожалуй, буду собирать. Теперь я принужденъ Аздить на извощикахъ, потому что ходить пъшкомъ при этой ужасной грязи нётъ возможности; причиною тому нездоровье коляски, въ которой что-то сломалось, и которая целую неделю лечится, каковое леченіе ея стоить 30 рублей. Мостовыя такъ скверны, что всй возможные экинажы ломаются. Зимы, кажется, вынфший годъ не будеть. Климать, нечего сказать. - Квартирой своей я продолжаю быть совершенно доволенъ, хозяйка такая добрая женщина, сама ходить на рынокъ покупать что мий нужно; я, кажется, писалъ Вамъ, что на другой день моего перевзда, она поднесла мив цвлое блюдо съ пирогами, кренделями и хлебомъ. Это были первые пироги, съеденные мною дома, -- въ Калугћ. Съ будущею почтой пришлю Вамъ планъ своей квартиры. Калмыцкій богь уже пов'ьшент. Но такъ какъ никого въ домф не живетъ, кромф хозяйки, дворъ огроменъ, и живу я въ концъ двора и высоко, за каменными ствнами и желваными дверьми, следовательно пи я, ни Порфиръ не слышимъ и не видимъ, что делается на дворе, которому зимой предстоить быть сильно занесенному сивгомъ, -- то я принужденъ былъ нанять дворника, рекомендованнаго унтеръ офицера, которому плачу шесть рублей въ мѣсацъ съ моими харчами. Послъднее, вирочемъ, инчето не значить для меня, когда у меня двое людей фдять дома.

## 20-го Поября 1845 года. Калуга. Вторникъ.

Нынче самый убійственный день: въ половинъ 11-го въ мундирѣ къ губернатору, по случаю восшествія на престолъ. Оттула въ соборъ. Потомъ въ три часа оффиціальный объдъ у губернатора, а вечеромъ балъ въ Собраніи, на который я, можеть быть, и не потхаль бы, но хочется взглянуть на Алекс. Осинов.: въ бальномъ костюмъ и среди всего этого на рода. — Отвѣчаю на письмо. Васъ, вѣроятно, поразило мое первое письмо о Смирновой. Чтожъ дълать? таково было первое впечатльніе. Теперь егоньть и сльда, но я всетаки мучусь желаніемъ разгадать эту непонятную женщину. Иногда, какъ нарочно, въ ту минуту, когда слова ен, полныя клубокаго и серьезнаго смысла, заставляють меня видъть ее въ другомъ свътъ, - вдругъ тривіальное, и очень, выраженіе обольеть васъ холодомъ. Вы правы, я не долженъ никогда жаловаться на Провидение, потому что все, что оно ни посылало, до сихъ поръ было къ лучшему. Такъ и это назначеніе въ Калугу, стоившее мий столько досады, такъ устроилось, что я благодарю Бога за это и ничего лучше пе желаю. Я у А. О. бываю каждый вечеръ решительно, впрочемъ, по ея повторительнымъ требованіямъ. Я очень хорошо знаю, что для ней разговоръ со мной-мало представляетъ интереснаго, для ней, которая была дружна и бесъзовала съ умибищими и замъчательнойщими людьми всъхъ націй, я чувствую передъ ней свою скудность и ограниченность, и это, разумбется, отравляеть мив всв пріятныя впечатлънія вечеровъ... Не знаю, что она обо мнъ думаетъ, но она еще не являлась передо мною въ томъ тонъ, какимъ говорить въ письмахъ. Прочель я ей «Марію Егппетскую». Ей понравилось: она хочеть, чтобъ я непремѣнно продолжаль, по совътуеть читать и читать побольше Славянскихъ книгъ и сдълала такія върныя замъчанія на нъкоторые стихи мнъ всегда нравившіеся, а прочихъ приводившіе въ восторгъ, что они вдругъ явились преглупыми и пренел'япыми. Читаль брать ен, Арнольди. Она говорить, что не можеть никакъ понять стихи съ перваго раза и не имфетъ стихотворнаго уха, потому, при повторени стиховъ, всегда опибается въ размъръ. Она заставила себъ перечитать ивкоторыя мъста и говорить, правда, довольно равнодушно и продолжая работать: «это очень хорошо». Прочель ей также 26-е Сентября. Она заставила его прочесть еще разъ, потомъ сказала: «это очень хорошо; я оставлю это у себя; мив нужно». И, ничего пе объясняя, оставила эти стихи у себя. Получила она два письма отъ Гоголя изъ Рима, которыя мнь прочла. Онъ пишетъ, что ему лучше, что онъ бодрже. Требуетъ отъ нея подробнаго ежедневнаго описанія всего, что она делаеть, кемь окружена, какія испытываеть въ душ'в движенія, и все это просить и приказываеть во имя Бога... Давала мив читать и Ваше письмо, милый Отесинька. — Пришлите пожалуйста, если у Васъ есть, Даля «Ночь на распуть в». Она не читала и хочетъ прочесть. Вообразите, что она, будучи фрейлиной, еще въ 1829 году, читала Киршу Данилова! Ктобъ могъ это знать и зам'етить, особенно тогда!... Вы пишете, милый Отесинька, что высылаете мий книжку монхъ стиховъ (это уже во второй разъ), — но я ничего не получалъ, равно и «Зимней Дороги». Скажите Языкову, что А. О. просить его написать къ ней посланіе, гдъ бы онъ вспомнилъ про Римъ, про Віачеличи, про деньги, которыя онъ присылаль ей въ займы и т. и. Я не зналь, что Пушкина стихи: «среди толпы холодной большаго свыта и двора ты сохранила умь свободный» и пр., Костя поминть; также Лермонтова безь вась хочу сказать «вамъ много, при висъ я слушать васъ хочу» и пр. - относятся къ ней. Я написаль отвътъ Изыкову, по еще не послаль къ пему. Посылаю къ Вамъ \*); - если найдете годнымъ то пошлите къ нему въ особомъ накеть, потому что я адреса его хорошо не знаю; если найдете нужнымъ исправить, то отвічайте мні поскорые и напишите адресь.

Я теперь уже рѣшительно нигдѣ не бываю, только иногда у Унк\*\*. Я ихъ предпочитаю всѣмъ другимъ потому, что это семейство очень доброе и простое, дочери будутъ прекрасными женами и матерьми, безъ всякихъ претензій... Я ихъ немножко попробовалъ, давъ имъ прочесть Гоголя «Тараса Бульбу». Имъ правится. Мнѣ было интересно наблюдать въ нихъ провинціальныхъ барышень, которыя, какъ я

<sup>\*)</sup> Си. въ прилож.

уже писаль, увлекаются больше формой поэзіи, нежели содержаніемь, любять страстно всё стихи безь разбора, переписывають ихъ по ночамь, хотя можно и не переписывать, когда книга эта имъ же принадлежить...

Однако звонять къ объднь. Сейчасъ наряжаюсь въ мун-

диръ, ъду къ губернатору... Какая тоска!

Коляска моя починена, но ея леченіе продолжалось цёлую педёлю, и лошади моя такъ поголстёли, такъ поправились, что ихъ узнать трудно.

Для уразумьнія отвьта Языкову—надо вспомнить, что онъ говорить миж: живи жизнью свободной поэта и разные комплименты.

# 1845 года. Калуга. 24-го Ноября. Суббота.

Нинче Екатерининъ день, -- кажется, не съ къмъ поздравлять, — а въ Училищѣ у насъ \*\*) праздникъ. Былъ иѣкогда праздникъ и въ цѣлой Россіи... Однакожъ на дворѣ 24-е и ивть сивга! Что это такое? Подобная безалаберщина погоды сильное имфеть на меня вліяніе, въ отпошенін не къ здоровью, а къ правственному состоянію, и потому все это время я въ болъе или менъе дурномъ расположении духа. Сверхъ того, нынъшняя педъля была преглупая. Я писалъ во Вторникъ, что вду съ поздравлениемъ къ Губернатору. Въ самомъ дълъ, эта несносная комедія разыгралась въ трехъ актахъ: сначала иъ Губернатору и въ Соборъ, -- потомъ въ три часа, въ мундиръ же, объдъ у Губернатора (разумфется, только мужской: было человфкъ 50 играла музыка «Боже Царя храни» и т. п.); вечеромъ собраніе, куда я не побхаль-бы, еслибъ не захотъль видъть А. О. въ бальномъ костюмъ. Разумъется, она не танцовала и сидъла окруженная почтенными Калужскими матронами. Само-собою, вездт въ такихъ случаяхъ я соблюдаю должный церемоніаль передъ достоинствомъ Губерчаторши, т. е. ограничиваюсь почтительнымъ поклономъ. - Въ Середу былъ праздникъ, и пословица, что Введеніе съ леденьемъ, не оправдалась. Вылъ я, по приглашению А. О., въ Воскресенской

<sup>\*\*)</sup> Екатериония день - храмовой праздиная Училина Правов IдІнія.

церкви, гдѣ служилъ священникъ, рекомендованный ей еа духовникомъ, а ею мнѣ,—но его красная физіономія и бычачьи объемы мнѣ не нравятся. Впрочемъ, съ какимънибудь изъ нихъ да надо познакомиться, хоть для того, чтобы взять нужныя церковныя книги.

Третьяго дня вечеромъ я не пошелъ къ А. О., а сидълъ дома и написаль стихи, которые посылаю \*). Не знаю, передають ли они то впечатлуніе, которое я пспытываль при писанін ихъ: мив сделалось такъ жутко и страшно, что холодный потъ выступиль по тълу. Есть такія мысли, что еслибы онъ всъмъ объемомъ своимъ вмъстились въ сознание человъка, то, кажется, разрушился бы человъкъ. Но перечитывая стихи, опять вижу, что все это не то. Какъ ни глубоки мысли, но если нътъ дара воплотить ихъ въ соотвътствующую форму слова, все будеть недурно, такъ, а ничего особеннаго, не поразить, не остановить ничьего вниманія.-Вчера вечеромъ быль у А. О., нынче вечеромъ также должень буду отправиться, хотя мив этого ужасно не хочется, нотому что но Субботамъ у ней съвздъ цвлой Калуги, карты, танцы. Но такъ какъ я въ последнюю Субботу не пошель, отговорившись головною болью, такъ нынче нельзи проманкировать. Въ последнюю Субботу не было танцевъ и поэтому было, говорять, вяло и скучно, что и должно быть, потому что этого народа нельзя занять ничьмъ другимъ. - На дняхъ осматривалъ я домъ Тушинскаго вора, который рядомъ со мною. Домъ этотъ принадлежить съ самаго основанія своего все одному и тому же семейству --Коробовымъ, пъкогда богатому купеческому дому, а ныпъ объднъвшимъ мъщанамъ. Два брата и сестра, старая дъвушка, вотъ все, что осталось. Недавно умеръ ихъ отецъ, 105 лѣтъ. Не знаю, на чемъ основано увъреніе, что здъсь жилъ Самозванецъ и Марина, - хозяева инчего о томъ не знають и не попимають. что за Самозванець, что за Марина. Живуть въ двухъ комнаткахъ, уже передъланныхъ: -остальное все комнаты со сводами, полуразрушенныя. Древности большею частью распропали, распроданы или употреблены инымъ образомъ, окна передъланы, стъны перекра-

<sup>\*)</sup> Вопростие дерзкамь не нытай. См. въ прил.

шены, печи переложены. Однако осталось много пконъ, черныхъ, пречерныхъ, гдв ничего нельзя разобрать и въ которыхъ я пичего не смыслю. Сохранились женскіе костюмы бабушки хозяйкиной, которая, вфроятно, получила ихъ также по наследству, потому что платья мало изменялись: богатый штофный сарафанъ съ пуговицами, нарчевыя душегръйки, башмачки или, лучше сказать, какія-то туфли. Богато все, но грубо, безвичено. Я люблю сарафант изъ матеріп легкой, которая бы ложилась складками, а не изъ нарчи, которая торчить косыми линіями и углами. Хозяйка нарочно наражалась для меня въ нихъ Есть также старипныя вещи, сундуки ящики. Хозяйка подарила мив медную черинльницу, песочницу и мъдный футляръ для пера; не знаю, какъ это старинно, но я всетаки взяль это, разумфется, отдаривъ хозяйку деньгами, и велю эти вещи посеребрить, если не будеть дорого. Бумаги (начиная съ царя Ивана Васильсвича) были вей разобраны и разсмотрины въ Петербургь, кажется, въ Археографической Коммиссіи.

Завтра долженъ я получить Ваши письма. Привезутъ ли они лучшія новости объ Васъ и объ Олинькъ? Дай Богъ; письма Ваши единственная для меня отрада, и я очень, очень благодаренъ Вамъ, милый Отеспнька, за то, что Вы такъ постоянно и много пишете. Какъ я радъ, что Константинъ окончилъ этотъ водевиль \*). Если онъ не очень поторопился и обработаль его тщательно, то въдь это вещь прекрасная. Кажется, онъ очень поправился А. О. По крайней мырь братъ ея въ восторгъ отъ Константина, отъ Москвы, отъ всего направленія. Такъ поразило его все это мысленнос движеніе, добросовъстимя убъжденія и забвеніе всъхъ предразсудочныхъ условій и понятій. Константинъ, по его словамъ, просто прелесть; онъ помнить всв его слова, движенія, жесты, въ восхищенін отъ его дара слова, отъ обилія мыслей, отъ энергін выраженій. Разумфется, я еще пуще поддаль жару, разсказавь ему много про Константина, и онъ нарочно хочеть ёхать въ Япварё въ Москву, чтобы познакомиться съ нимъ поближе и заставить насъ что-пибудь да авлать.

<sup>\*) &</sup>quot;Почтовая Карета"-водевнив съ куплетами К. С. Аксакова.

#### Къ Константину Сергъевичу.

Калуга 1845 года, 24-го Ноября. Суббота.

Не знаю, успъю ли я докончить это письмо нынче же къ отходу почты, милый другъ и братъ Костя, но во всякомъ случав начиу его и напишу: оно можетъ отправиться и во Вторникъ. Мий все хандрится; я было уже успиль настроить душу на магкій тонъ, придти къ теплоть воззрівнія, но А. О. какъ н'вкій злой демонъ, огорчивъ, оскорбивъ, смутивъ меня, растравивъ мое тщеславіе и самолюбіе, нарушила строй души. Я часто видаюсь съ нею, но постоянно выношу непріятное впечатлініе, такъ что она нногда миз становится въ тягость. Я разскажу подробно о томъ, какъ она обращается со мною и что говорить. Ея простота и фамильярность имфють что-то въ себф оскорбительное, какое-то пренебрежение къ вашему мнфнію и сужденію. Разговоръ почти всегда пустой, состоить изъ анекдотовъ, до которыхъ она большая охотница. Часто прихожу я въ серединѣ подобнаго разговора, который для меня писколько не измѣняется, продолжаеть идти тою же пустою колеей; наконецъ, часу въ 12-мъ я ухожу, миф скажутъ: прощайте, до свиданія, и опять обращаются къ продолженію того же разговора. Я хотвль бы потолковать о томь, о другомь, что такъ серьезно, такъ важно для насъ, о поэзін, о стихахъ, о человъкъ, но меня кормятъ такими вздорами, даромъ умными ръчами, побасенками (разумъется, - не Гоголевскими). Въ это можно было бы тогда, когда люди узнали другъ друга, высказали другъ другу завътныя убъжденія, и тогда всякій, даже пустой разговоръ имфль бы свой смысль и значеніе. Но что, конечно, обидно, - такъ это видъть, что вовсе и не заботятся о томъ, чтобъ узнать васъ съ другой стороны, между тымъ, какъ я именно хотыль бы ее видъть въ другомъ свътъ. Не принимая почти участія во всей этой болтовив и внутренно досадуя на это, - я большею частію молчу или говорю также пустяки, ищу случая ввернуть свое словцо. Между тъмъ она знаетъ или должна же знать по мониъ стихамъ, что во мнф лежатъ серьезные вопросы. Разъ, одинъ вечеръ она все время вслухъ читала

Гоголя «Мертвыя Души». Читаетъ она сама довольно хорошо и живо. Иногда сдъдаень серьезное замъчание, скажень не понымо и не старую мысль, она или не дослушаеть, или не захочеть узнать се пространнье, вникнуть подробные, придраться къ этому, чтобы завести разговоръ поискрениве, поглубже, но прерветь васъ анекдотомъ или перейдеть съ такою же легкостью и одинаковымъ участіемъ къ другимъ, ничтожнымъ предметамъ. Разъ сказала она мнъ, чтобъ я принесъ ей свои стпхи (мелкіе, — Чиновпика она слышала нрежде). Я читаль ей «26-е Сентября» и Очеркъ, не обративній на себя на мал'яйнаго вниманія и сопровожденный затруднительнымъ и конфузнымъ молчаніемъ. Кажется, въ ней нъгъ поэтическаго чувства, есть вещи, гдъ много ума мъщаетъ, гдъ много слышитъ сердце изъ тона, изъ строя, изъ музыки стиховъ. — Я забыль сказать, что всему этому предшествовала «Марія Египетская». Она сделала очень умныя замѣчанія, сказала, что въ стихъ:

> Про недоступную отважность Трудовъ и подвиговъ святыхъ, —

слово: отважность не годится, ибо означаеть какой-то временный порывъ, -- что справедливо, а мий это прежде очень нравилось. Говорила часто: это очень хорошо; зам'єтила, что она бы пространиве развила эту мысль: любить иначе не могла и пр , словомъ, характеръ ея съ этой стороны, не одно описание вижшией красоты. Это также можеть быть справедливо, хотя Марія въ первомъ своемъ состояній мало, не сознательно, не глубоко является по характеру внутрен нему, и вижиняя красота составляла больше половины ел самой. - Сказала также, что у меня въ Марін стихи перовные: один сильны, другіе слабы... Но крайней мірт это быль одинъ вечеръ, въ который читались стихи и говорила она свое мивніе, но съ техъ поръ прошло более недели, и она ни разу не помянула о стпхахъ, не просила новыхъ, и обращается со мною, какъ съ человъкомъ, съ которымъ и говорить нельзя ни о чемъ. А ты знаешь, какъ много это на меня дъйствуетъ при моей мнительности въ самомъ себь! Всетаки она критеріумъ въ сужденій о людихъ, умъла

она оценить Гоголя и Самарина, стало она меня также оцфиила по достоинству, проникнувъ незамфтно, по глубоко въ меня и не найдя тамъ вичего замъчательнаго, живаго, оригинальнаго, самостоятельно-даровитаго!.. Я провель ужасные часы, когда върз авторитету Гоголя и Самарина, не смѣя сомнѣваться въ върности ея сужденія, думалъ (да думаю и теперь), что она считаеть меня мелкимъ, дюжиинымъ существомъ. Обращался къ самому себъ и въ самомъ дълъ находилъ въ себъ способность все понять, но не находилъ этого цъльнаго живаго пламени таланта: одни сомижнія, раздвоеніе, трусость, робость, тщеславіе и совершенную безотрадность въ прошедшемъ и будущемъ. Потому что нътъ для меня никакого веселья и радостей на землъ (псключая семейныхъ), и моя скучная, суровая, утомительная жизнь мий часто въ тягость. Во мий ийть молодаго человъка, а что же во мнъ есть: ничего. Творческихъ мыслей никакихъ, одинъ отголосокъ, и то недостойный, чужихъ мыслей: дара слова — также нѣтъ, а говорю заученными, давно, заранфе придуманными выраженіями; изобрфтательности нътъ; стихи мон... Но нътъ въ нихъ магическаго очарованія, на всёхъ одинаково безъ авторитета действующаго; это какой-то мозанчный сборъ стиховъ, и когда всномню, сколько каждые стихи стоять мив заботы и времени. сколько, несмотря на труды и усилія, въ нихъ неровностей, недостатковъ, мив дълается стыдно и совъстно: не такъ иншутъ поэты, не такіе стихи вичшаетъ истипное вдохновеніе... Но ужасно, ужасно чувствовать въ себъ внутреннія требованія и сознавать въ то же время, что ты не въ силахъ ихъ исполнить. чувствовать себя бездарнымъ, когда самолюбіе имфеть притязаніе на дарованіе... А я все бы на свъть отдаль за истинный иламень дарованія, за минуту искренняго вдохновенія... Если же во мит нітт ничего, никакого дара, то что же я? Право, лучие быть чиновинкомъ. Я хорошій чиновникъ и шелъ бы себѣ да шелъ по этой колећ, еслибъ меня не сбили съ толку: но тугъ примѣшивается вопросъ политическій, и не далбе, какъ вчера вечеромъ, мив хотвлось быть капустникомъ, саножникомъ, далеко, далеко, въ Кременчугћ, въ Алешкахъ, чортъ знаетъ гдф, туда, на край свъта, въ Американскіе, дъвственные

льса... Мив хогьлось бы совершеннаго ничтожества, обратиться въ прахъ, въ ныль, безо всякаго безсмертія души. Пожалуйста не пиши миъ въ отвътъ никакихъ утъшеній и увъреній. я совствить не для того иншу, но разбери мить, что это все такое — раздраженное ли тщеславіе и самолюбіе, которыхъ пе могу, не могу еще убить въ себъ, или внутренній голосъ сознанія, котораго слъдовало бы послушаться? Потому что мив кажется, я могу прожить и безъ писанія стиховъ, это ужъ я такъ, сдълаль себь привычку изъ этого труда и увърилъ, что это потребность. Но повторяю тебъ, я испыталь и испытываю ужасныя минуты! Давно, давно душа моя не знала никакихъ радостей. Послъ стиховъ: 26-е Сентября я сталь строже и строже, живу совершеннымъ монахомъ, т. е. согласую поступки свои съ тъми словами, хоть я и не могу очистить себя духовно: за всякую минуту тщеславнаго удовольствія неумолимо разбираю и наказую себя... А туть является женщина, превосходство которой признаю совершенно и которая возбуждаеть мое тщеславіе, оскорбляя его. Все это очень смішво, жалко, дітско, скажень ты, но тъмъ не менъе никому не желай такихъ ошушеній.

Но довольно объ этомъ. Богъ знаетъ, когда буду я въ состоянів духа писать стихи въ тои в «Очерки» и «Ночи». Ваши инсьма мпого подкринляють п ободряють меня. Я совсимь не ожидаль такого отзыва о «Ночи». Даже переписывая эти стихи въ книжку, я выключилъ тъ строфы, которыя отмътилъ и въ посланномъ къ Вамъ экземпляръ. Признаюсь, желаль бы я напечатанія Зимней Дороги, чтобъ успоконнься внутренно хоть какимъ-нибудь авторитетомъ, а не увъреніемъ родныхъ и прівтелей. Теперь, когда в понялъ, что посланіе Языкова ко мнѣ просто шутка, мнѣ очень досадно что я отвъчалъ такъ важно и серьезно. Это смъшно. Поэтому, если Вы не посылали отвъта, такъ и не посылайте. Неужели Вы не знасте стиховъ Языкова? Не знаю, посылать ли Вамъ ихъ или нътъ; во всякомъ случать, если успъю, перепишу и приложу ихъ. — Я очень радъ, что внечатлѣніе. произведенное на Васъ Л. О., почти одинаково со мной, а то я думаль, что я одинь останусь съ нимъ. Часто видаю ее, но до сихъ поръ не разгадаль этой женщины. Въ

ней много Хомяковскаго. Но неужели во всё эти свиданія она, хоть бы невзначай не явилась бы съ другой стороны? Можеть быть Гоголь считаеть се идеаломъ русской женшины вотъ ночему: она, не хлопоча объ эманципацій, какъ женщина Запада, довольно свободна, выше всёхъ этихъ предразсудковъ, условій и приличій, давно признанныхъ ложными и смѣшными, по которыя еще сохраняють надъ нами власть привычки, все можетъ понять, видъть и говорить, не начкаясь тымъ, что видитъ и говоритъ, оставаясь чистою, можеть свободнымь смьхомь смьяться всему смышному и стать открытымъ, не жеманнымъ лицомъ къ лицу съ дъйствительностью и природой. Вфра въ ней искренна, безъ ханжества и суевърія: она проста и откровенна въ обращенія, безъ аффектацій... Такъ, можеть быть, понимаеть ее Гоголь, по, чортъ знаетъ, это все какъ-то не такъ. Что касается до Самарина, то надо вспомнить, что онъ встратиль ее въ Петербургь, надо вообразить себь его изумление - найти свътскую женщину, чуждую предразсудковъ, все читавшую восхищающуюся тымь, что большой свыть, не понимая, находить неприличнымь, умную такъ, какъ пъть пикого въ большомъ свътъ... Этого уже довольно, чтобы плънить одиноко-безотраднаго Самарина въ Петербургћ. А мы, мы все это уже знали за ней и искали еще высшаго и, можеть быть, ониблись. А можетъ быть, мы ея еще не разгадали...\*) Но по крайней мфрф до сихъ поръ она продолжаетъ производить на меня непріятное ощущеніе, и благод втельнаго (какъ нишетъ Отесинька) въ звъздъ, приведшей меня къ ней, ничего не вижу. Вечера мон у ней скучны и мий въ тягость;

<sup>\*)</sup> На это инсьмо Сергви Тимонеевичъ отвічаль 3 Декабря:

<sup>....</sup> Теперь поговоримь о А.О. Я не обвиняю себя за первое впетчалльніе; можеть бить можно обвинить меня за малое уваженіе къ мивнію Готоля и Самарина. Теперь, котя в еще не виділь ся въдругой разъ, я тотовь вполив согласиться съ ними. Письма твои и еще больше стихи Пушкина меня въ томъ у бъждають. Какъ чудесно выразиль ее Пушкинь: я сохранила взоръ холодьый, простос сердис, умъ свободный и т. д. Я признаю А.О. способною къ самымъ великимъ поступкамъ и презирающею оттого, какъ мелочь, всф условія, законы приличія, и дурную молву. Я готовъ се признать Наполеономъ, но дучше соглашусь имбъ ее своимъ царемъ, чфиъ женой. Стоя на такон висоть, она не могла остаться женщиной. Педоступная атмосфера цвломудрія, скромности, это благоуханіе, окружающее

особенно теперь всегда сидить тамъ старуха-тетка или орать ея (этоть еще оы ничего), наконець мужь. Воть и теперь оканчиваю мое длинное, предлинное письмо къ тебѣ, чтобы одъться и съѣздить на полчаса къ ней на вечеръ: нынче у ней вся Калуга и балъ. Не поѣхать нельзя, но я только новернусь, покажусь и потомъ намѣреваюсь уѣхать потихоньку. Какъ радъ я, милый другъ и братъ Копстантинъ, что ты принялся заниматься. Вотъ тебѣ такъ грѣшно не заниматься, а у меня есть и время, и охота, и трудолюбіе, а все мыльный пузырь.

Прощай милый другь и брать Константинь, очень благодарю тебя за твои письма.

# Ноября 27-го. Вторникъ. Калуга 1815 года

Въ Субботу получилъ я письма Ваши, милый Отесинька и милая Маменька. долго читаль ихъ, наконецъ рѣшился сейчась же отвъчать Константину, написаль ему цёлыхъ два почтовыхъ листа кругомъ, запечаталъ и побхалъ на баль къ А. О. Но какъ нарочно въ эти три дия и особенно вчера я имълъ съ нею такіе долгіе, длинные, серьезные разговоры, что я никакъ не могу отправить этихъ инсемъ къ Константину, ибо они дышатъ досадой на нее за то, что до сихъ поръ кормить она меня побасенками... И поэтому Костя да извинить меня, если и въ этотъ разъ останется безъ писемъ; вчера воротился я въ два часа ночи, а теперь спутиу въ Палату. Впрочемъ, мон Вторничныя письма никогда не могутъ становиться рядомъ съ Субботними: въ Субботу мнъ больше времени. - Въ послъднемъ инсьм' моемъ я забылъ поздравить Васъ всёхъ и въ особенности Любиньку со днемъ рожденія. Честь им'єю поздра-

прекрасную женщину, инкогда ел не окружало даже вы цвъгущей молодости: она родилась такою. Воты почему все ньжное, умилительное, грустное, неизъясния осладкое вы позвін—оты нея ускользаеть. Признаюсь, мяй даже грустно, что не могу узнать се близко: не могу повършть своихъ предположеній... разумжется, она такое существо, какого я не встрічаль вы моей жизни; да я бы и не поняль ес тогда, какы биль помоложе; я быль слишкомы страстень и не могь бы судить вырно о такомы необыкновенномы существь.

вить теперь и обнимаю теперь милую новорожденную. Отвъчаю на письма Ваши... Впрочемъ, знаете ли что, я пошлю письма свои къ Кость, съ тъмъ однакоже, чтобъ онъ зналъ заранфе о перемънъ моихъ возгръній на многое, касающееся до А. О. Въ этихъ письмахъ, которыя у меня недостаетъ духа перечесть (что я предчувствуя, запечаталъ ихъ тогда же), много помнится всякаго глупаго вздору, дътской тщеславной досады и т. п. Господи, какъ мелокъ и подлъ человъкъ! Вообще предметъ этотъ такъ важенъ, что я не стану болже говорить о немъ слегка въ письмахъ... Читая письма Ваши, я чрезвычайно обрадовался Вашему сужденію о А. О. ибо оно подкръпляло мои собственныя впечатлънія. Я было такъ обманулся въ своихъ надеждахъ, что хандрилъ и тосковалъ цълыя недъли. Теперь она сдълалась для меня такимъ любопытнымъ предметомъ изученія и наблюденія, что я благодарю зв'єзду мою, приведшую меня къ ней. -- Я очень радъ, что Вамъ правится моя «Ночь», -- а право, кром'в ивкоторыхъ стиховъ, я не ожидалъ этого; постараюсь поправить ее по зам'вчаніямъ Вашимъ. У меня готовятся еще разныя стихотворенія, хотя миж и очень грустно, что не могу написать ничего большаго, целаго. Я послаль Вамъ въ Субботу еще стихи, въ которыхъ, впрочемъ, многое надо бы поправить. Какъ мив досадно, что не могу прочесть Вашего журнала: прошу Васъ прислать его мн съ первою возможностью.

Я-то во всякомъ случать къ 25-му Декабря буду у Васъ, — и съ нетеривніемъ жду этого времени. А какъ нарочно, теперь, когда въ головт моей толиятся разныя стихотворенія когда каждый вечеръ провожу я у А. О. въ Налать къ концу года накопилось множество дъла; единственнаго человтка, раздтлявшаго со мной поноламъ работу, отнимаютъ у насъ для одного важнаго порученія, и я остаюсь одинъ и долженъ работать изо встать силъ! Дълать печего, но я чувствовалъ вообще и теперь чувствую еще больше, что я съ каждымъ днемъ меньше гожусь для службы. Но потомъ я устроюсь иначе. Къ А. О. та службы. Но потомъ я устроюсь иначе. Къ А. О. та службы на службы на службы на следуетъ и слъдовало бы давно прочесть, — и много мнт предстоитъ впереди разнаго чтенія; следовательно, пребываніе въ Калугъ

будеть для меня въ этомъ отношеніи чрезвычайно полезно. Однако уже 11 часовъ; я долженъ кончить. Кажется, это первое письмо, въ которомъ не всѣ 4 страницы исписаны. Чтоже дѣлать: виноватъ Порфиръ, не разбудившій меня ранѣе. Но я все-таки посылаю письма къ Константину: слѣдовательно, чтенія Вамъ будетъ довольно.

## 1845 года. Калуга, Декабря 1-го. Суббота.

Вотъ и Декабрь мъсяцъ на дворъ, мъсяцъ, въ концъ котораго я пофду въ Москву! Особенныхъ происшествій на этой недель, кажется, никакихъ не было. Я досталь себь Четію-Минею за Мартъ и Апръль и двъ Библіи, одну на Славянскомъ, другую на Французскомъ языкахъ. Буду читать это, не торопясь. Каждый вечеръ провожу я у А. (). вирочемъ, иногда (какъ и на этой недълъ) дълаю исключеніе, или потому, что миж захочется посидёть дома, или что послъдній вечеръ оставиль тяжелое, непріятное впечатлівніе. На нынъшней недълъ прочли мы между прочимъ «Старосвътскихъ Помъщиковъ и «Шинель». Читалъ ея братъ, не очень хорошо. И то и другое, кажется, читаль А.О. «самъ Гоголь въ Римъ». Впрочемъ, она говорить, что теперь только начинаетъ ценить Гоголя. Я объясняль ей и содержание Костиной брошюрки, толковалъ ей ту чудесную вещь, которая находится въ третьей части его диссертаціи о воззрвнін на міръ древняго человвка, о Гомерв, о значенін юмора въ паше время... Но я до сихъ поръ не видълъ въ ней теплоты эстетическихъ ощущеній, никакого сердечнаго движенія... Какъ я бъсился внутренно, когда, при чтенін въ «Мертвыхъ Душахъ - этихъ чортъ знаеть какихъ чудныхъ страницъ о дорогь, ночи и пр. и пр., -- она вдругъ вспомнить про Коржь-Зандь и скажеть, что она также очень хорошо описываеть внечатльнія путешествій!.. Въ этотъ разъ, впрочемъ, я ей это замътилъ. — Среди «Шинели», въ самыхъ чудесныхъ мфстахъ, она вдругъ, по поводу какого-нибудь квартальнаго вспомнить какіе-нибудь глупые стихи Мятлева и скажетъ или пропоетъ: «напился, какъ каналья, пьянъ» и т. п., всегда съ особеннымъ удовольствіемъ. Теперь я вижу, что мы разыгрывали сами передъ

собой довольно смѣшную роль. Очертивъ эту женщину какимъ-то магическимъ кругомъ, мы подходимъ издалека, смотримъ съ одной стороны, потомъ съ другой, трудимся, потвемъ... Все дело гораздо проще. Я убедился, что она не притворяется, не играетъ комедін и гораздо мен ве замвчательная женщина, нежели мы думали. Мнв случилось имъть съ ней разговоръ съ глазу на глазъ, долгій, до двухъ часовъ ночи, разговоръ искренній съ ея стороны о Самаринъ и отчасти о Гоголъ; зная Самарина по себъ, я разсказаль ей всю цёнь и послёдовательность возникающихъ вь людяхъ пашего времени сомнъній, безотрадныхъ стремленій, отсутствія убъжденій и въры, съ признаніемъ религін, съ желаніемъ убъжденій, съ тайнымъ сознаніемъ своей неискренности и т. д. и т. д., что а поняль и созналь очень хорошо и что давно у меня просится въ стихотвореніе... Она это все поняла и вст мон заключенія о Самаринт нашла върными; вообразите однако, что она имъла духъ сказать ему, что у него нъть никакого творчества идей. что онъ никогда не будетъ человъкомъ истинно замъчательнымъ (что неправда), что его удълъ настоящій быть homme de salon, и что всв усилія его идти по другой колев-не искренни, не внущають довъренности. Я сказаль. что усилія его искрении, намфренія также, но что самыя убъжденія привиты, приняты, а не составляють одинь цъльный камень съ нимъ... Этотъ вечеръ былъ самый питересний... На дияхъ получила она письмо отъ Самарина, которое прочла мић, исключая некоторыхъ фразъ, до Константина я меня относящихся и следующихъ за словами: «въ Москве все вами довольны, исключая моего пріятеля Аксакова, который сердить на меня за то, что я не внушиль вамь фанатическаго жара». Впрочемъ, следующія фразы не прочтены именно по просьбъ Самарина, а то бы она ихъ прочла. Въ нихъ заключается, какъ она сказала, поклонъ мив и просьба прислать «Марію Египетскую». -Тонъ письма не искренній, подделанный; видно усиліе сдержать сердечный языкъ тоски и грусти, которымъ бы, можетъ быть, онъ захотълъ бы говорить. Все письмо состоить изъ Петербургскихъ разныхъ новостей, о которыхъ сообщаеть ей, по ся приказанію, изъ насмещекъ и остротъ надъ разными мужчинами и дамами

(отъ которыхъ, т. е. насмышекъ, она въ восторгы), - но видно, что это какъ будто блюдо, по необходимости приготовленное. Потомъ онъ говорить, что проводить теперь почти всв вечера съ Поповымъ, что его бесъда переноситъ его въ то время, когда онъ жилъ въ Москвъ, что онъ чувствуетъ, какъ онъ ото всего отсталъ, какъ въ немъ отяжелъла мысль; что онъ сознаетъ въ себъ возможность погибнуть на службъ. сдълаться пошлымъ человфкомъ; что онъ желаетъ оставить Петербургъ, что ему предлагаютъ два мъста: Ригу и Пермь и что онъ предпочтетъ, въроятно, послъднюю. Но все это самымъ обыкновеннымъ, холоднымъ, легкимъ топомъ, точно также, какъ онъ говоритъ. А. О. ужасная охотница переписываться. Съ къмъ она не въ перепискъ! Всякій св'єтскій знакомый ел обязань къ ней инсать и сообщать всв двла и сплетии большаго свата; она всвыт отввчаеть; ведеть, кто знаеть, можеть быть довольно свътскую переписку съ однимъ и въ тоже время пишеть о исалмахъ къ Гоголю!... Она очень умна, но ел правственное обращение-не жжеть ее пламенемь, не отнимаеть у нея покоя, не даеть ей силь - отказаться ото вебхъ привычекъ прежней жизни... Ну да объ этомъ послъ и объ отношеніяхъ Гоголя къ ней также. Гоголь просто быль ослівндень, и, какъ ни пошло слово, перавнодушенъ, и она ему разъ это сама сказала, и онъ сего очень испугался и благоларить, что она его предувъдомила и пр. и пр. Ну да объ этомъ подробно въ другое время, а, можетъ быть, при свиданін.

## Вторникъ. 4-го Декабря 1845 года. Калуга.

Кажется, ужъ совсёмъ зима, и Никола едвали не будетъ съ гвоздемъ. Нынче Варваринъ день, кажется, у Васъ поздравлять инкерацить некого, а мий надо будетъ бхагь поздравлять. Ункерамать. Только что сёлъ и за письмо, какъ является извощикъ съ санями. Слава Богу! Въ коляскъ бздить становилось очень трудно и даже опасно при поворотахъ.—Воображаю, какъ Васъ теперь занесло сифгомъ въ деревить и нельзя гулять; право, должно быть скучно. Съ петеритніемъ жду отъ Васъ инсемъ, чтобы узнать о последствіяхъ побздки Костиной въ

Москву, о Маменькиномъ глазѣ, о томъ, получили ли Вы наконецъ мои письма и перестали ли безпоконться? Третьяго дня вечеромъ прихожу къ А. О., она меня спрашиваетъ: знаю ли я la grande nouvelle? — «Я хоттль объявить ее Вамъ, в отвъчалъ я, подозръвая, въ чемъ дъло. Ей пишетъ Скалонъ изъ Москвы что Аксаковъ обрилъ бороду и надель фракъ. Забавно, что онъ соообщаеть это прежде, чемъ это случилось, потому что мы въ одно время получили письма, и мив Вы пишете, что это имветь случиться, а ей пишуть, что уже случилось... Особеннаго въ эти дни, кажется, пичего не случилось... Досталъ и себъ Четію Минею за Мартъ и Апръль и читаю понемногу. Что за языкъ, просто чудо! Я непремённо по пріёздё въ Москву заставлю Костю многое прочесть. Напримъръ въ житін св. Евдокін, бывшей прежде грешницею, какъ хороши эти слова, когда она проситъ Германа святаго докончить ея обращеніе: «не отымай живописных рукг отг доски уготованной, дондеже въ образѣ моемъ Христа распятаго узриши». Или когда Филострать, одинь изъ прежнихъ ея поклонииковъ одъвшись монахомъ, пришелъ монастырь, чтобъ уговорить ее воротиться къ жизни, къ радости, онъ говоритъ ей, что стфиы палать ея плачуть безъ иел; «зачфиь такую лепоту личную скрываены во мраке, толь красное, юностное тъло изнуряещь печалью и голодомъ и пр. и пр.», наконецъ стдъ суть твои муроварныя благовонія, ими же воздухъ въ градъ ходящи, облагоухала еси?» Прелесть! Я разсказалъ про это А. О. и вчера, по ея требованію, принесъ ей книгу; она читала сама вслухъ, читая и понимал все по Славянски и, какъ кажется, чувствуя красоты языка, по крайней мъръ любя его. - Наконецъ прівхаль обозъ съ ея книгами: туть есть все, что следуеть, что должно быть прочтено, начиная съ Геродота, разумфется на Французскомъ языкъ. Теперь ужъ нъкогда, но по возвращени изъ Москвы, я устрою себь посльдовательный курсъ чтенія. — Стиховъ новыхъ я никакихъ неписалъ, да и жду отъ Васъ отзыва о прежнихъ. Теперь А. О. знаетъ већ мон стихи, кромћ «Зимией Дороги». Я самъ ей не читалъ ихъ, но брать ея взялъ у меня книгу и отдаль ей. Что же Вы думаете, изо всёхъ стиховъ, мною писанныхъ, обратило на себя внимание? «Въ тихой

комнать моей мни привольно и просторно». Душевных смуть разсказ печальный не замьчень; слабьет нынь высокій строй моей души—также мало почувствовань и замьчень, даже въ отношеніи стиха, какъ какое-инбудь: подайте мнь котлетку. Она непремьино требовала, чтобы я вмьсто: комнать поставиль: комнать. Но я на это не согласился, сказавъ ей, что это было бы слишкомъ мило; въ самомъ дъль походило бы на какую-то баюкальную пьснь. Потомъ ей понравилась «Ночь,» но первая половина, до луны; между тымъ какъ во второй половинь, можетъ быть, гораздо болье истинной поэзіи, нежели въ первой, гдь много философствованія. Такъ напримъръ мнь самому правится этотъ полушутливый, полусерьезный и право граціозный образъ всьхъ мечтательницъ, подъемлющихъ очи на луну въ чудесную ночь. Пли:

И тихій говерь и молчанье Невольно прерванныхъ ръчей!

Оставивъ квигу у себя, она списала собственноручно: «Въ тихой компать моси» и «26-е Сентября» и послала къ Самариич. Это однако большой недостатокъ- не понимать пи строя, ни склада, ни размѣра, ни музыки стиховъ. Не говоря ей инчего о своихъ стихахъ, я однакоже сказалъ ей это и спросиль, - понимаеть ли она возможность сказать, помните «Въ Зимней Дорогь»: «затъмъ, что столько естъ прекрасных в и пр. Она откровенно призналась, что не поиимаеть и не раздъляеть этого, что ни чей стихъ, ни Иушкина, пи Лермонтова никогда не пробуждаль въ ней пикакого особеннаго ощущенія, никакого сердечнаго движенія, не производилъ ничего такого, что производятъ стихи на на насъ всъхъ... но что все это у ней сосредоточилось въ музыкъ, которую она понимаетъ, знаетъ и любитъ больше всего на свъть. -- Слъдовательно, -- нътъ никакой особенной иріятности читать ей стихи, и я увфрень, что Зимняя Лорога, которую Пановъ, кажется, рѣшительно не намърент возвратить мић, - ей не поправится.

## Суббота 1845 года Декабря 8-го. Калуга.

Вотъ что называется Никола съ гвоздемъ, такъ съ гвоздемъ! Не знаю, какъ у Васъ, а здъсь по 18-ти градусовъ мороза. Ужасно, просто! Я каждый день топлю у себя всв три печи, и хоть квартира моя тепла, но уже отъ одной мысли, что на дворъ такъ холодно, что столькимъ другимъ такъ холодно, - невольно зябиень. Я впервые видъль нынче диемъ столбы радужные на ясномъ безоблачномъ небъ. Это, говорять, къ морозу! Нъть, теперь путь установился хороній, и не нужно крънкаго очень мороза для поддержанія. Я это все къ тому говорю, что черезъ двѣ недѣли въ это время буду я нестись по Московской дорогь или по крайней мьрѣ буду готовъ выѣхать... Надъюсь, что Вы мнѣ вышлете къ 23-му лошадей и повозку... Вотъ прошла целая неделя, а еще не получаль отъ Васъ писемъ. Какъ ужасно теперь должно быть въ деревић! Ходить нельзя по милости сугробовъ сибжныхъ, гулять въ саняхъ пельзя по причинъ певыносимаго холода, отъ котораго болять глаза и лобъ. Довольно ли по крайней мъръ у Васъ тепелъ домъ?

У Л. О. въ Середу и Четвергъ не былъ, но былъ вчера. Особенно интереснаго ничего не видалъ и не слыхалъ. Все разсказы про Истербургъ, про большой сейтъ, про Дворъ. Все это очень любопытно, если хотите знать, до какой степени гнустно и гнило въ Петербургк. Но я такъ ужъ въ этомъ убъжденъ а priori, что не нужно никакихъ подтвержденій. II подробности про Julie I., Babette B..., Sophie S .. и пр. меня мало интересують, - почему я едва ли нойду къ ней ныньшній вечерь, хоть она и звала, тьмъ болье, что по вечерамъ такъ жестоко морозитъ! Впрочемъ, я самъ все въ скучномъ расположении духа. Книгъ у меня инкакихъ ивтъ, кромв Вивлюонки, Четін Миней и Библін Долго переходиль я оть Анокалипсиса къ чьей-иибудь жизни, но непонятность читаемаго, неразръшимость сомивній наводять такое грустное сознаніе о б'ядности и скудности ума человъческаго, что невольно обыметь васъ хандра. Такъ что я, не говоря вирочемъ ничего объ этомъ А. О., взялъ у нея прочесть одинъ Французскій старый романъ Benjamin Constant Adolphe, который она ставитъ

превыше небесъ. Посмотримъ, что это такое. Надо замътить, что у ней ивть требованій художественности и т. п. Ифтъ, она съ наслаждениемъ прочтетъ и послф Гоголя какого-нибудь Француза, у котораго встръчаются, по ея же выраженію, de charmantes choses, de jolies pensées, —часто очень ограниченныя и мелкодонныя. Какъ будто въ наше время можно быть дуракомъ! Мы уже до того дошли, что оти остроумныя и глубокоумныя замізчанія стали пошлы; по крайней мъръ – отдъльно, сами для себя... Намъ ужъ нодавай такіе вопросы, такія мысли, въ которыхъ слышится неразрывная цёнь со всей системой міра, такія мысли, что иля постепенно отъ одной къ другой, наконецъ погрузинься и съ головой и съ ногами въ бездонную пучину... Въ мірф искусства подавай намъ всю жизнь на сцену, да такъ, чтобъ совсёмъ и обдало ею, не только жизнь, но все наше проживаніе жизпи... Что же остается д'влать намъ, получившимъ въ удвлъ на пятакъ таланта?... Право, я думаю позабыть объ этомъ пятакъ, надъть русское платье и хоть на чтопибудь въ мір' быть годнымъ...

Я забыль Вамь написать, что недавно читаль письмо Лермонтова, писанное имь, когда онь только что изъ Москвы пережхаль въ Истербургъ. Другой онъ быль тогда, т. е. гораздо лучше. Какъ его испортиль, отщеславиль исказиль большой свъть! Онъ иншеть, что море его вовсе не поразило, и это его очень огорчаеть. Вообще хандрить, скучаеть и иншеть, что ищеть впечатлѣній, и что нѣть пичего ужасиће, какъ быть своимъ собственнымъ шутомъ, съ обязанностью занимать себя... «Прежде, говорить онъ, я писаль:

Что безъ страданій жизнь поэта ІІ что безъ бури океанъ!

Но пастала буря, и прошла буря, и океанъ замерзъ, но замерзъ съ поднятыми волнами, храня театральный видъ движеній, въ самомъ же дѣлѣ мертвѣе, чѣмъ когда нибудь!»... Вообще очень замѣчательное письмо, которое я синшу,— оно теперь у А. О. Она достала здѣсь у одной старой дѣвушки Б —ой, къ которой письмо и было нисано, и которой вѣроятно бы Лермонтовъ въ послѣднее время устыдился бы,

отрекся. По нисьмо было писано тогда, когда хочешь высказаться на бумагу хоть по какому-пибудь поводу...

# 11-го Декабря 1845 года. Калуга. Вторникг.

Дъйствительно въ Субботу получилъ я Ваши письма. Прежде всего буду отвъчать на нихъ. Вы нишете миъ о Валуевъ, - и въ то же время отъ А. О. узналъ я о скоропостижной смерти А. П. Тургенева. Я думаю, Е. А. Свербьева очень поражена этими двумя близимыми ей кончинами. Ни отъ Ионова, ни отъ Самарина, ни отъ Оболенскаго-инкакихъ извъстій и втъ. - Нынче 11-е Декабря: черезъ одиннадцать дней я буду въ дорогѣ! -- Въ прошедшес Воскресенье быль онять на завтракь-объдь у Як\*\*, коего жена была именинина, ибо пазывается Анпой. Вотъ охота давать пиры, объды, собирать у себя всю Калугу. Было пропасть народу, даже была А. О. Як\*\* вель ее къ столу! Я чуть чуть не расхохотался, но она ила такъ серьезно и важно, какъ будто и не замъчаеть всей комической стороны въ этомъ. Напрасно Вы думаете, что она не принудила себя для Калуги. Напротивъ, въ продолжение трехъ недъль, она постоянно объевжала всёхъ женатыхъ Калужскихъ жителей, а для этого надобно имъть, Богъ знаетъ, какое теривніе! Еслибъ Вы могли только вообразить себф, что это все за народъ, то Вамъ не казалось бы страннымъ, почему я сихъ поръ ни съ къмъ, кромъ Унк\*\*, не познакомился и рфинтельно также чуждъ Калугф, ея жителямъ, ея интересамъ, какъ какому-инбудь Моршачску. Это советмъ не отъ того, чтобъ я быль дикъ и ир. Я вовсе не дикъ съ Калужскимъ обществомъ. Но необходимо вести себя такъ, какъ я и не привыкать къ провинціи и обществу, потому что привычка мало-по-малу примирить съ обществомъ, и подъ конецъ вы, пожалуй, удовлетворитесь жизнью! Вотъ что страшно! И страниве всего сознавать въ душћ эту подлую способность человжка ко всему привыкнуть, обо все обтереться. — Вирочемъ, А. О. дълаетъ это все для мужа. Ея первоначальный иланъ былъ - пріфхать въ Калугу, запереться и никуда ин ногой. Когда же всь эти дамы, удивленныя ся добрымъ и простымъ обращеніемъ, стали ее бомбардировать

своими визитами, утромъ и вечеромъ, то она назначвла вечеръ въ недълю, въ который събзжается вся Калуга-танцовать и разговаривать; -- я всего разъ быль у ней на такомъ вечеръ. Бъдная А. О. должна со всякимъ сказать слово, устроить, обласкать ихъ... Зато вся Калуга говоритъ, что эти вечера необыкновенно, необыкновенно пріятиы!... Въ дъла мужа она вовсе не выбинвается, т. е. въ дела губернаторскія, но для поддержанія расположенія къ нему города, 43дить напримъръ на объдъ но случаю именинъ жены Як\*\*

и т. и. — Недавно я имълъ съ нею очень долгій разговоръ, она разсказала мив всю, всю свою жизнь съ восьми льть, все свое развите до встрвии съ Гоголемъ, встрвиу съ нимъ и т. д. до Калуги. И послъ этого разсказа, – я повторяю объ ней тоже, что Самаринъ и Гоголь. И такъ мелки, и ограничены кажутся всё прежнія наши близорукія опреділенія! Я такъ высоко уважаю эту женщину, такъ удивляюсь силъ ел души, вынесшей ее доброю и чистою сквозь тьму темъ мерзостей, ее окружавшихъ, что певольно перестаешь замъчать мелочи ея недостатковъ. Миъ очень досадно, что и нослаль свое инсьмо къ Кость. Вы какъ-то его не такъ поняли... Особенно Вфра пишеть совершенно не то... еще мало меня знаете... Когда-нибудь я нанишу Вамъ подробно, подробно всю исторію своего внутренняго развитія, которое въ 22 года доинло до того, что умерщевляетъ всю жизнь. Меня пугаеть этоть долгій, безотрадный, скучный путь, который мив предстоить, и поша жизни становится все тяжелье. Впрочемъ, объ этомъ обо всемъ или при свиданін, или я панишу въ нисьм' особаго рода, чего ми давно хочется.

Я сивну окончить письмо, потому что вду на похороны. У одного Инженернаго Мајора умерла скоропостижно, въ два дня, жена, которую я видаль у Унк\* и, зная ивсколько мужа, быль у ней съ визитомъ раза два Двло въ томъ, что я всегда очень смвялся надъ глупостью и претензіями этой женщины и еще очень педавно остроуминчаль на ея счеть... Но вотъ и для нея наступила эта серьезная, для всвхъ одинаково важная минута смерти, которая равнаетъ не только богатаго и нищаго, но (чему прежде я никакъ не вфриль) равняетъ умнаго и глупаго.

# 15-го Декабря 1845 года. Суббота. Калуга.

Только одна недъля осталась, и это письмо предпоследнее. Письмо это я получилъ или, лучше сказать, нашелъ у себя вчера вечеромъ, ворогясь отъ А. О. Она и братъ ея при мив получили довольно интереспыя письма. Братъ ез Аркадій Россети въ Петербург'в просить передать мив, чтобъ я осторожные отзывался въ нисьмахъ о своей Губернаторив, что я писаль къ Оболенскому, что она бъсится на все на свъть, на лампу, на людей и проч.! Это дъйствительно такъ: на другой день перваго свиданія съ Л. О. я писаль къ О — му, который за пъсколько дней предупредиль меня вопросомь, какъ мив ноказалась А. О? Всего, что я нишу Вамъ объ А. О., не сталъ бы я ни говорить, ни писать кому-нибудь другому, но надо же было что-инбудь отвъчать, и я написаль, что не могу дать ему никакого заключенія, ибо я видьль ее въ самомь дурномь расположении духа, когда лампа, люди, чай, муже, все обращало на себя ея энерическія ругательства. «Вирочемъ, пишетъ Россети, въ концѣ письма прибавлено иѣсколько лестныхъ выраженій». Когда Л. О. прочла мив это, я сказаль ей всю правду, и она точно согласилась, что была въ ужасномъ расположении духа. Но такъ какъ въ Петербургъ всъ ся знакомые и въ особенности Карамлины (у которыхъ чуть ли не живеть Митя Оболенскій) жаждуть знать о ней всевозможныя новости, всв жалбють, что она попала въ Калугу, то, по ея предположению, по логической последовательности силетией, въ Нетербургъ станутъ говорить, что она въ страшномъ негодованін на Калугу, что мужъ ся совершилъ преступленіе, заставивъ се жить въ Калугв и пр. пр! Вотъ оно куда пошло! По разумвется, она и не думаетъ сердиться за это, и мы только вмфстф смфялись. Она получила также письмо отъ Илетнева съ выпискою изъ инсьма Гоголя къ нему. Гоголь иншетъ, что опъ почти совсемъ оживаетъ, но еще чувствуетъ слабость и какую-то страничю зябкость (нервическую), такъ что никакъ не можеть согръться, и это мъщаеть ему работать, тогда какъ голова его и мысли довольно свъжи, и онъ чувствуеть въ себъ силы приняться вновь за свой трудъ; что тя-

желос онъ испыталь время, по благодарить Бога за посланные недуги и скорби, приготовившие его къ продолжению его работы, которая должна быть «жива, какъ сама жизнь, свята и вырна, како сама правда!».. А Арнолан получиль письмо отъ одного изъ своихъ товарищей. Истербургскаго студента или кандидата, Жоржъ-Заидиста (ихъ въ Истербургъ цьлое общество молодыхъ людей), который сообщаеть ему обо всехъ литературныхъ новостяхъ. Какая деательность! Множество альманаховъ должно выйти зимой, въ томъ числъ одинъ, издаваемый Отечественными Записками съ компаніей, другой — собственно молодымъ поколиніемъ, сочувствующимъ не Россін, а целому міру и человечеству! Онъ пишетъ, что върно альманахъ этотъ будетъ имъть благотворное вліяніе и пр. Видно, что это для него также горячія, безкорыстныя мечты!.... А мы въ Москвъ ничего, пичего не дълаемъ! Насъ наводнять Петербуржцы своими произведеніями, смёясь надъ нами, ложно толкуя наше направленіе... Или надо замолчать и покориться мысли, что честные, благородные и одии здравомыслящие люди--всегда будуть забиты, что голось истины не можеть, не долженъ раздаваться, или будетъ въщать, какъ въ пустыив!... Онъ нишетъ между прочимъ, что Григорьевъ (поэтъ «Пантеона и Репертуара», другъ Калайдовича, кандидатъ Московскаго Упиверситета, служащій въ Петербургь) въ десятой (или Декабрьской) книжкъ Пантеона напечаталь комедію, гдв очень хорошо выставленъ Аксаковъ подъ именемъ Васкакова, фуррьеристъ Пѣушевскій \*) (одинъ изъ Нетербургскихъ) и Кабуловичъ (Калайдовичъ). Аксаковъ между прочимъ говоритъ, что истинное семейное начало лежитъ въ Славянскомъ народъ и пр. и пр., и декламируетъ:

Мужъ можетъ бить жену, но убивать не смветъ!

Откуда это все взято, - не знаю. Но Григорьевъ не видаль даже Константина, стало это все по слухамъ и разсказамъ К—ча, съ которымъ онъ видио поссорился, ибо вы-

<sup>\*)</sup> Петрашевскій — глава открытаго вы 1818 г. общества, язі за котораго такъ сильно пострадали Достоезскій, Плещесвы и др. литераторы.

ставляеть его говорящимъ безпрерывно: Матвъй Михайловичъ! Каково же однако выставить К—ча, какъ будто опъчто-пибудь значитъ! Впрочемъ, Григорьевъ друженъ и съ«Отечественными Записками». Сін послѣднія нашли новую звѣзду, какого-то Достоевскаго \*), когораго ставятъ чуть ли не выше Гоголя, находя въ Гоголѣ много славянофильскаго духа!!!!... Ахъ. Господи Боже мой, все такъ гнусно и скверно, а у насъ въ Москвѣ все такъ же пусто, бездѣйственно, что не знасшь, что дѣлать, куда приклонить голову въ Россіи!

Отвѣчаю теперь на Ваши письма:

Слава Богу, теперь спъту много и совсъмъ не холодно, следовательно, если погода эта простоить, то мив будеть прекрасно фхать. И черезъ педблю я пофду! Очень радъ, что проведу это время съ Вами, милый Отесинька. О смерти Тургенева я уже зналь отъ А. О.—Я непремъпно возьму съ собою Порфира: онъ начинаетъ и здъсь очень баловаться... Чтоже касается до стиховъ монхъ, то, право, они мив кажутся избитымъ повтореніемъ чужихъ фразъ, даже и стихи въ нихъ есть чужіе. Я и теперь не понимаю, какой историческій смысль можеть иміть названіе зеленой книжки?... По нынфиней же почтф посылаю къ Языкову передъланное посланіе... Если бы пришлось когда печатать, такъ конецъ можно выключить, не разстроивъ цълаго... Стеганнаго одбила и «Зимней Дороги» я не получаль, да онф миф и не пужны теперь, потому что черезь недалю я самъ прівду за ними. - Какъ ни уважаю я Н. И., но это выражение, «что Л. О. не совствит на пути христіанскомъ очень смітьпо. Точно будто бы путь христіанскій легкая вещь; да кто же на немъ? И какъ можно такъ легко говорить о пути христіанскомъ; лучне молчать объ этомъ, сграшно серьезномъ дълъ ... Ради всего на свъть прошу Васъ пи И. И., ни Г-вымъ, никому, никому, особенно дамамъ, не сообщайте ни буквы изъ того, что я пину Вамъ о А. О.... Если я не буду въ томъ увъренъ, такъ я инчего объ ней и писать не буду.

Достоевскій биль тогда страстини западнику.

## 18 Лекабря 1845 года, Калуга.

Лаже вся листовая почтовая бумага вышла, осталась одна только маленькаго формата, которой и не люблю. Но все равно, это нисьмо должно быть послуднее, оно заключается словами: "до свиданія.'» Въ Пятницу надвюсь, хотя не навврнос. выбхать часовъ въ пять после обеда. Но можеть случиться, что дела по Палате задержать меня до Субботы. Повду в на сдаточныхъ, но старой Калужской дорогъ Остановлюсь или въ дом'в Инколая Тимоосевича или Панова. Мив надо будеть около сутокъ провести въ Москвъ, кое-что кунить, заранъе заказать, повидаться со всъми... Такъ что въ Понедъльникъ утромъ я долженъ быть у Васъ, въ самый Сочельникъ, а можеть быть и раньше. Все будеть зависъть отъ того, какія Вы съ своей стороны сділали распоряженія.

Теперь стану досказывать жизнь Калужскую. Съ Субботы инчего замвчательнаго не произонню. Я былъ всего разъ у А. О. въ Воскресенье, и то просидель почти до 11-ти часовъ у брата ея, который читаль мив разные стихи и новести своего сочиненія... Вчера не быль, нынче собираюсь. Не знаю, для чего А. О. потребовала отъ меня конію съ пославія къ Языкову. Видно опять хочеть посылать Самарину. Я же Вамъ ничего не привезу новаго; начатаго много, но инчто не докончилось.

Вольше писать нечего и не хочется, когда знасшь, что самъ черезъ сутки или двое последуень за нисьмомъ. А потому прощайте, до свиданія!

Затьмъ следуеть въ письмахъ Ивана Сергъевича пъ родителямъ 4-хъ мъсячный перерывъ. Прівхавъ въ Москву на праздники 1845 года съ нам'вреніемъ пробыть лишь до 9 Января, И. С. разбольлся и пробыль до конца Апръла съ семьей въ Абрамцевъ.

Онъ не выходилъ еще изъ компаты, когда 24 Апръля должно было состояться первое представление водевиля Константина Сергвевича «Почтовая карета», и ему захотвлось непремъпно на немъ присутствовать. Не смотря на уговоры и увъщанія родителей, И. С. увхаль таки 24 утромъ

изъ Абрамцева, быль въ театрѣ, пробылъ еще слѣдующіе два дня въ Москвѣ и 27 Апрѣля выѣхаль въ Калугу.

Вся семья очень безпоконлась, боясь новой простуды. 29 Апр. С. Т. пишеть сыну: «Много сдълаль я въ жизни моей безразсудныхъ безумныхъ поступковъ. По твой отъфздъ—быль безразсуднъйшимъ и безумивйнимъ. Я пикогда не отличался твердостью особенно къ волиеніямъ моихъ дѣтей, а теперь, изпуренный бользнью и подавленный страшною будущностью\*), я сталь еще слабъе. Ты поступиль какъ дитя; не ножальль ни себя, ни насъ»...

Но эта выходка не причинила вреда здоровью Пвана Сергъевича, о чемъ онъ и разсказываетъ въ одномъ инсьмъ изъ Москвы и въ первыхъ инсьмахъ по возвращения въ Калугу.

## 1816 года Апръля 26-го, Суббота. Москва.

Теперь еще 9-й часъ утра, а я уже жестоко усталь: сейчасъ воротился отъ Овера, для чего всталъ въ 6 часовъ утра, заснуль въ 3. Хочу разсказать Вамъ все въ подробпости и для этого начну сначала. Въ Москву прібхать я часовъ въ 5, следовательно довольно рано и, обрившись и одфинись, отправилси къ А. О. въ наемной каретъ, безъ человъка, ноо Ефима стараго не было дома. Л. О. засталь одну, читающею «Письма Плинія Младшаго» по французски, не совстмъ въ духт, какъ мит показалось. Она очень удивилась, нашла, что я очень желтъ, предлагала водяное леченіе и цівлый чась разсказывала о своей бользии. Предложила мъсто въ ложь. Такъ какъ давали сначала «Дугласа» въ ияти актахъ, то можно было и не торопиться. Я сказаль, что Константинь не знаеть о моемь прівздв, и на замвчаніе, что пусть это ему будеть сюрпризъ, объяснилъ, какая имъетъ воспослъдовать сцена: крикъ, обнимание и пр., вследствие чего я постараюсь произвести все это въ корридоръ. Пріфхаль Ал. Карамяннъ, и я съ Арнолди отправился въ театръ заранће, чтобъ не пропустить водевиля. А. О. сказала мив, что Константинь чигаль ей «Зимнюю Дорогу», что она узнала мъста, слышанныя сте

<sup>\*)</sup> Сергкю Т-чу грозила сависта.

будто бы прежде, что Константинъ прекрасно читаетъ-и больше ни слова, ни о достоинств'ь стиховъ, ни о мысли! И сказалъ, что когда Константинъ читаетъ, то не знасшь, что производить висчатльніе, стихи или чтеніе? и что читаеть онь повелительнымь образомь, какъ будто говорить: это мъсто хороно, извольте восхищаться, а не то-вы инчего не смыслите. Съ этимъ согласились. Ариолди же говориль мий про свое восхищение только ийкоторыми мистами. Прівхавъ въ театръ, увидель я Константина въ бенуаре Свербевой, по онъ меня не заметиль, и я отправился къ нимъ. Осторожно растворивъ дверь п высунувъ голову, я предупредиль крикъ Константина и ушель въ корридоръ, куда онъ за мной выскочилъ, гдф и состоялась предугаданиая мною сцена. Водевиль самый просидълъ я у . Свербвевыхъ, подлъ Константина. Подробности водевиля разскажеть Вамъ Константинъ. Онъ можеть быть вполив доволенъ усибхомъ, да ужъ и доволенъ. Такъ какъ у меня человъка не было, а извощикъ быль весьма глупъ, то мы и не могли добиться кареты и отправились на Константиновыхъ пролеткахъ: Константинъ къ Свербъевымъ, а я домой, гдѣ не могъ заснуть до трехъ часовъ. На другой день заѣхали вечеромъ къ Л. О. и, не заставъ ее дома (при чемъ Константинъ требовалъ Нѣмку-дѣвушку, о чемъ онъ самъ разскажетъ), отправились къ Свербъевымъ, гдъ Константинъ долженъ былъ читать свою драму, а Чижовъ огромнъйшую статью о Пъмцъ-живописцъ Овербекъ; были и Хомяковы. Чтеніе окончилось въ два часа ночи. Мить кругомъ скучно, а при такомъ разъйздів и подавно; заснувъ въ три часа, всталъ я въ шесть и отправился къ Оверу. Оверъ сказалъ мнъ, осмотръвъ меня, «что онъ считаетъ меня почти здоровымъ и разръшаеть фхать въ Калугу». На бъду погода нынче опять гнуснъйшая Ямщика нанялъ-за 60 рублей съ тарантасомъ (верхъ котораго, вирочемъ, сдфланъ па подобіе кибитки), берутся доставить въ сутки съ половиной. Хотьль вхать нынче, но отлагаю до завтрашияго утра, ибо хоть нынче и Пятница, но я не поъду ни за что къ Свербъевымъ и останусь дома, чтобъ раньше лечь и отдохнуть. Тарантасъ закрывается кожей. Нынче еще обязань завхать къ А. О., къ тетепькъ, къ Горяннову и объдать у Языкова. Прощайте, будьте здоровы. Нынче мы получили Вани письма съ кучеромъ, которыя меня нѣсколько успокоили. Я, кажется, совершенно здоровъ, чувствую только усталость. Константинъ раньше Воскрессныя не будетъ, ибо участвуетъ въ обѣдѣ въ честь Грановскаго вмѣстѣ съ Хомяковымъ и всей аудиторіей.

Вторникт, 1846 года, Апръля 30-го, 8 часовт утра. Калуга.

Не могу писать Вамъ теперь слишкомъ много, нбо очень занять домашними д'влами и предстоящими визитами. Наконецъ, послѣ нолуторасуточнаго пути, вечеромъ, часу въ седьмомъ прибылъ я въ Калугу, къ великой радости хозяйки и Матюшки. У меня все оказалось въ порядкъ,только домъ не топленъ, почему я и приказалъ было истоинть всв нечи, но долженъ былъ скоро потушить одну, потому что дымъ никакъ не хотълъ выходить черезъ трубку, какъ всегда водится, а непремѣнно черезъ заслонку и отдушникъ \*). Нынче послалъ за печникомъ, и это обстоятельство поправится. Я такъ усталь отъ гнусной, всякое ожиданіе превосходящей дороги, что різшился этотъ вечеръ и не выбажать, а посладъ сказать Упк\*\*, что я прівхаль; они (т. е. сыновья) сейчась и пріфхали, и мы вмфстф напились чаю. Теперь прежде всего хочу ввести Ефима въ управление имуществомъ по описи, отправить къ Вамъ письмо; потомъ побывать у Смей и Як\*\*, тамъ въ Налату, а послъ присутствія, къ Упк\*\*

<sup>\*) 8</sup> Мая 1816. С. Т. инсаль на эго: Какъ ги не догадался нависать заранье чтобы прогонили твою квартиру и за то догадался ночевать вы холодной квартиры: какъ будто ти не могь провести ночь у тобрихь и обязательных твоихъ Ункэ\*? Неимовърно ты глупы! напрасно говорить о тебь А. О. вы прекрасномъ своемы инсьмъ ко мны: "Иванъ Серг бевичь похудѣль, но лице его сдыллось еще виразительные и строже, несмогря на то, что оны жаловался на бездыйствіе, я увърена что мысль его зрѣла, что и выразилось вы его чертажы льто и сильное движеніе ему помогуть лучше всякаго лекаретва", миы кажется умы у тебя не зрѣль и сдылался еще болье ребяческимь. По мутки вы сторону; что за чутесная женщина А. О! Вы пысколькихы строкахы ея заключается иногда столько глубиви ума, тонкости и простоти чувства, что я не одинь разы биль отарылить ея письмами.

объдать. Слава Богу, Палата, какъ слышно, возстановилась въ своемъ здоровье, и дела приняли обычное течение, чему я очень радъ. Мив ужъ успвли разсказать множество казусныхъ случаевъ и дёлъ, бывшихъ въ мое отсутствіе, кучу исторій, вражду См\*\* съ X-вымъ и пр. и пр., даже стихи, сочиненные на разныя чиновныя и служащія лица въ Калугъ - одини здъшнимъ доморощеннымъ поэтомъ, служащимъ гдъ то въ канцеляріи. Вообразите, здъсь вст увърены, что А. О. въ Петербургъ, даже сказывали миъ число, въ которое она туда отправилась; по крайней мфрф вев говорять, что она имвла намерение вхать въ Петербургъ. — Як\*\* никогда ничъмъ не былъ боленъ, но вдругъ, вообразивъ, что онъ скоро долженъ умереть, захотълъ лечиться, созываль консиліумы, лечился у всёхь здёшнихъ докторовъ; наконецъ одинъ изъ нихъ, почестибе, сказалъ ему, что онъ ничьмъ не боленъ, а совершенно здоровъ, а для моціона — следуеть ему, Як\*\*, завестись билльярдомъ. И вотъ Як\*\* теперь совершенно здоровъ, усердно играетъ на бильярдь, для чего съвзжается къ нему также нередко и вся Калуга. Ныпче день довольно ясный, хотя и вътрено. Все лучие дождливой сырости. Когда все высохнеть и установится погода, буду посфиать Калужскія окрестности. Только что я взошель въ свои комнаты, меня такъ и обдало всёмъ тёмъ, что происходило въ нихъ со мною, съ моей душой, и миф было пріятно. - Что-то у Васъ делается? Довольны ли Вы разсказомъ Кости Я, слава Богу, чувствую себя совершенно хороню, только лицо обватрилось съ дороги, но это должно пройти въ нѣсколько дней. Въ Субботу нанину Вамъ подробное и большое нисьмо; къ этому времени я вездъ побываю и устроюсь.

## Калуга. 4-го Мал 1846 года. Суббота.

Въроятно, Вы очень удивитесь, когда, распечатавъ конвертъ, увидите письмо и - -стихи \*)! Что такъ скоро! Одно мена смущаетъ: Вамъ, можетъ быть, теперь и не до стиховъ, и стихи могутъ придти такъ не во время, такъ не кстати,

<sup>\*)</sup> См. въ прпл. Andunte.

что даже страннымъ покажется, какъ это у человъка достаетъ духа писать стихи... Гдф Вы теперь, какъ Вы теперь, я еще ничего не знаю и писемъ не получалъ: въ Москвъ ли Вы, милый Отесинька, или въ деревиъ, а Олинька въ Москвъ, а Костя и здъсь, и тамъ?... Однакожь пора начать разсказывать Вамъ все по порядку. На другой депь своего прівзда, надевъ фракъ, отправился я къ См\*\*, который мив очень обрадовался и приняль меня очень дружески. Палата теперь вся въ полномъ комплектъ, исключая секретаря, который болень уже 4 мьсяца. Потомъ быль я у Як\*\*, тамъ въ Палатъ, гдъ получилъ сполна все жалованье за 4 мъсяца; объдалъ у Унк\*\*. Упк\*\* здъсь, живетъ въ своемъ семействъ, служитъ хорошо и, кажется, доволенъ своею жизнью. Я радъ, что онъ здёсь: онъ такъ любитъ Гришу, что, кажется, весь домъ ихъ знаетъ о Гринг все, до подробности. Сестры все такія же добрыя, веселыя довушки, поютъ и играютъ цѣлый день, -- стоитъ только попросить. --Во мижній отца Унк\*\*, съ того времени, какъ онъ узналъ, что я нишу стихи, - повидимому, я много потерялъ. Всф эти дии я дёлаль по иёскольку визитовъ, не паходя почти инкого дома, - пынче, какъ въ день неприсугственный, надо следать все остальные. -- Быль баль въ Собраніи 1-го Мая и гулянье на бульваръ, по я, по случаю скверной погоды, не повхаль, зато на другой день быль въ театрв, откуда пробхаль къ См\*\* на вечеръ. Вчера опять объдаль у Упк\*\* и остался очень доволенъ, потому что сыграли мит Sonate pathétique Бетховена. — См\*\* дѣйствуетъ по прежнему, нажилъ себъ, кажется, много враговъ, сдълалъ ифсколько промаховъ и вообще заведенный порядокъ службы часто парушаетъ, часто горячится и даже нездоровъ. Жаль его, бъднаго. Ему и спросить некого и посовътоваться не съ къмъ! Везде интриги, партін, вражда, зависть... Въ этомъ отношенін повинція скверніе въ тысячу разъ столицы. Сколько, я могъ замѣтить и заключить изъ того, что миѣ говорили А. О. не любять здісь: мужчины за то, что она ими брезгасть, а дамы, вфроятно, по той же причинф, какъ и вездъ, не могуть простить ей ея правственнаго превосходства. Миб жаль и непріятно было эго слышать... О водевиль Константиновомъ никто ничего не знаетъ и не слыхалъ, кромѣ См\*\* и Унк\*\*,

которому я разсказаль. Статью о Москв'в зам'втиль только одинь С. Я. Унк\*\*; по крайней м'вр'в отъ другихъ я не слыхаль ничего. — Что второе представленіе Постина водевиля? — А я такъ над'вялся, что буду им'вть нынче отъ Васъ изв'встіе. — Однако пора, сп'вшу кончить письмо и переписать Вамъ стихи. Я ихъ пошлю въ вид'в посланія къ Оболенскому, которому не отв'вчаль уже 4 м'всяца. Начало стиховъ этихъ Вамъ изв'встно. Хороши ли они, дурны ли—это другой вопросъ; мив пріятно было писать ихъ посл'в долгаго молчанія. По крайней м'вр'в брешь проломана. — Прим'вненіе новаго Свода очень затруднительно, и съ пимъмного возни. Первая прим'вненная мною статья изъ него была — о покушеніи на самоубійство! — Прощайте; дай Богъ, чтобы это письмо застало Васъ по возможности бодрыми и здоровыми; гд'в-то Вы тенерь? Я, слава Богу, здоровъ, по все еще берегусь; на счетъ меня прошу не безпоконться.

## Калуга. 710 Мая 1846 года, Вторникъ.

Вотъ уже третье инсьмо инпу къ Вамъ, а отъ Васъ до сихъ поръ ивтъ писемъ! Что это значить? Вчера отправился къ См\*\* объдать, потому что поутру получилъ отъ него заниску съ приглашениемъ. Видель детей. Одна дочь становится чрезвычайно похожею на А. О., но бълокура. См\* столько тратить своихъ денегъ на службу, столько двлаеть добра беднымь чиновникамь, что его состояние отъ этого должно разстроиться. Напримъръ, если ему хочется выгнать чиновника безполезнаго и глунаго, а съ другой сто-• роны - жаль и совъстно, потому что онъ обремененъ семействомъ, -- то онъ его таки выгоняеть, но или единовременно или пенсіею даеть ему деньги, да вёдь не сто рублей, а тысячу и болке. Я знаю, что въ какомъ-то увздномъ городкъ онъ поступиль съ казначеемъ, истратившимъ казенныя деньги: заплатиль за него тысячу рублей серебромь и прогналь его. Но всв эти добрыя двла двлаются не гласно, и онъ объ нихъ инкогда ни слова. Онъ расположенъ ко мив необыкновенно дружески. -- Ожидають сюда Щепкина... Тогда можпо будеть сыграть водевиль. Мий ужь надобло таскаться по гостямъ Иынче пробуду дома; ми в хочется кое-чемъ

позаняться, можеть быть, даже и стихи какіе-пибудь дадутся... Что вы скажете о тёхъ стихахъ? Свёдёнія объ этомъ получу и не прежде, какъ недёли черезъ двё... Дома у меня идеть все очень хорошо. Ефимъ готовить всегда столь очень вкусный, съ пирогами и хоть на три человѣка, такъ что мой обёдъ идеть на два раза.

## 1846 года Мая 10-го, Иятница. Калуга.

Наконецъ въ Середу получилъ я письмо отъ Васъ. Вы въ ужасномъ безпонействф на мой счеть. Я думаю, думаю и не могу придумать, какъ бы и чемъ бы Васъ уверить, что я дийствительно совершенно здоровъ. Хоть бы Вы написали кому-нибудь (да знакомыхъ-то у Васъ нетъ) въ Калугь, чтобъ сообщаль Вамъ свъденія обо мив, коли Вы мив пе вфрите. Нфтъ, милый Отесинька, безразсудство хорошо въ нъкоторыхъ случаяхъ, и тотъ дрянь, кто не дълалъ бы въ жизни благороднаго безразсудства! И я увъренъ, что такой поступокъ не можеть обратиться во вредъ; смелымъ Богъ владъетъ. - Теперь Вы уже получили отъ меня три письма; следовательно, знаете все подробности моего прибытія и пребыванія въ Калугь. Какъ мив грустно читать Ваши письма: бользии, безпокойства, затрудненія на каждомъ шагу! Темъ более, что я здесь совершенно всему этому чуждъ; и хотя это не дълаетъ мнъ чести, но признаюсь откровенно, что я много обрадовался, когда, воротясь въ Калугу, взошель въ свою комнату и сейчасъ же вспомниль стихи: «миром», царствующим» въ ней, я привытствуясь покорно!» Меня вдругъ охватило все, что совершалось со мною въ уединеній, и право я вдругъ сталь и чище, и строже и трезвъе!... Въдь налагаетъ же душа каждаго человъка свои права на него?.

Ну, что еще? Да, давно собпраюсь Константину сообщить, да все забываль. Унк\*\* Оедоръ много разсказываль мив про знаменитое село Иваново во Владимірской губернін; онъ самь быль свидьтелемь, какъ одинъ мужикъ, снявъ шанку, надѣлъ ее на высокій шесть, сталь на улицѣ и кричаль: «слушайте - послушайте, люди Государевы, люди посадскіе, люди торговые и пр., и пр., наконецъ и всѣ люди христіан-

скіе!» Немедленно собралась огромная толна, и онъ сталъ передъ ними излагать свое дело, кажется, о покраже у него имущества... Это такъ дълается постоянно, и чуть ли другой расправы и нътъ. Въль это стоитъ посмотръть! — .Тътописями я покуда еще не запимался. Утромъ-пебо такъ хорошо и голубо, что всего пріятнъе сидъть у окна и смотръть на противоположный берегъ Оки: вообразите себъ отлогость, простирающуюся на нъсколько версть, — по ней большая дорога и множество проселочныхъ, косогоръ въ одномъ мъстъ, овраги, - все это мнъ видно, какъ на ладони! Даже деревни отдъленныя, церкви и колокозьни. И чувствую я, что не даромъ будетъ для меня это созерцапіе простой русской природы, но не хочу ничего объщать... А на дняхъ нанимаю я писца и заставляю его переписывать въ одну рукопись Чиновника, Зимиюю Дорогу, мелкія стихотворенія, можеть быть, и введеніе въ Марію Египетскую, — п отиравлю ее кому-нибудь изъ надежныхъ людей для отдачи Цензору Очкину. Мив хотвлось бы напечатать ее въ копив года и такимъ образомъ расквитаться, раздёлаться съ этими стихотвореніями и съ этпиъ періодомъ мосго развитія... А потомъ дальше!

Посылаю Вамъ еще стихотвореніе \*). Мысль старая в новая вмість съ тімь, - опроверженіе толковь, выраженныхъ въ первыхъ трехъ строфахъ о томъ, что искусство должно служить цёли и пр. и пр. Что Вы скажете объ этихъ стихахъ? Напишите миъ подробно всъ Ваши замъчанія. Мит кажется, есть хорошія міста. Чувствую, что падо овладеть больше формою, тамъ что Константинъ пп говори о какофоніи! Ничто не должно м'єшать и смущать впечатленія, а у меня — часто неясности, темпоты, надо всякій разъ комментарін... Но право, когда перечту последнія двъ мои пізсы, миъ становится и смъшно и совъстно. Пишу я ихъ совершенно искренно, даже восторженно, но потомъ мнъ кажется, что я надуваю и другихъ и себя. Многіе, прочтя эти стихи, быть можеть скажуть: какая душа, какая чистота! и пр. и пр., а выйдеть въдь вздоръ, неправда!:.

<sup>\*)</sup> См. Прил. Поэту-художенику.

#### 1846 года Мая 14-го. Вторникъ. Калуга.

Въ Воскресенье получилъ я письмо Ваше, посланное въ Иятницу изъ Москвы. Итакъ вы теперь въ Москвъ. Грустно мнь было читать письмо Ваше: Вы пишете, милый Отесинька, что глаза Ваши приходили въ худшее положение, нежели при мив: неужели хуже того дня, когда мы посылали за докторомъ? Видно, что у Васъ много другихъ больныхъ, потому что Вы употребляете выражение: выздоравливающие. Хорошо по крайней мірі, что Вы въ Москві; стало Вы рфинлись на этотъ мфсяцъ перефхать всфиъ семействомъ? Чрезвычайно непріятно мив также, что Вы такъ поспъшно обо мить безпоконтесь. Это меня стесияеть, связываеть; это мнь хуже всякихъ монхъ безпокойствъ... Помилуйте, -- опоздала ифсколько почта, и уже Вы отправляете Константина въ Калугу! Нътъ, пожалуйста, облегчите миъ существованіе, поменьше безпокоясь обо мив и предоставьте меня судьбв моей. Я совершенно здоровъ.

Если мысль моя зръла и выразилась въ чемъ-инбудь, такъ ужь, конечно, выразилась она въ последнихъ двухъ монхъ стихотвореніяхъ. Они нравятся мив больше всехъ монхъ прежинхъ, что еще не значитъ, чтобъ я ими былъ совершенно доволенъ. Замътятъ, что въ нъкоторыхъ мъстахъ тонъ не выдержанъ: но, признаюсь, я даже люблю это, когда стихотвореніе соскакиваеть съ своихъ рельсовъ, и человъкъ заговорить такъ просто: «ахъ, чортъ возьми, да хорошо это и только!» Мив кажется, что я уже больше владъю формой. чёмъ прежде, что я подвинулся впередъ, тамъ что ни говори Гоголь... Я еще не знаю Вашего мифнія, но чувствую самъ, что много въ этихъ стихахъ недостатковъ. За то мнъ кажется, что эти педостатки я современемъ исправлю. Право, когда иншень стихи, подобные этимъ, то думается, что стихотвореніе это само по себ'в существуєть уже въ природ'в вив васъ, что даже не вы его авторъ, а вы только припоминаете и никакъ не можете припомнить инаго стиха, а онъ есть, непремьию есть. Точно древнюю статую, занесенную нескомъ и землею, расчищаень, отканывая; ноказывается голова, шел, грудь, ноги и наконецъ является вся она во всей своей чудссной красоть, но отбита рука и еще

не найдена, а была она сдёлана древнимь художникомъ... И воть придёлываешь по неволё гипсовую руку; но раскопавшій статую и вызвавшій ее на свёть всякій разь смущается и всякій разь полонь душевнаго огорченія, когда глаза его, пробёгая по твердымь и бёлизной сверкающимь очеркамь мрамора, вдругь переходять къ мягкой и матовой поверхности гипса... Но лёнь, столь сродная русскому человёку, недостойная поэта, несвойственная даже истинному художнику, постепенно овладёваеть имь, и, вмёсто того, чтобы отыскивать отбитую руку, онъ говорить: «ничего, живеть и такъ, живеть и съ гипсовой!»

Выбрился, сейчась приходиль цирюльникъ. Удивительный цирюльникъ: бръетъ, вовсе не дотрогиваясь до лица! Но обращаюсь къ порядку событій: въ Субботу, т. е. 11-го Мая, рано утромъ отправились мы въ Колышово, деревню Унк\*\*, отстоящую отъ Калуги верстахъ въ 12-ти. Я съ Өедоромъ (что за коммиссія съ перьями!) на купеческой тельжив, Михавлъ Семеновичь на быговыхъ дрожкахъ, а ньмець, у нихъ живущій, и еще одинь товарищь по службь старшаго сына въ дрожкахъ, въ которыя были запражены мон лошади. Матюшка быль вив себя отъ восхищенія. Погода была чудесная, и я самъ былъ доволенъ, какъ ребенокъ. Чудесно хороши окрестности Калуги! Хотя деревья еще мало одълись, но я люблю эту юную, ифжную, еще прозрачную зелень. Долго фхали мы берегомъ Оки, потомъ льсомъ, потомъ пробхали мимо впаденія Угры въ Оку... Мъстоположение Калуги на крутомъ берегу такъ высоко, что она передко бълветь или сверкаеть въ отдалении. Наконецъ прівхали въ Колышово. Домъ построенъ на крутомъ берегу Угры, реки, почти столько же широкой, какъ и Москва... Съ этой стороны около дома тень, но берега голы. Ръка выступаетъ тутъ полукругомъ и потомъ оба конца ея уходать въ отдаленіе. Я люблю большія рфки! Противоположный берегъ плоскій, и видъ открывается на безпредъльное пространство. Луга, пасущіяся стада, деревни вдали, наконецъ на краю горизонта разнообразныя линін льсовь, тыни, пабрасываемыя солицемь, все это было такъ хорошо, что я долго не могъ оторваться отъ этого вида и сойти съ балкопа. Представьте себъ еще, что туть же,

очень недалеко отъ нихъ (съ балкона все видно до малъйшей подробности) перевозъ чрезъ Угру на паромъ. Это безпрестанное движение парома, медленное, отъ одного берега къ другому, то съ кибиткой и тарантасомъ, гдф сидять утомленные путники, то съ крестьянскими возами, очень хорошо. Вечеромъ, когда уже темно, и сидять на балконъ, слышно только движение парома, иногда шумъ и крикъ перевозчиковъ.. Случается также, что когда балконъ поютъ какой-нибудь романсъ поздно ночью, вдругъ раздаются отвътные куплеты, и это продзжій, переъзжающій чрезъ Угру на паромѣ и услыхавшій знакомую пѣсню, знакомый мотивъ... Вѣдь это чудесно! — Съ другой стороны небольшой дворъ п большой садъ, кругомъ рощи, луга и поля. - Пошелъ дождикъ, первый лътній и теплый, прогремълъ легонько громъ, и природа, нетериъливо ждавшая такого благодатнаго побужденія, быстро подвинулась. Тамъ провели мы цёлый день и поздно вечеромъ тихо воротились въ Калугу... Въ Воскресенье вечеромъ Ездилъ я съ Унк\*\* въ Лаврентьевскую рощу, подлѣ Лаврентьева монастыря, въ двухъ верстахъ отъ Калуги. Что это за мъста! Впрочемъ, я теперь радуюсь каждому дереву и еще сильнъе чувствую свою связь съ природой и именно русской природой. Я ежедневно изумляюсь, видя, что начинаю весь окружаться зеленью. Все, что было голо и темно, покрылось травою, зеленветъ... Видъ у меня изъ комнаты на противоположный берегъ Оки такъ хорошъ, что я по нѣскольку часовъ провожу у окна.

#### 1846 года Мая 18-го, Суббота. Калуга.

Почта пришла вчера вечеромъ, но не привезла отъ Васъ писемъ. А. О. также не вдетъ, а пора, давно пора. Впрочемъ, если бы я началъ уже предполагаемый мною трудъ, тогда бы она мнѣ помѣшала. Такъ досадно миѣ, что я вичего не знаю ни о состояніи здоровья Вашего, милый Отесинька, ни объ Олинькѣ, ни о томъ, что сказали Вамъ доктора! Завтра отправляюсь съ Унк\* пѣшкомъ на Калужку: это богомолье, удостоившееся сдѣлаться partie de plaisir. Въ семи верстахъ отъ Калуги есть село, гдѣ въ церкви нахо-

дится чудотворный образъ Калужской Божіей Матери. — Теперь Вы ужъ върно получили оба мопхъ стихотворенія; на нынъшней недълъ инчего не написалъ: Ефимъ такъ меня сытно кормить, что я толстью и скотинью... Наняль нынче одного гемназиста для переписки Чиновника и пр., а самъ. впрочемъ, не теряю надежды поработать нынфинее льто. Почти ничемъ не занимаюсь «дельнымъ». Дип стоять ясные, виды отъ меня такіе чудные, что по утрамъ просиживаеть у окна и всматриваешься во всь тонкія линіп и очертанія ландшафта, да и просто глядишь, глядишь въ траву и, право, это не безплодно и полезнъе многихъ трудовъ. Потомъ въ Палату, изъ Палаты или домой объдать или къ Унк\*\*, гдъ я долго подвизаюсь на билльярдь и выучился очень порядочно пграть. Тамъ отправишься ходить или у нихъ по саду, или по бульвару, а вечеромъ къ себъ домой, гдъ опять я растворяю окно и до глубокой ночи сижу, слушая глухой гуль города, лай собакь и концерть лягушекь въ трясинь. прилежащей къ городу. Этотъ концертъ лягушекъ, -- это ихъ дребезжащее кваканье въ водъ, ночью, -- просто чудо, какъ хорошо. Инкогда не безилодны, никогда не пошлы подобныя впечатлинія, подобныя минуты, вообще подобное препровождение времени. Мнъ кажется, что всякий разъ глубже и глубже западаеть въ мою душу элементь въчной красоты... На ныпфшией недфлф особеннаго инчего не было. Як\*\* въ Палату не фадитъ, обрадовавшись, что я пріфхаль; я тамъ работаю довольно старательно, но покуда все очень трудно и сбивчиво съ новымъ Сводомъ. Но наказанія, особенно для простаго народа, выходять гораздолегче; ссылка въ Сибирь для нихъ существуетъ только очень не во многихъ случаяхъ, отдача въ солдаты за преступленія по суду уничтожена почти вовсе, и самое частое теперь наказаніе для крестьянъ въ высшей мфрф – розги не болфе 70-ти ударовъ и отдача на время-отъ одного года до шести лътъвъ исправительныя гражданскія арестантскія роты на работу; по окончаніи срока они возвращаются на м'єсто жительства... Хотя въ этихъ ротахъ мужикъ едва-ли исправится, если не испортится пуще. На нынфиней недфлф было Вознесенье: праздникъ въ Лаврентьевскомъ монастыръ и гулянье, на которомъ, впрочемъ, я не былъ. Вечеромъ въ

тотъ же день быль у См\*\*, у котораго по Четвергамъ собпраются. Онъ намъренъ ъхать около 25-го числа въ Петербургъ по дъламъ службы, а потому ужъ върно къ этому числу А. О. воротится въ Калугу\*).

#### 21-го Мая 1846 года. Калуга. Вторникъ.

Позвольте сначала привести память въ порядокъ и припомнить весь ходъ событій отъ Субботы до Вторника; въ
этотъ краткій промежутокъ получилъ я отъ Васъ два письма.
Одно въ Субботу, которое миъ слъдовало получить въ Пятницу, но Ефимъ не добился и принесъ миъ съ почты отвътъ, что писемъ нътъ, почему я и просилъ Васъ писать
миъ по Четвергамъ. Другое отдала миъ вчера вечеромъ
А. О.—Въ Воскресенье, въ семь часовъ утра, явился я къ
Унк\*\*, и мы отправились пъшкомъ на Калужку: это будетъ верстъ семь или болъе. На томъ мъстъ, гдъ явился

<sup>\*)</sup> Вотъ какъ описываетъ ('. Т. это пребывание А. О. въ Москвф:

Вь Воскресенье ухала оть нась А. О., а въ Понедъльникъ въроятно ты ее уже видьть, обо всемь распросиль и получиль мое письмо. Чудное дело: десять двей были мы вмёстё съ нею въ Москве, въ продолжении этого времени была она у насъ четире раза, и только одинъ разъ безъ гостей, по я такъ привыкъ къ инсли, къ возможности ее всегда увидъть, что мит било странно, когда сказали, что она сфла въ карету и уфхала въ Калугу; не могу себя увфрить, что я такъ недавно, такъ мало знаю эту женщину. Мив кажется, что я всю жизнь свою было сь ней коротко знакомъ и даже дружень, и еслибъ встрфтилась необходимость въ важной дружеской услугь, я обратился бы къ ней безъ всякаго колебанія и уверень, что она охотно би и сделала. Во всей ся особь ивть ипчего привлекательнаго, ибжиаго, обольстительнаго; напротивь прекрасныя черты ея лица строги, даже несколько сухи; часто говорить она съ не женскою разкостью; слады 30 латняго образа жизни, не смотря на высокую ея натуру, проявляются иногда внезанно и невріятнымь образомь поражають; но ве смогря на все это, я чувствую, что можно сильно привизаться къ бесьде съ ней: съ ней такъ легко, такъ свободно говорить, такъ увъренъ, что она все нойметь, все опенить, что пикакое слово, никакое истинное название вредмета или чувства ен не остановять, не смутить - что говорить сь нею можно какъ сь самимь собой, а это вь высшей степени пріятно. Скіллий умъ ея, глубоко прониквій натуру человіческую и справедливо ее презирающій, ибо она мало ьстратвла людей истинно благероднихъ и честныхъ, -не сдалался однаво неварующими ни во что доброе и високое. Но крайней игра в такъ думаю. Здісь, какъ и въ Нетербургъ, терзають ел доброе имя и не в рятъничему, что она говорить: но я върю ей болье, чыть кому нибудь изъ ем порицателей.

образъ, построили церковь, довольно богатую. Мъстоположеніе чудесное. Туть замьчательны кругомь курганы и довольно правильный, необыкновенно высокій валь; преданіе гласить, что это быль стань знаменитаго разбойника Кудеяра, но подробностей никакихъ неизвъстно. Купилъ Вамъ образъ Калужской Божіей Матери: она изображена безъ Спасителя и съ книгой въ рукахъ. Тамъ мы пили чай и завтракали, потомъ воротились домой, только уже не пфикомъ. Воротясь домой, зайхаль я къ Щепкину, который не зналь, кажется, или забыль, что я здесь служу; но онъ спаль уже послъ объла. Вечеромъ отправился я въ театръ. Цъну подняли довольно высоко, и театръ былъ довольно пустъ. Впрочемъ, что жъ, за высоко? ложи въ бель-этажь пять цълковыхъ, кресла въ первомъ ряду – три рубля, во второмъ два, а въ остальныхъ полтора рубля серебромъ. Но для Калуги это дорого. Давали «Ревизора»; Щепкинъ игралъ по обыкновенію очень хорошо, узналъ меня тотчасъ со сцены (я сидълъ въ первомъ ряду), но прочіе актеры были невыносимо дурны. Разумвется, хлопанье было ужасное, производимое немпогимъ количествомъ зрителей и продолжалось во все время представленія; очень глупо, да что прикажете ділать съ Калугой. См\*\* позвалъ многихъ и меня изъ театра къ себъ на ужинъ. Вылъ Щепкинъ, который показалъ видъ, что очень обрадовался мив, сказываль, что А. Н. трусить давать водевиль, много шутиль, смвился, разсказываль анекдоты и, кажется, илфиить Калужанъ. Я хотфлъ было позвать его къ себъ объдать, да онъ притащить Бълинскаго, а этого мив не хочется; онъ хотвлъ было придти ко мив поутру пить чай, часовъ въ восемь, однако видно, не будеть. Оть См\*\* разъбхались часу въ четвертомъ. Проснувшись на другой день, смотрю на часы-семь! Я очень обрадовался, встаю, пью чай, дожидаюсь 11-го часа и въ 11 часовъ прівзжаю въ Палату; только что я вхожу, на часахъ Палаты бьегъ часъ! Какую штуку сыграли со мною часы: они остановились, а я, не замѣтивъ этого, завелъ ихъ двумя часами позже!—Потомъ, часа въ 4 отправился къ См\*\*, который звалъ меня и Щепкина Кром'в меня, Щепкина и Бълинскаго, никого не было. Бълинскій ужасно перемфиился, въ усахъ; всф увидавни такую фигуру, обратились

ко мит съ вопросомъ: кто это? Я встить отвтиаль сначала, что не въдаю. Потомъ, когда узналъ его, объяснялъ, что это Бълинскій, но они въ свою очередь, не понимали, что это такое. Онъ разсказываль много про Соллогуба, Краевскаго и другихъ, - но вообще и онъ, и я въ разговоръ, который быль общій, - старались паб'ятать вопросовъ, касавшихся до убъжденій, хотя См\*\*, самъ того не зная, безпрестапно поднималь ихъ. О Константинъ, о Москвъ, о всъхъ нашихъ вообще ни слова, по онъ спрашивалъ о Васъ, милый Отесинька... Нынче опять пграетъ Щепкинъ: даютъ «Мирандолину». Такъ какъ цёны сбавили, то, вероятно, въ театръ будетъ много. Вечеромъ вчера же былъ я у Унк\*\*. Часу въ одиннаднатомъ возвращаюсь домой, какъ понадается мив Матюнка съ письмомъ отъ Николая Михайловича, чтобы я прівхаль къ А. О. Немедленно надвів фракъ, я побхаль, видель ее, но сидель недолго, потому что было поздно; всё эти ночи я спаль мало, да и ей следовало отдохнуть; поэтому-то, взявъ письмо и Сборникъ, воротился домой, прочелъ Ваше письмо, посмотрелъ Сборникъ и всетаки заснулъ во второмъ часу.

Теперь буду отвъчать на Ваши письма. А. О. успъла мнъ разсказать про Ваши глаза, милый Отесинька, про то, какъ Вамъ было нехорошо, потомъ, какъ Вамъ сдълалось лучше, такъ что Вы сами даже читали ей мон стихи. Не понимаю, какъ последніе стихи получились Вами такъ скоро: въдь они были адресованы въ Сергіевскій Посадъ. Всетаки Вамъ самому читать чхъ не слъдуеть; погодите, когда глаза укрѣпятся вполнѣ. Ахъ, дайто Богъ, чтобы это случилось и поскорфе! Но я очень радъ, что Вы теперь въ Москвъ. Стихи мон Вамъ правятся, и Вы говорите также, что я подвинулся впередъ. Я самъ это чувствую. И это развитие совершилось не отъ упражненія, а виутри меня; Вы сами знаете, сколько мъсяцевъ сряду не писалъ я ни строчки. Не знаю, когда буду опять инсать; прівздъ Щенкина и А. О. мив много помвшаетъ, по крайней мъръ спачала. Щепкинъ въ Воскресенье, кажется, вдеть. Но вы мив не сообщили никакихъ замьчаній на стихи мон. А. О. и сама мив сказала, что первые стихи Andante ей правятся гораздо больше. Но это несправедливо, вторые лучше первыхъ, а тѣ какъ-то нѣжноватѣе и относятся болѣе къ моей личности. Теперь едва ли ужь будутъ у меня опять стихи, относящіеся прямо къ моей личности! Впрочемъ, я дамъ А. О. перечесть эти стихи. Кажется, она съ живымъ удовольствіемъ вспоминаетъ объ Васъ и вообще объ нашемъ семействѣ; разсказывала мнѣ въ подробности вечеръ у Васъ проведенный, разпыя выходки Константина. Кажется, поѣздка въ Москву принесла ей пользу не только въ отношеніи здоровья. Она сдѣлалась какъ-то лучше и добрѣе. Вѣрно Вы ей разсказывали чтонибудь про меня: я замѣтилъ это изъ нѣкоторыхъ ея словъ. — Нынче день именинъ Константина. Поздравляю Васъ всѣхъ. Ему пишу особо. Что же сестры не напишутъ мнѣ ничего, какъ имъ понравилась А. О? Я, слава Богу, совершенно здоровъ.

## Къ Константину Сергфевичу.

21-10 Мая 1846 года. Калуга.

Нынче день твоихъ именипъ, милый братъ и другъ Костя. Ноздравляю тебя и желаю тебь его хорошо отпраздновать сигарой и виномъ, и всёмъ, чёмъ хочешь. Какой ты странный человъкъ. Константинъ! Я никогда не имълъ и не имъю притязаній на то, чтобъ ты писаль мий письма; знаю, какъ ты лівнивъ, какъ многаго это тебі стоитъ. Но со времени моего отъбзда получилъ я отъ тебя два письма, и о чемъ же последнее!.. Добро бы о стихахъ, которые послалъ я въ Москву, — но о стихахъ ин слова, а все о преимуществахъ Московской жены передъ Петербургской и К. А. предъ А. О. Согласись, что это предметь мало интересный для рѣдкаго письма, какъ твое. Теперь семь часовъ утра; А. О. прівхала вчера уже поздно вечеромъ, однакожъ часувъ 11-мъ прислала за мной, отдала мив письма Ваши и Сборникъ и успъла кое-что разсказать... Вообще она, кажется, въ высшей степени довольна Москвою и временемъ, ею тамъ проведеннымъ; помнитъ всѣ мелочи и безпрерывно разсказываеть мужу. Каковъ Сборникъ! Поблагодари Панова отъ меня за присылку экземпляра, по согласись, что очень непріятно читать цільній листь опечатокь въ стихахъ! Разу-

мѣется, Сборникъ пройдетъ незамѣтно, тѣмъ болѣе, что настаетъ льто... Я ръшительно безо всякаго удовольствія глядель на свои печатные стихи; напротивь, какъ-то тупо и глупо, и они миъ такими же показались. Ну да все равно; я всетаки буду продолжать писать, потому что последнія два монхъ стихотворенія заставили меня живѣе сознать въ себъ эту способность. Скажи Ар\*\* что я на него очень сержусь за то, что онъ не прібхаль; высылай его изъ Москвы въ Калугу, а на іюль мѣсяцъ, пожалуй, можетъ опять ѣхать.— Я потому иншу къ тебъ такъ несвязно, что очень спъшу. Сію минуту долженъ придти Щепкинъ на утренній чай. Вчера я съ нимъ вивств объдаль у Губернатора, третьяго дня вивств съ нимъ ужинали послв спетакля «Ревизора» у Николая Михайловича же и разъбхались часу въ четвертомъ. Вообще всв эти дин прошли очень безалаберно: поздно ложишься, рано встаешь. Щепкинъ всюду (даже безъ приглашенія) тащитъ за собою Бѣлинскаго, даже не рекомендуя его. Такъ привелъ опъ его къ Губернатору, гдъ я съ нимъ встрътился. Долго не узнавалъ я его и не зналъ, кто это. Наконецъ, встрътившись съ нимъ лицомъ къ лицу, я при всёхъ почти вскрикцуль отъ удивленія. Онъ очень похудёль, съ усами, безпрестанно канплетъ, такъ что страшно на него глядеть. Мы раскланялись, онъ старался завести разговоръ, но я обхожусь съ нимъ сухо и холодно. Впрочемъ, онъ не позволилъ себъ ни одного намека не только на пасъ, но даже на Москву; Истербургъ ругаетъ; спранивалъ о здоровье Отесинькиномъ и тонкимъ образомъ давалъ миъ знать, что ему хотвлось бы имъть со мною испренній разговоръ и во многомъ оправдаться; но я не ичскаюсь въ этотъ разговоръ.

#### 26-10 Man 1846 10da, Cy6Toma. Kanyia.

Какъ Вамъ правится погода! Я право не знаю, чьи нервы не разстроятся при подобныхъ оскорбленіяхъ съ ея стороны! Какъ, въ концѣ Мая по 3, по 4 градуса тепла, холодъ, градъ, вѣтеръ... Да это хуже осени! А. О. эти дни чувствовала себя немножко хуже по этой самой причипѣ. Да право, это только миѣ ничего, только я могу не просту-

жаться въ такую погоду, вывзжая часто и бывая каждый вечеръ въ театръ. Кстати о театръ и Щепкинъ. Во Вторникъ игралъ онъ въ «Мирандолинъ». Піэса шла довольно хорошо, но театръ, хотя цёны были назначены обыкновенныя, т.е. бель-этажъ – 10 рублей 50 копъекъ ассигнаціями, кресла — 3 рубля 50 копъекъ и 2 рубля  $62^{1/2}$  копъйки и т. и., — быль занять едва - едва въ половину. Въ Четвергъ игралъ онъ въ ніэсахъ: «Поваръ и Секретарь» и «Филиппъ»: нублики было не больше; вчера игралъ онъ въ піэсь «Два купца и два отца», и заняты были всего одинь рядъ креселъ и одна ложа! Удивительный народъ! Такъ довольны Калужане собой и своею однообразною жизнью, что всякіе другіе интересы и потребности имъ чужды. См\*\* бъсился ужасно и вчера даже разсадиль въ креслахъ встхъ актеровъ и прочихъ служителей театра—для виду! Нынче и завтра Щепкинъ не играетъ. Въ Понедъльникъ и во Вторникъ играетъ, а въ Среду фдетъ: сначала въ Воронежъ, потомь въ Харьковъ, потомъ въ Екатеринославль, Крымъ, и хочется ему, кажется, попасть къ Воронцову. За пребываніе свое въ Калугѣ получаетъ онъ 1200 рублей ассигнаціями. У меня Щепкинъ до сихъ поръ не былъ и умно сдълаль, потому что онъ съ Бѣлинскимъ не разлучается нигдѣ и таскаеть его всюду; нынче мы объдаемъ опять вмъстъ у См\*\*, и Французу повару заказаны варенники... Теперь объ А. О. Какъ Вамъ извъстно, былъ я у ней въ Понедъльникъ, во Вторникъ – видълъ ее въ театръ. Въ Среду вечеромъ быль я опять у нея, сначала одинъ, потомъ вскоръ прівхаль Щепкинь и Бълипскій. Я не успъль хорошенько предупредить А. О., и потому она часто задавала ему подобные вопросы, напримъръ, когда ръчь запіла о Гоголъ: «развъ вы хвалите Гоголя, вы вы его браните въ своемъ журналь?» и Бълинскій, сидівшій, впрочемь, очень смирно, спромно и даже робко, кажется, этимъ очень обижался. — Сначала А. О. много разсказывала по своему обыкновенію о чужихъ краяхъ, о Гермаклев (мвсто ея родины), что, впрочемь, мив давно извъстно, но что я всегда люблю отъ нея слышать. Я поддерживаль всячески разговорь въ этомъ родь, чтобъ не подать поводу къ спорамъ, однакожъ, подъ самый конецъ вечера, дошло дело до Жоржи-Занди, и когда Белинскій

сталь объ ней говорить, какъ о некоемъ божестве, которое, впрочемъ, начинаетъ портиться, ибо въ последнихъ романахъ ея видио признапіе раскаянія и другихъ добродътелей, то Л. О. вспыхнула, да ведь какъ! Начала кричать на Бълинскаго довольно ръзко и доказывать весь вредъ и всю степень разврата Жоржъ-Зандъ. Бфлинскій возражаль довольно горачо, по А. О. хотя и говорила умно, но по женски, т. е. доказывала анекдотами, случайными фактами и нападала между прочимъ на ен плебейское сердце! Я, впрочемъ, поправлялъ ея нфкоторые ошибки и промахи и объясниль имъ, что опа нападаеть не на плебейское сердце, а на одностороннюю завистливую ненависть, которая преследуеть не принципъ, не начало... Почти всякій плебей на Западъ готовъ сдълаться утъснителемъ-аристократомъ, что и видно было въ комедін, разыгранной Французской революціей... Видя однако, что А. О. очень раздражилась, я всталь, простился и увель ен гостей... Слышаль однако отъ Щепкина, что Бѣлинскому А. О. таки понравилась... Въ Четвергъ вечеромъ, послъ театра посидълъ я опять у пея одинь съ часъ времени; быль также вчера до театра: она встрътила меня словами: «какое нъжное й милое письмо пишеть мив вашь батюнка, прочтите». Но такъ какъ у нея были гости, то я не долго и оставался... Вообще нын вшиная недъля была пресуматочная, - вечеромъ въ театръ, погода подавница, и я пе имълъ случая хорошенько побесъдовать съ А. О. Кажется, она Васъ очень любитъ... Сейчасъ быль у меня Щенкинь, но одинь, напился чаю, много разсказываль интереспаго и въ восхищении отъ А. О. Еслибы Бълинскій не относился такъ къ Константину, я все-таки радъ былъ бы говорить съ нимъ, какъ все-таки съ человъкомъ живымъ, -- но когда онъ изъявилъ мнѣ желаніе побесъдовать со мною о многомъ, я отвъчалъ ему довольно сухо, что я считаю это лишнимъ, что его убъжденія мив извъстны, и что мы другъ друга не переубъдимъ. - Я очень радъ, если Сборникъ имфетъ успфхъ; нфкоторыя опшбки я уже поправиль вчера въ экземиляръ Л. О.-Ну, показались клочки голубаго неба и солице; слага Богу! В. И. уфхалъ вчера въ ночь. Каковъ Константинъ: уже третье письмо ко миь! Онъ измъняеть себъ. Пынче я ему отвъчать не усиъю,

но благодарю его очень и очень, особенно за присылку стиховъ: первые, т. е. ко миъ, миъ больше правятся, -- въ нихъ больше поэзін, болье слышится живой, человьческій, тренешущій голось: а второе стихотвореніе сама мёдь гудицая. хотя и прекрасно. Только я принужденъ переписать ихъ. во-первыхъ для того, чтобы самому ясно и отчетливо видимы ихъ, а во-вторыхъ и потому, чтобъ дать прочесть А. О. Очень благодарю Панова за письмено и буду ему отвъчать. Разумвется, я участвую и во второй книжкв. На ныпвиней недълъ я ничего не дълалъ и ничего не писалъ, хотя лежитъ во мић зародышъ одного произведенія, въ которомъ, слава Богу, я не косиусь пякакихъ политическихъ убъжденій и вопросовъ. - Можеть быть, завтра, если погода будетъ очень хороша, убду я въ деревню къ Унк\*\*: у нихъ тамъ праздникъ и, говорять, соблюдаются какіе-то особенные обычан...

#### Вторникъ. 1846 года, 28-го Мая. Калуга.

Я думаю, Вамъ будеть очень непріятно ощущать тонкость пакета, и Вы удивитесь, что я въ этоть прівздь въ Калугу часто пишу полулистовыя письма. Но причина этому та, что я не совствив выспался и ужасно усталь, а потому и писать много не хочется: вчера вздилъ я въ Колышово, на телѣжкѣ, съ Нѣмцемъ, живущимъ у Унк\*\*; остальные всѣ, мать и отецъ въ линейкѣ. День былъ чудесный, лучше всёхъ теплыхъ дней, которые до сихъ поръ были, было тихо и мягко въ воздухф. Въ деревиф ходилъ я ужасно много, почти цёлый депь быль на ногахь, ёль, какъ пзвощикъ, потомъ въ шесть часовъ сълъ опять въ телъжку и прівхаль домой. Какъ хотите, а сделавши версть 25 въ тельжкь, по не совсьмы хорошей дорогь, устанены. Но я должень быль немедленно переодиться п отправиться пфикомъ въ театръ (былъ бенефисъ Щепкина). Тамъ просидълъ до 11-ти часовъ и пъшкомъ воротился. Слъдовало бы сейчасъ лечь спать, по ночь была необыкновенно хороша и къ тому же и еще не пилъ, это послѣ обѣда, обычной своей порцін чаю; вслідствіе сего легь спать въ чась, -а теперь чувствую, что еще не выспался и усталь. - Въ Колышовъ я близко видълъ женскіе наряды. Богаты очень повойники, но некрасивы, а стоять по 25 рублей и больше. Почти всъ были въ сарафанахъ или сарахванахъ, какъ онъ говорять, надытыхъ точно такъ же, какъ и у насъ, следовательно не совстмъ хорошо: главное, что перевязываются слишкомъ высоко. Хотя ни одной не было порядочной собой бабы, но все же онъ лучше Московскихъ, не бълатся, не руманятся; поють не хорошо, но не визжать. Ихъ собрали по случаю праздника (Духова дня) подчивали виномъ и разными пряпиками въ рощѣ; было только однѣ бабы; онъ плясали между собою. Я въ первый разъ видълъ настоящую пласку: онъ выдълывали развыя па, «говорили плечами», плясали довольно живо, и та, которая была за мужчину, присвистывала и гаркала по временамъ. Когда онъ поютъ, то аккомпанируются кастаньетами, особаго рода трещетками, подъ ладъ пъсни. И у одной купплъ эти трещетки и привезъ сюда. -- Кумованья не было, потому что оно бываеть въ Тронцынъ день, въ который целый день быль дождикъ. — Въ Воскресенье вечеромъ я просидълъ у А. О. до 12-ти часовъ, и мий было очень пріятно; она играла на фортеньянахъ, выписанныхъ ею изъ Москвы, съ рояльной механикой и превосходныхъ; взялъ у ней читать Мицкевича «Le Messianisme»... Какія интересныя вещи разсказала она мив про мужика Сохранова, ихъ собственнаго. сделавичагося разбойникомъ, и котораго она часто видала въ своей деревић и даже разсуждала съ нимъ.

#### Суббота 1-го Іюня 1846 года. Калуга.

Вчера, когда уже я легъ въ постель, принесли миъ Ваши письма, писапныя накапуни, т. е. 30 го Мая. Я далъ почтальону хорошій двугривенный и вельлъ ему тотчасъ принесть ко миъ нисьмо, какъ почта придетъ. Я прошу Васъ совершенно върпть всему тому, что я нишу о своемъ здоровью; даю Вамъ честное слово, что я Вамъ сообщаю истинную правду. Въдь съ Вами бъда: вотъ теперь я цълые полчаса чинилъ, чинилъ перья, съ полдюжины кинулъ на полъ, наконецъ успокоился на этомъ, хотя п довольно скверномъ: можетъ быть, испишется, будетъ; а Вы сейчасъ готовы Богъ

знаетъ что заключить по моему почерку! Это меня совершенно стъсняетъ и связываетъ. Такъ напримъръ, если бы мнъ иногда захотълось полъниться и не расположенъ я писать большое письмо, то, посылая маленькое, всегда боюсь, что подымутся въ домъ безпокойства, толки и соображенія... Въ доказательство полной моей искренности, увѣдомляю Васъ. что въ Середу у меня сдълалась лихорадка. Я, должно быть, простудиль себь голову наканунь, потому что, какъ шель въ театръ, меня настигъ на дорогъ проливной дождикъ. На другой день я почувствоваль ознобъ, сильную головную боль н боль въ глазахъ, т. е. въ яблокахъ, усталость во всемъ тьль; отправился въ Палату. Тамъ просидьль часа три и, такъ какъ время было довольно хорошо, то, несмотря на нездоровье, отправился пъшкомъ къ Унк\*\*; тамъ сейчасъ весь домъ перетревожился, предлагали мив и то и другое: я отъ всего отказался; за объдомъ, несмотря на то, что не было аппетита, старался фсть побольше, чтобъ задать жаркой работы желудку; однакожъ, боясь разнемочься, почти тотчасъ послъ объда уъхалъ домой.

Вчера проспаль почти все время до трехъ часовъ. Это моя особенность; совершенно такъ было со мной и въ Астрахани; проснувшись и отрезвившись, почувствовалъ я себя совершенно легко и способность ходить, глаза свободны; часу въ шестомъ съфлъ цыплепка, и такъ какъ день былъ чудесный, то я пофхалъ къ Унк\*\*, потомъ профхалъ на почту, думалъ найти письмо, но почта еще не приходила, профхалъ къ А. О. \*); опа уфхала гулять съ дътьми; по-

<sup>\*)</sup> На это письмо С. Т. вишети:

<sup>&</sup>quot;Я получиль письмо оть А. О., которое поистинь можно назвать драгоцивнимь. Ея письмо доставляеть мий такое удовольствіе, которое можно чувствовать только оть художественнаго произведенія. Прилагаю тебй виписку пры письма всего, что касается до тебя. Какъ бы я желаль, чтобь она написала статью для Сборника, что она обёщала папримирь ознакомстви съ Пушкинцив. Копія письма А. О. Смирновой къ С. Т. Аксаковой.

<sup>&</sup>quot;Иванъ Сергфевичь вчера немного хворалъ, и я его не видфла; но вст прочее дни онъ меня усердно навъщалъ. При невосможности читать и заниматься, мое время очень медленно течетъ, не смотря на вст мон видумки сократить его. Иванъ Сергфевичъ не охотникъ говорить пустяки а я, признаюсь, до нихъ большая охотница. Безилодныя жалобы на порядокъ безпорядка общественнаго миф надофли тоже и тяготятъ такъ мою душу, что я съ радостью хватаюсь за вся-

тому что эти два дни погода стоить превосходная; оттуда домой и легъ спать. Нынче я чувствую себя совершенно хорошо, т. е. еще слышу нъкоторую слабость... Но, къ моему счастію, время прекрасное, а это сильно способствуетъ выздоровленію. Вотъ видите, я Вамъ все написалъ, и истинно не прибавиль и не убавиль ничего; Унк\*\* прислали мнъ доктора, но я заставилъ его лечить Матюшку, а самъ отказался ото всякаго леченія. — Обращаюсь къ порядку событій. Во Вторникъ, какъ только что написаль я письмо къ Вамъ, явился Щепкинъ, просидълъ у меня часъ; мит даже было совъстно, что я у него быль всего разъ, на другой день прівзда, и то не видаль его, потому что онъ спалъ. Хвалилъ онъ очень Константина, просилъ передать Вамъ его поклонъ и т. п., а Константину, - чтобъ онъ непремьно работаль надъ тьмь, что хотьль, должно быть, надъ драмой. Вечеромъ отправился я въ театръ; Щепкинъ быль не очень хорошь, хотя и очень понравился публикъ и А. О.: даже Бълинскій, увидавши меня, сказальмий на ухо: «ай, ай, какъ опъ нынче плоховатъ, върно, вследствие хлопотливаго дня!» Посл'в спектакля, туть же въ театрв и См\*\* и я простилися съ Щепкинымъ, а я отправился къ нимъ пить чай и просиделъ довольно долго. - Въ Четвергъ См\*\* увхаль въ Истербургъ по деламъ службы, и А. О. его провожала. - Теперь отвъчаю на Ваше письмо. Вы, кажется, ужасно оскорблены тамъ, что А. О. «допустила ихъ паравив со мною въ свое общество, удостоила Бълинскаго разговора» и т. п. Мив странны эти слова. Во-первыхъ,

кій пустякъ. У Ив. Серг. еще много жесткости въ суждекіяхъ, онь не дегко примиряется съ личностями, потому что онъ молодъ и не жилъ еще. Со временемь это измѣнится непремьнио, шереховатость пройдегь. Вся жизнь учитъ насъ примиренью съ людьми: у каждаго изъ насъ есть своя больная и здоро вая сторона; сперва мы любимъ здоровую и потомъ доходимъ до того, что любимъ всѣхъ и съ больными сторонами, и какъ будто ихъ не видвиъ. У него есть иного самостоятельности въ характеръ, что его удержитъ отъ всякаго увлеченія и при укрощеніи его жесть составить весьма замѣчательный характеръ.

Вашу статью я чигала съ большимъ удовольствіемъ, она такь живо переносить въ даль и старину".

Каково это выражение , въ даль и старину<sup>и</sup>, туть такъ все сказано чудесно, что этихъ словъ инчего замъннъ не можетъ.

она властна допускать въ свое общество кого ей угодно и когда это хочется: съ какой стати, по какому праву могу я претендовать на это: сохрани меня Богъ надагать какія либо притязанія и требованія. Мнт не правится ихъ общество, я ухожу. Деспотизмъ въ отношеніяхъ дружбы и зна-- комства, который играеть такую важную роль у Константина, противенъ моей натуръ. Я не люблю стъснять ни чьей свободы, такъ какъ не люблю, чтобъ стфсияли мою. Вы знаете, что я потому не допускаю ни ревности (которая, впрочемъ, есть ничто иное, какъ блестящій виль зависти), ни любви, которая стасняеть и связываеть личичю свободу любящаго, такъ и чужую, къ кому она относится; разумъется, я не говорю о любви - историческомъ чувствъ. Это вовсе не эгонзмъ, и а свободнъе за то могу сочувствовать всему истинно и въчно-прекрасному и всякому движенію добра. Но я отдалился отъ своего предмета. Во вторыхъ, почему не удостоить Бълинскаго разговоромъ, его, человъка умнаго и талантливаго, когда она сплошь да рядомъ удостопваетъ разговора графовъ III — выхъ, A - xъ, C - a, Н-ва, очень многихъ изъ нихъ любитъ; а Бълинскій согласитесь, стоитъ выше ихъ; по крайней мъръ вся жизнь. вся деятельность этого человека прошла не въ пошлых интересахъ. Убъжденія свои міняль опъ часто, но всегда дъйствовалъ по увлечению и убъждению. Я не люблю Бълинскаго, но надо быть безпристрастнымъ. Къ тому же Бфлинскій, по крайней мірі при мінь, не сказаль ни одного дерзкаго слова, ни одного неприличнаго выраженія, ни одной цинической выходки или шутки. Къ тому же эта свобода, которою пользуещься въ разговоръ съ Л. О., которая, повидимому, даетъ всякому такъ много правъ, если не для всёхъ, такъ для большей части, есть ипчто иное, какъ: «привязанъ на полпой свободъ». Да развъ можно что-либо предписывать А. О.? Когда я говориль ей, зачёмъ она болтаеть всякій вздорь при Калужанахь, при священникь, что объ ней вотъ что и вотъ что говорять здёсь, то она отвъчала, что не захочетъ ни для кого на свътъ стъспять свою свободу, что она такъ привыкла, что если ей остерегаться и останавливаться на каждомъ шагу, такъ и жить въ тягость и т. п. Ужъ такой характеръ! Она вотъ

какъ понимаетъ свободу; а я не въ этомъ ее вижу, я хлопочу о внутренней, нравственной свободь и нахожу, что въ сосредоточенности гораздо свободнье. Этоть разговорь быль вечеромъ, именно въ тотъ вечеръ, когда должны были въ первый разъ придти къ ней Щенкинъ и Бълинскій. Приходять они, и она сейчась, видя Белинского впервой (съ Шепкинымъ она видалась итсколько разъ въ Москвъ), пачипаетъ разговоръ тъмъ, что вотъ Иванъ Сергъевичъ очень смущается тъмъ, что про меня ходить здъсь въ Калугь и совътуеть мит быть итсколько осторожите въ дъйствіяхъ и словахъ, но я ужь такъ прожила целий векъ, и вотъ какія исторів про меня разсказывались... И начинаетъ разсказывать разныя скандалезныя вещи, которыя распускались на ея счеть! Наконецъ, упомянувъ о водевилъ, начала разсказывать, какъ приказано было отъ нея всемъ хлопать у нея въ ложф Скалону, Рябинкф и другимъ. Этого вовсе не следуетъ разсказывать, потому что это подрываетъ несколько успъхъ и важность этого явленія. Впрочемъ, я уже махнулъ рукою, беру ее, какова она есть (не русское выраженіе), понимаю ее вполнъ и потому не оскорбляюсь уже никакими ея выраженіями, и самъ не стрсняюсь и ея свободу не ствсияю; къ тому же она больна, замвчанія ее огорчають. и ее надо щадить, ей надо разсвяніе, пустяки, анекдоты. Потомъ я сказаль ей свое мнине о Билинскомъ и о Щепкинъ; она сказала мнъ, что объявила Бълинскому, что вполив раздвляетъ убъжденія Константина Сергвевича. Ей очень весело, очень пріятно принадлежать къ какой - то партін; туть, впрочемь, слышится какое-то женское удовольствіе; вирочемъ, она рада была пріютиться подъ сѣнь сильныхъ убъжденій. - Узнавъ, что Бълинскій женатъ, имфетъ ребенка и что онъ атенстъ, она почувствовала къ нему сильное состраданіе; въ самомъ дѣлѣ онъ жалокъ да еще боленъ.

## 1846 года, 8-го Іюня. Калуга. Суббота.

На нынѣшией недѣлѣ получилъ я отъ Васъ три письма, но все больше отъ Васъ, милый Отесинька. Очень, очень благодарю Васъ, и удивляюсь, какъ при Вашей суматочной жизни усиѣваете Вы писать ко мнѣ. - Я въ Воскресенье

прошедшее опять захвораль было; тогда докторь потребоваль, чтобъ я лечился и сидъль ифсколько дней бызвыходно дома. Но теперь я совершенно здоровъ и никакого следа бользни не чувствую. Въ эти дни меня очень часто навъ-щали Унк\*\*, Арн\*\* и другіе нъкоторые мои знакомые; даже А. О. разъ. пробажая мимо, забхала ко миб на дворъ и переговаривала со мною изъ окна. Вчера А. О. перевхала наконецъ на свою дачу, въ загородный садъ. Это почти такъ же отъ меня близко, какъ и Губернаторскій домъ. Помъщение довольно большое и удобное; съ одной стороны балконъ выходить на лугъ, позади котораго прекрасный льсь; сльва Ока, справа видивется другая рычка, монастырь и сады, видъ чудесный, тъмъ болье, что съ этой стороны всегда заходить солнце. Съ другой стороны огромный садъ, съ темными, тънистыми аллеями, въ родъ дворцоваго сада въ Москвъ. Я быль у нея вчера вечеромъ и по праву дачи, а отчасти и потому, что комната, въ которой сидять, преогромная и двери на балконъ часто отворяются, курилъ наконецъ сигары настоящія. Сид'єли и братья ся. Разговоръ быль интересный, но пустой. А. О. получила письмо отъ Самарина, который пишеть, что Гоголь въ Парижь. - Унк \*\* увзжаютъ завтра въ деревню. Кстати о нихъ: довольно страннымъ можеть показаться, что я такъ часто бываю у нихъ, хотя оте окрои в оне в от ними мало. Но я очень люблю это семейство, и мит всегда тамъ какъ-то хорошо: входя къ нимъ въ домъ, я совершенно забываю всъ вопросы и питересы, меня волнующіе, и отдыхаю у нихъ отъ всякой внутренней работы. Это потому, что домъ ихъ дышетъ миромъ и счастіемъ. Въ самомъ дель (въ добрый часъ будь сказано), я не видаль семейства счастливье: никакихъ потерь, никакихъ неудачъ, никакихъ неумъренныхъ желаній, никакихъ стремленій, у сыновей и дочерей никакихъ претензій, никакого самолюбія или честолюбія... Все ограниченно, все довольно, все любить другь друга до нельзя, все равно... Каждый день проходить какъ другой. Но нятія, но взгляды, но мысли, но воспитаніе, но познанія — все это самое простое. Интересы сосредоточиваются или другь на другь или на Калужскихъ событіяхъ, ръдко на музыкъ, хотя фортеньяно звенитъ цълый день,

еще ръже на книгъ. Умнъе ихъ всъхъ и добръе, если это только возможно въ этомъ семействь, - Оедоръ Унк\*\*: участіе, принятое имъ въ моемъ нездоровьъ, было самое живое. Дочери никогда ни о чемъ полминуты не задумываются, но всегда довольны, веселы, всегда смінотся, не знають пи грусти, ни мечтательности (что — большая рёдкость въ провинція), живуть au jour le jour, пляшуть съ восторгомь, хотя увъряють, впрочемь, что не любять танцевь; кажется, знаніе музыки и умфніе пфть должны были бы внести серьезный элементь въ ихъ душу... Ничуть не бывало; онъ поютъ Шуберта, играють Бетховена и все это безо всякихъ послъдствій... По вечерамъ работають у себя въ комнать, при сальной свъчь, безовсякихъ церемоній. Всякое распоряжение отца-кажется имъ заповъдью такою, что онъ и помыслить и пожелать другаго не могутъ, даже понять не въ состоянін. Но все это дышеть такой простотой, такой добротой, такимъ тихимъ довольствомъ и счастіемъ, что по неволь отдыхаеть душа, ничьмъ не возмущаемая... II я съ удовольствіемъ разговариваю съ Варварой Михайловной о ея хозяйствъ, пенькъ, талькахъ и т. п. Такъ какъ меня тамъ очень любять, знають всв привычки, то мив тамъ совершенно свободно, и потому то бываю я у нихъ такъ часто; а въ другихъ домахъ, гдв такъ мало простоты, столько претензій самыхъ грубыхъ, и самыхъ смішныхъ притязаній на умъ и образованность, - р'ядко. Я им'яю право читать почти всв письма, получаемыя въ домв, особенно дочерьми, отъ ихъ подругъ и пріятельницъ, и это мий очень интересно: я стараюсь вникнуть въ устройство простыхъ женскихъ душъ, не тъхъ многосложныхъ, высокихъ натуръ, а самыхъ обыкновенныхъ, но при молодости ихъ, всегда интересныхъ: Потому что въ молодости всякій человѣкъ хоть сколько нибудь имбеть въ себъ тъ непошлыя и искреннія движенія, тъ невольныя впечат івнія, которыя большею частію потомъ пропадають; въ молодости всякій человѣкъ еще не дюжинный человъкъ. Дюжницымъ онъ сдъластся непременно, если только (но это немногимъ дано), не будеть постоянно воспитывать себя и трудиться душевно. А такъ какъ живое общество скучно, то я очень люблю читать чужія письма и въ этомъ отношеній извлекаю всю возможную пользу изъ Унк\*\*.

Однако прощайте, милая моя Маменька и милый Огссинька. Пожалуйста, чтобъ Вамъ не было хуже, лечитесь гомеонатіей. Будьте бодры и здоровы, по возможности.

# 11-го Іюня 1846 года. Вторникт. Калуга.

На пынфиней недфлф я до сихъ поръ безпрестанно на воздух в пользуюсь летомъ, хотя и плохимъ, сколько возможно. Въ Субботу вечеромъ отправился я къ А. О. Передаль ей просьбу Панова о статьв. Она отвечала, что ничего не написала, что не напишеть, потому что не умфеть, или напишеть съ ошибками, что пичего не будеть интересно и пр. тому подобныя неискреннія вещи, которыя человъкъ говоритъ для contenance, а она особенно потому. что ей какъ-то ново, странно и дико вступать въ званіе литератории. Слово за слово наконецъ в упросилъ ее наинсать статью о Гермаклев, ея бабущив и т. и. вещахъ, о которыхъ она такъ часто мив разсказывала, и узналъ, что начало ея Записокъ (писанныхъ будто бы для дътей), съ иятильтияго возраста, уже готово. Разумьется, я просиль прочесть; написано немного, но очень хорошо, такъ же хорошо, какъ ся письма и изустные разсказы. Всв эти восноминанія такого ранняго дітскаго возраста возстають не связно, какъ твни, какъ-то отрывчато, безъ начала и копца, безъ последствій, — и все это такъ живо... Она дала объщаніе, прямое, при братьяхъ, докончить эту главу, довести восноминанія до поступленія въ Институть и отдать ее въ Сборникъ. Надо, чтобъ Пановъ написалъ мив по этому новоду инсьмо, въ которомъ бы изъяснилъ свой восторгъ и вновь просиль бы неотступно ходатайствовать у нея о стать в. Письмо это я покажу ей, потому что, увы! похвалы совершенно новаго рода, отъ Славянъ, ей очень лестны и пріятны, и она ивсколько разъ сама подымала этотъ разговоръ, то говоря, что Славяне будугь смінться, что мы ей льстимь, что я говорю неправду, что она не хорошо выражается по русски. За всемъ этимъ следовали съ моей стороны уверенія въ противномъ, комилименты и т. и. Я ссылался на Васъ, милый Отесинька, говориль, что Вы очень любите ея инсьма и въ последнемъ ся письме къ Вамъ хвалите очень выраженіе про даль и старипу.

Прощайте. Я вчера прогулялъ Налату, но пынче хочу туда отправиться пораньше.

# 15-го Іюня 1846 года. Калуга. Суббота.

Итакъ Вы перемѣнили квартиру; гдѣ же этотъ Пименъ и его переулокъ? Я не знаю. Вы не пишете также: на долго ли наняли Вы этотъ домъ, съ какою цѣлію, съ какими дальнѣйшимй видами? 15-е Іюня! Каково лѣто! Надо имѣть необыкновенное смиреніе, чтобы не лопнуть съ досады! До сихъ норъ ни одного, не говорю уже жаркаго, но даже настоящаго теплаго дня; если такъ продолжится, такъ не пожалѣеть и о деревнѣ; и осталось много ли времени: всего полтора мѣсяца: Августъ я не считаю, въ Россіи это мѣсяцъ осенній.

О выпискъ изъ письма А. О. не написалъ пичего-не знаю почему. Все, что она пишеть о Вашей стать в, -прекрасно, что обо мив -преглупо. У ней есть конекъ: опытность, знаніе людей, учительскій тонъ; я ей это объявиль вчера. Она меня вовсе не знаетъ, да я объ этомъ не хлопочу; для меня она постоянно очень интересный субъектъ, по совершенно миж чуждый. Много есть вещей, которыхъ я не хочу писать въ письмъ. Я бы желалъ, чтобы Вы ее видали также часто, какъ я, следовательно во все ся минуты. Она хороша, когда Вы съ ней разговариваете один и серьезно, но делается подчасъ очень пепріятною, когда къ ней подсядеть какой-нибудь товарищь Петербургской жизни, и она становится въ прежијя калоши. Да кътому же она хоть и смъется надъ Славанскою pruderie, но не скажеть въ Москвъ и тысячной доли того, что говорить здъсь; особенно подкрѣпляется братомъ своимъ Осиномъ. Пу да объ этомъ посль. Дьло въ томъ, что вчера, при Ар\*\*, я съ нею разбранился по новоду одного ез Петербургскаго пріятеля такъ, какъ только можно разбраниться съ одной А. О. Слово за слово, дѣло дошло до того что она на каждомъ шагу кричала: «вы, Милостивый Государь, то-то и то-то . Я Вамъ не иншу всего разговора; я ужасно взбъсился и уже не сидълъ, а она безпрестапно вскакивала; досталось туть оть нея и Москвъ и вевмъ. Про Васъ она говоритъ, впрочемъ, что вотъ Вы,

милый Отесинька, примирились съ порядкомъ вещей и не возмущаетесь инчыми подлостями, потому что свъта неремънить нельзя! Софизмы на каждомъ шагу, христіанство ностоянно за бока; я сказалъ, впрочемъ, что ен примиреніе. терпимость и снисхожденіе вовсе не следствіе христіанской любви, а следствие привычекъ и долговременнаго пребыванія въ Петербургь Наконець я убхаль и теперь нсскоро повду опять, пропущу несколько вечеровь. Я такъ быль сердить, что воротившись въ часъ, не могъ засичть до интаго часа, всталь въ восемь и сълъ писать къ Вамъ. Если бъ вчера не было поздно, и я не надъялся скоро заснуть, то ужъ върно бы написаль стихи съ громомъ и трескомъ \*). Кстати о стихахъ... Нфтъ, лучше обратиться сначала къ порядку событій. Во вторникъ быль пикникъ вечеромь, въ Олопкиномъ саду. Хоть я и заплатиль свои 25 рублей, но не повхаль, потому что на дворв было всего пять градусовъ, да и охоты не было; богъ съ ними совсемъ, мив не веселиться. Давно ужь я не хохоталь, а теперь вовсе разучился смёнться отъ души! Я остался вчера дома и написаль стихи: «Русскому поэту». На другой день утромъ написалъ еще стихи. Вечеромъ былъ у А. О.; братьевъ ея не было дома; я говорилъ довольно серьезно о томъ, что меня занимало въ эту минуту, т. е. о мысляхъ, внушившихъ мн в эти два стихотворенія. Но видель, что серьезные разговоры ей въ тягость, а она охотница до пустяковъ, поэтому я ръшился на другой день не фхать, если братьевъ ея опять

<sup>\*)</sup> Въ ответъ на это С. Т. инсаль 20 Поня:

Сделай милость, разразись поскорже громомъ и молніей на ту высокую натуру, которая не уметь стряхнуть съ себя болотной гипли, въ которой она выросла и созреда—и успокойся. Впрочемь и я и Константинь прочли съ огорченіемъ твое извещенье о Вашей ссорв.

Возвращаюсь из Вашей ссорь: разумьется Ты быль ся причиной своими рызкими выходнами, ибо сказать: вашь другь и прінголь подлець, а особенно женщинь, которая не можеть за это ударить Вась и вызвать на дуоль,—дело нензвительное; на все есть мапера: можно сказать тоже, не оскорбивь лице съ которымъ говоришь. Разумьется А. О. собенлась и наговорила тебь того, что опа не думаеть, не чувсявуеть и не признаеть. Мив самому не одинь разъ случалось, въ пылу бышенства, то на себя наговаривать, исполнение чего было для меня невозможно п'правственно и физически. Воть какимъ образомъ я объясняю и планиняю рыч А. О.

нъть дома. На другой день, т. е. 13-го Іюня, написаль в еще стихи: «Дождь», которые, впрочемъ, не докончилъ, но доконту на дняхъ. Вечеромъ пришелъ ко мић А-и; мы съ нимъ просидъли вдвоемъ и поговорили довольно пріятно. Вчера, т. е. 14 го Іюня, двинулась впередъ моя «Марія Египетская». Я на дняхъ окончу главу, а вчера, кромф начала главы, написалъ еще пъснь, которую поетъ спутникамъ на корабль Марія Египетская \*). Можеть быть, пъснь эта Вамъ не понравится, но надо вспомнить, что это принадлежить къ первой половинъ жизни Марін Егинетской, и что такое была она въ это время. Надфюсь окончить скоро всю главу. Впрочемъ, какъ стихами, не доволенъ я ни однимъ стихотвореніемъ. Точно будто разучился писать; разв'я въ посл'ядствін отділаю форму. Хотя все это отвлекаеть меня отъ главнаго моего предмета - повъсти въ стихахъ, но я не отлагаю этого намфренія и уже прикоснулся къ исполненію. Да, моя внутренняя гармонія опять разстроилась, и я чувствую, что долженъ еще написать гремучіе стихи противъ А. О. и примиренія.

Прощайте, милый Отесинька и милая Маменька; дай Богъ, чтобъ Ваше здоровье крфпилось.

## 1846 Іюня 18-го, Калуга. Вторникъ.

Не усивлъ оглянуться, какъ опять Вторникъ и опять почтовый день; это время прошло такъ скоро, что я не усивлъ даже произвести никакой перемвны въ своихъ стихахъ; впрочемъ, по обыкновенію обращаюсь къ порядку событій. Въ Субботу, отправивши письма къ Вамъ и къ Аннъ Тимовеевнъ съ извъщеніемъ, что я уже не буду, я долженъ быль остаться дома, потому что шелъ дождикъ. Стиховъ новыхъ никакихъ не написалъ; набросалъ было нъсколько строфъ, да и оставилъ ихъ такъ, безъ отдълки и продолженія. Между прочимъ тамъ есть стихи:

Ношли свою мит помощь Божью. Мой духъ унадийй воскреси.

<sup>\*)</sup> Сиотри Приложеніе,

Съ житейской мудростью и ложью Отъ примпренія спаси.

#### Или:

А Вы!... Вамъ въ душу недостойно Начало порчи залегло, И чувство женское покойно Развратомъ тъшиться могло!

Дождикъ шелъ до пятаго часа, и когда онъ пересталъ и небо прояснилось, я отправился къ Ункаж въ деревню. Я Вамъ скажу по секрету, что я уже съ мъсяцъ тому назадъ купплъ по случаю чудеснъйшую купеческую телъжку, на жельзных осяхь, легкую, какъ перышко: въ лоей коляскъ елишкомъ тяжело вздить за городь, а въ этой тележкв можно было бы Ездить и на одной лошади, но я велёль придвлать крюкъ для пристяжки, и Матюшка едва можетъ сдержать лошадей. Впрочемъ, я ею самъ еще не столько пользовался, сколько другіе мон знакомые. Заплатиль за исе 90 рублей ассигнаціями. Эта тельжка всегда пригодится и Вамъ для повздокъ изъ Москвы въ Абрамнево. Она очень нокойна. Разумфется, миф очень были рады, и я ночеваль у нихъ и воротился въ Воскресенье домой часу въ одиннадцатомъ вечера. Какъ нарочно съ этого дня, кажется, вознамфрилась установиться погода, и вечеръ въ Воскресенье - былъ очаровательный. Я ходилъ ужасно много, право, думаю, сделаль версть съ десять и, посидевь надъ рекой ивсколько времени, вдругъ почувствовалъ желаніе кунаться и выкупался. Купанье прекрасное, но такъ какъ днемъ было довольно вътрено, то при быстромъ теченін Угры, едва можно было устоять на ногахъ; вода довольно свъжа. Пробовалъ удить, но ничего не поймалъ, да и трудно на большой ръкъ, безъ тъни, не въ заливъ, при волнахъ. чемъ, Матюшка удилъ и поймалъ крошечныхъ окуньковъ, илогинъ и т. п. С. Я. Унк\*\* съ сыномъ (Оедоромъ) до сихъ поръ не возвращался изъ Тамбова; они повхали въ моемъ тарантасъ и не могутъ нахвалиться имъ. Вчера цёлый день пробыль я дома, ходиль только прогуляться на бульварь и на берегъ Оки; разумвется, я быль въ Палать, гдв рабо-

таю необыкновенно прилежно: впрочемъ, и нельзя иначе. Секретарь боленъ, К-въ убхалъ, прочіе всв члены-только перенисывають, больше ничего, и къ дъламъ не прикасаются даже издали; Як\*\* и подавно, даже рЕдко фздить, и я одинъ, какъ перстъ, даже посовътоваться не съ къмъ.-Пынче у А. О. праздникъ, день рожденія какой-то дочери, и она имъ дълаетъ слъдующій подарокъ: вельла выстроить для нихъ въ саду избу, немножко меньше настоящей, хорошенькую, какъ игрушечка, при ней хлѣвъ, курятникъ съ настоящей коровой и курами и разными подобными затьями. Афти съ своей неразлучной Англичанкой будуть тамъ играть и забавляться, болтая только по Французски, Нфмецки и Англійски. У пей ужь это нам'вреніе было давно; она воображаеть, что всв Славяне придуть отъ этого въ умиленіе: я, впрочемъ, ее разувърилъ, сказавии, что у ней съ ся дътьми это выходитъ только забава. Я не люблю, когда изъ этого делается потеха. Такъ какъ я на праздинкъ идти не хочу и тамъ, вфроятно, будетъ вся Калуга, - то я воснользуюсь прекраснымъ днемъ и отправлюсь куда-инбудь за городъ, для того, чтобы приглашение, если оно будетъ, не застало меня дома. Въ Субботу послъ моего отъфода, приходили, говорять, ко мив Россети и Ар\*\*; первый отдаль визитъ... Завтра вечеромъ, можетъ быть, отправлюсь къ А. О., хотя уже безо всякой пріятности, а такъ, изъ приличія.

#### 1846 года. Калуга. Іюня 21-го, Пятница.

Сейчасъ получилъ Ваше письмо; оно меня очень оживило. Нисьмо это отъ Четверга, 20 го Іюпя. На ныпѣшией недѣлѣ въ Середу или во Вторникъ я получилъ также письмо отъ Васъ, отправленное въ Понедѣльникъ. Вы отгадали: я совершенно расклеплся: руки дрожатъ отъ малѣйшаго волненія, и надо много усилій, чтобы писать не криво. Чортъ знаетъ, что дѣлается со мной, и какъ мнѣ хочется къ Вамъ, отдохнуть и тѣломъ и душой; я такъ утомленъ правственно. Отложу лучше письмо до утра; утромъ обыкновенно я спокойнѣе. Въ будущую Субботу я выѣзжаю. Благодарю Васъ за письма, это моя единственная отрада. Вы хотите знать, что такое у меня? Должно быть скрытая лихорадка.—Я

переписалъ Вамъ стихи, которые посылаю. Но каждый день хожу я въ Палату, гдѣ нѣсколько часовъ сряду пишу, работаю, не вставая съ мѣста, и это меня очень утомляетъ, потому что голова дѣлаетъ страшныя напряженія, чтобъ не написать какого-нибудь вздора, тѣмъ болѣе, что я тамъ совершенно одинъ, мнѣ даже не съ кѣмъ посовѣтоваться, и все долженъ брать на свою отвѣтственность, на свою душу. Суббота и Воскресенье—два свободные дня, хотѣлось бы мнѣ отдохнуть, потому что мнѣ хотѣлось бы или совсѣмъ поправиться для отъѣзда къ Вамъ или по крайней мѣрѣ годиться для дороги въ Москву. Прошу Васъ не тревожиться, не безпокопться и т. п. Если Вы проживете Іюль мѣсяцъ въ Москвѣ, то ужъ я, конечно, Оверомъ пользоваться не буду, а стану лечиться холодной водой.

ваться не буду, а стану лечиться холодной водой.
Теперь объ Л. О. И не быль у нея ни въ Понедѣльникъ, ни во Вторникъ; въ этотъ день былъ у нея фейерверкъ и дътскій балъ, на которомъ большіе кавалеры танцовали только съ маленькими девочками. Праздникъ былъ пышный, и все это для дня рожденія двінадцатильтней дівочки. Наконець въ Середу опять пришелъ ко мит Ар\*\*, звалъ къ себт и къ ней, говорилъ, что она очень разсердилась за последній нашъ разговоръ. Я и отправился къ нимъ вечеромъ; А. О. встрътила меня и вкоторыми колкостями, на которыя я даже не отвёчаль; сказаль ей, что Пановь захлебнулся отъ радостной падежды имъть ея статью; опа отвъчала, что не дастъ теперь статьи ин за что на свътъ, что не хочетъ имъть съ нами ничего общаго. - «Да чъмъ же онъ виновать, къ тому же изъ насъ каждый на свой образецъ и за мивиія другаго не отвъчаеть». — «Нѣть, вы всь больше или меньше въ нъкоторыхъ случаяхъ думаете одно и тоже». Вчера, т. е. въ Пятницу, пришелъ я къ ней опять, совствить больной почти. Она меня встрттила ттить, что она инитеть статью для Сборника и прочитала еще, что наин-сала; братьевъ ея туть не было, и она стала оправдываться тихо, долго и долго. Я сказаль ей, что остаюсь при преж-нихъ убъжденіяхъ, что теперь уже во многомъ и очень многомъ не могу сочувствовать ей, но что я на нее болъе не взбъщенъ и не сержусь; напротивъ, миъ жаль ея. Она говорила: "теперь я старбю, жизнью живу другою, по мнъ

нуженъ покой, милосердіе и снисхожденіе, и мое орудіе одно — молитва. Надо и мить быть милосердной по мтрт своихъ слабостей». Тутъ я не могъ не замтить ей, что это софизмъ, что это очень удобная теорія, которой нтть границъ. —
Она отвтала, что то, противт чего я возмущаюсь, она, впрочемъ, не считаетъ важнымъ гртхомъ, что это слабости, и что
воздержаніе отъ нихъ, можетъ быть, совстить не пужно и
добродтели особенной нтть. Послт этого сознанія, я не
ртшаюсь говорить ей упреки и укоры; воззртніе мое совствть перемтинется. Я не могу не признавать ея достоинствъ и даже въ стихахъ своихъ не имть духу укорять
ее, но спорить, убтждать и говорить съ ней о нравственности и т. п. не буду. Это безполезно.... Богъ съ ней,
пусть доживаетъ вткъ въ мирть. Прощайте.

#### 25-го Іюня 1846 года. Вторникъ. Калуга.

Слава Богу, я теперь почти совствить поправился. Вчера и нынче погода стоить такая великольная, что Вы, выроятно, большею частію убхали въ деревню!.. Въ Субботу, написавши къ Вамъ письмо, я рѣшился ѣхать къ Аннѣ Тимовеевив, несмотря на дождикъ и на головную боль. Взяль тарантась у. В-а, наняль почтовыхъ лошадей и, несмотря на то, что мить вовсе не хотълось тать, потхаль. Собираясь фхать, я удивлялся самъ себъ, что ръшаюсь на такой поступокъ, даже говорилъ Ефиму: согласись, что ты глупъ: видинь, что баринъ нездоровъ и хочетъ бхать, ты, вмъсто того, чтобы отговаривать его и удерживать дома, еще такъ посприно спаражаень. Вырхаль часа въ два: Ахали проселками; дорога адекая, но мѣста очаровательныя. Дождикъ пересталъ было совсемъ, но потомъ опять пошелъ сильный, и я пріфхаль къ тетенькъ часовъ въ семь. Они меня вовсе не ждали, очень обрадовались, приняли ласково и радушно какъ нельзя больше. У нихъ очень хорошо, но гулять было нельзя, потому что дождь этотъ шелъ, не переставая, во всю ночь. Дорога и сырость не сделали мив никакого вреда. На другой день часа въ три выбхалъ я отъ нихъ и поздно уже вечеромъ воротился въ Калугу. Нашель у себя записку отъ А. О. Надо Вамъ сказать,

что въ Пятницу, когда происходило это объяснение, о которомъ я Вамъ писалъ, я между прочимъ прочелъ ей наизусть нъкоторыя мъста стиховъ, до нея не относящіяся. напримъръ: «но и къ горячему моленью» и т. д., не говоря пичего о другихъ мъстахъ и о томъ, что стихи эти написаны ей. Въ запискъ своей А. О. проситъ прислать ей эти стихи \*). Надо было послать все стихотвореніе, безъ пропусковъ, разумфется, хоть это и неловко, почему я, вмфсто отвъта на заинску, вчера поутру и отправиль ей это посланіе при другихъ маленькихъ стишкахъ, которые напишу Вамъ внизу письма. Не надо было вовсе писать этихъ стиховъ, а ужь если написаны, то, право, неловко было бы пускать ихъ въ ходъ потихоньку отъ нея. Это дошло бы до нея со стороны. Потомъ ушелъ въ Палату. Воротясь, опять нашель записку, гдв она пишеть, что это мон лучшіе стихи, зоветь къ себь вечеромь и просить написать Вамъ всёмъ отъ нея дружескій поклонъ, «хоть и не хотите монхъ сочувствій». Вечеромъ былъ. Описаніе снора давно уже было послано ею Самарину; стихи перецисываются ею и будуть также посланы, какъ кажется, съ огромнъйшими толкованіями и бранями на мой счеть. Она очень хвалила стихи, перечла ихъ и говорила, что ихъ даже можно напечатать: «къ Петербургской Дамв», словомъ, какъ умная женщина, приняла видъ самый равнодушный, спросила, послаль ли я эти стихи къ Вамъ; я отвъчалъ, что да. Кажется, ей это было досадно; она говорила, что, върно, Константинъ Сергфевичъ будетъ въ восторгъ, «что мин такъ досталось». - «Овъ найдеть, въроятно, отвъчаль я, что въ стихахъ ничего не сказано, что все это какъ-то бледно»... «Помилуйте, да чего ужъ хуже, чего же больше!» вскрикотр умотоп, анеловод анеро амите в и онаповенъ, потому что это доказываетъ, что стихи не остались безъ впечатлънія, какъ она ни прикидывайся. Я оставался недолго и радъ, что по крайней мфрф теперь я стану въ настоящія отношенія. Душа моя давно отъ нея отвратилась, темъ болье, что вчера опять говорила она разныя вещи, которыя несовм'єстны ни съ какимъ раскаяніемъ и горечью души!

<sup>\*)</sup> Стихи кл. А. О. Смпрновой. См. Придожение.

Къ тому же говора съ вами наединъ одно, смъется на другой день объ этомъ же предметь, при другихъ, не вызываемая никъмъ. Миъ все это такъ падобло, что сейчасъ становится скучно, тёмъ болбе, что и вчера почти все молчаль, да и впередъ, хоть и намфрень бывать, какъ можно рже, но не намфренъ, пътъ уже никакой охоты говорить.-Вяземскій въ письмѣ своемъ къ ней, гдѣ сначала долго толкуеть о ея глазкахъ, шейкъ, плечикахъ, пишетъ, что въ Петербургъ холодно и вътрено, и онъ по новоду этого сказалъ острое словцо, именно: что изъ прорубленнаго Петромъ въ Европу окна такъ несетъ и дуетъ такимъ холодомъ, что его нало поскоръе заколотить и наглухо. Прочтите, гововорить, это Московскому Аксакову. — Погода восхитительпая. Нынче праздникъ (Царскій день). Но я ни въ Соборѣ, ни въ Воксалъ не буду, хочу увхать куда-нибудь; можетъ быть, побду къ Унк\*\* у которыхъ не быль десять дней.

Больше писать не буду. Итакъ до свиданія! Можеть быть, это письмо придетъ позже меня. Я теперь, благодаря водф,

совершенно, кажется, здоровъ.

Вотъ стихи:

Въ порывь бъщеной досады, Въ тревожныхъ думахъ в чочлахъ, И утъшительной отрады Искаль въ восторженныхъ стихахъ. И все, что словомъ неразумно Тогда сказалось ввечеру, Повфрилъ пылко и безумно Неосторожному перу Вельные Вашему послушень, Посланье шлю и каюсь въ немъ, Хоть знаю, будеть Вашъ пріемъ И очень простъ и равподушенъ!.. Но, право, миъ, въ мои стихи Отныцъ не впесуть укоровъ Ни рядъ обидныхъ разговоровь, Ни Ваши скудные грфхи!

Туть перерывь въ перепискъ, потому что Иванъ Сергвевичь убхаль на трехъ-недфльный отпускъ въ Абрамцево къ родителямъ.

### 20-го Іюля. Калуга. Суббота. 10 часовь утра.

Сію минуту прівхаль, милый мой Отесинька, и, покуда Ефимь выгружаль тарантась, сёль написать къ Вамь, чтобь сказать Вамь, что я здоровь и, несмотря на дорогу въ жаркое время, чувствую себя такъ же хорошо, какъ и въ первое время пребыванія у Васъ. Намврень сейчась умыться, одёться и вхать къ Як\*\*, а потомь, можеть быть, и къ Губернатору. Вамъ, ввроятно, уже описаны подробности моего отъвзда и Оверовыхъ наставленій. Прощайте, до Вторника, будьте здоровы. Пиппу и къ Маменькъ.

# 1846 года Іюля 23-го. Вторникт. Калуга.

Нынче 23-е Іюля, ровно 20 дней, какъ стонть хорошая погода: постоянство, необыкновенное въ нашемъ климатъ. Что-то Вы теперь подълываете, милая Маменька, въ Москвъ, и Вы, милый мой Отесинька, въ Абрамцовъ? Вы уже, въроятно, знаете, что я прівхаль въ Калугу совершенно благополучно и въ вожделънномъ здравін, въ какомъ нахожусь и понынъ. Написавши къ Вамъ письма, въ двухъ экземилирахъ, умывшись и одъвшись, я отправился сначала къ Як\*\*, который пришель въ восторгь отъ моей аккуратности, сказаль, что ждаль меня именно 20-го числа, что сейчась бы воспользовался монмъ прибытіемъ, чтобъ фхать, но задерживають его некоторыя дела. Впрочемь, онь теперь уже не присутствуеть въ Палатъ. Я засталь Як\*\* въ ту самую минуту, какъ ему подали на просмотръ проэктъ афишки півсь, которыя должны были играть на другой день: тамъ сказано, что такая-то девица въ антракте будеть петь балладу изъ трагедін «Гамлеть». Як\*\* настанваль, чтобы было помъщено — чьего сочиненія трагедія «Гамлеть». Отъ него я узналь, что См\*\* очень неудачно събздиль въ Петербургъ, бранитъ Петербургъ ужасно, ни въ чемъ не имълъ успъха, и ему самому не дали чина; что большая часть вали велонин жинивонь и линь, любящихъ Николая Михайловича, дають ему объдъ по случаю возвращения его (Калугі: только нужны предлоги), и съ сими словами подалъ мий подписку: дълать нечего, я подписался. Я по-

фхаль къ А. О. Она больна, похудела и переменилась несколько въ лидъ, говоритъ, что ей никогда не было такъ дурно, какъ въ это время, что братъ ея, Россети, также боленъ и тамъ же, чамъ и она, разстройствомъ нервовъ или какою-то нервической лихорадкой... Поговоривъ о бользии, разспросивъ о здоровь всего семейства, она перешла наконецъ къ тому, къ чему давно подбиралась. «Ну что, нередали Вы Константину Сергъевичу нашъ споръ?» — Передалъ. — "Ну что онъ, въ ужаснъйшемъ на меня негодованін?» — Онъ раздѣляеть мон мысли. — «Т. е., что не должно примиряться съ личностями!» Я сказалъ, что о непримиреніи съ личностями никогда не было и номину, но воть и воть противь чего нападаль. Потомь опять послъ незначительнаго разговора, она вдругъ спросила: «что стихи Вашимъ правятся?» — Нравятся, отвъчалъ я и почти вскоръ послъ этого всталъ, чтобъ ъхать, просидъвъ у нея немного болье получасу. «Надыось, до свиданія», сказала она, когда я уфзжаль. Воротившись домой и слегка пообфдавь, устроивъ свои дъла по дому, взялъ я извощика и отправился къ Унк\*\* въ деревню, гдъ обрадовался деревенскому воздуху вновь. Матюшку и лошадей нашель въ наилучшемъ положении.

#### Пятница, 26 Іюля. Калуга.

Вчера прочель я письмо Гоголя объ Одиссев. Многое чудесно хорошо; ноявление Одиссеи, можетъ быть, замвчательно, какъ фактъ, въ XIX въкв, но появление ея въ России не можетъ имвть вліянія на современное общество, на Европейское. Одиссея не вылечитъ Занада, не уничтожитъ его исторіи, а насъ, русскихъ, пе примиритъ съ порядкомъ вещей, а вліяніе ея на русскій народъ—мечта. Точно будто нашъ народъ читаетъ что-пибудь,—есть ему время! А Гоголь именно налегаетъ на простой русскій народъ. Ивтъ, долго, слишкомъ долго зажился онъ за грапицей. Что и говорить, Одиссея подвйствуетъ благотворно на душу отдъльнаго человъка, и не одного. Но какъ хороши эти незыблемыя, величавыя созданія искусства между нашей мелкой дѣятельностью, какъ нѣмветъ передъ ними наша кропотливая талантливость!

Прощайте, больше писать нечего, да и пора идти въ Налату.

### 3-го Августа 1846 года. Суббота. Калуга.

Вчера вечеромъ получилъ и два письма отъ Васъ. т. е. одно изъ Абрамцева, другое изъ Москвы. Итакъ вы выулили ифсколько линей: есть по крайней мфрф и въ нынфшнемъ году выуженныя большія рыбы. Хоть Вы и говорите, милый Отесинька, что я сглазиль было погоду, но надо признаться, что она уже мъсяцъ болье или менье одинакова. Конечно, ночи стали холодите, но небо почти все оставалось голубымъ; была маленькая перемежка, но въ эти последніе дни было такъ же жарко и душно, какъ и въ Іюль. Надо бы дождика, чтобы освъжиться, а то просто не знаешь, куда дъваться, и ничего не дълаешь. - Вы пишете мив насчеть сближенія съ А. О. Она больна и это только заставляеть меня еще навъщать ее; стихи моп не были какою-то дътскою вспышкой, я точно то же думаю и теперь, и потому не можеть и не должно быть никакого сближенія. Въ Середу, часу въ третьемъ, быль я у нея съ визитомъ, следовательно черезъ десять дней после перваго. Я нашель ее лучше, чемъ въ тоть разъ: она бодрее, принимаеть участіе въ окружающемь ее, но находится въ какомъ-то дътскомъ состоянія, на которое ужасно непріятно и тяжело было смотрыть: ей не возражають, ее забавляють, обманывають, и она сама себя обманываеть, говорить какимъ-то тихимъ голосомъ. Она позпакомила меня съ Клементомъ, ея братомъ, вообще обрадовалась мив очень: о стихахъ ни слова и сказала Ар\*\*: "вотъ Иванъ Сергфевичъ опять вернулся къ намъ; онъ потому не былъ, что ему тяжело на меня смотръть; я это вижу". Я пе счель пужнымъ выводить ее изъ заблужденія, потому что все боялся, что скажень что-нибудь рызкое, а туть и запрыгають нервы. Вообще я съ какимъ-то непріятнымъ чувствомъ смотрѣлъ не столько на нее, сколько на это нервическое состояніе, особенно зная, что нервы лгутъ и т. и. Просила очень не оставлять ее; потомъ прібхаль мужь ся, сталь меня удерживать объдать, звать вечеромъ въ тоть же день; потомъ, когда я уважаль, а онъ продолжаль что-то говорить, то А. О. сказала мий вслидь: слышите, Николай Михайловичь просить, чтобъ Вы меня навъщали. — Всъ эти отношенія произвели на меня пепріятное впечатлівніе. Въ тотъ день я къ нимъ не повхалъ, а былъ вечеромъ въ Четвергъ, потому что въ Иятницу предполагалъ фхать или къ В -мъ или къ Унк\*\*. Пріфхалъ, не засталь никого дома, кромф Клемента: всв въ саду. Дача Губернаторская находится въ самомъ загородномъ саду, который есть общественное гулянье. Пошли въ садъ, по случаю Спаса набитый гуляющими, встрвтили тамъ А. О. въ большой компаніи дамъ; она просила зайти къ ней опять въ домъ; я ходилъ по саду съ Клемен. томъ, у котораго умъ очень остроуменъ, но какъ-то безплоденъ, потомъ воротились въ домъ къ А. О.; тутъ явились опять гости, пришелъ мужъ ея, и А. О., которую я нашель очень лучше, пошла разсказывать анекдоты и про М. Н., и про Графа Д-ъ, и про герцога такого-то, и вдобавокъ анекдоты, мною давно слышанные. Всв приходять въ восторгъ и восхищение, а на меня это навъяло такую скуку, что я, несмотря на все ея вниманіе ко мив, ушелъ прежде всъхъ и гораздо раньше того времени, въ которое она обыкновенно распускаетъ свою компанію. Странная вещь! А. О. производить иногда на меня то же впечатленіе, какое производить альбомь съ дорогими картинами, который вы уже разъ двадцать пересмотрели и который, какъ только вы его опять хотите развернуть, съ перваго листа нагоняеть на васъ зъвоту. Или еще лучиетакое впечатленіе, которое производить меняльная лавка, набитая всякими драгоцвиностями и всякою дрянью, гдв все разставлено по мъстамъ, гдъ вы бывали много разъ и знаете все почти наизусть. Вдругъ приходить охота посмотрѣть вновь лавку; приходишь: опять все знакомое, все также лежить на одномъ мфстф, золото также безилодно и бездейственно, дрянь также туть; начнешь смотреть по порядку, но находить скука, и, не докончивъ, съ тоской и досадой на потраченное время, выходинь изъ лавки \*). - Я слы-

<sup>\*)</sup> С. Т. пишеть на это 12 Августа т. г.

Сравненія твои очень хороши, но тімь не менье твое отвращеніе оть посъщенія Ал. Ос. имфеть вы своемы освованій педопольство самимы собою. Ти можеть быть и не сознаешься въ этомъ, по я убъждень, что это такъ. По крайней ифрф, такая стротость, взискательность и холодность къ ея большенному

шалъ еще прежде стороною и теперь подтвердилъ мит и Ap\*\*, что А. О. получила огроми вишее, листахъ на четырехъ, письмо отъ Гоголя, наполненное совътами и разными христіанскими наставленіями ей. Говорить, что письмо превосходное и что въ немъ Гоголь, къ вящшему ихъ удивленію, пишетъ имъ про Калугу, какъ будто онъ въ ней бывалъ песколько разъ, говорить про многихъ чиновниковъ и жителей, называя ихъ по именамъ, про то, какъ А. О. сначала повела себя въ Калугь, учить ее быть Губернаторшей, брать примъръ съ бывшей зафсь льтъ 20 тому назадъ Княгини Оболенской (матери Мити, отенъ его быль здёсь Губернаторомъ), ділать добро такъ-то и такъ-то, - а мужа ея - не гнать взяточниковъ: «Я все знаю, мнъ извъстно все, что вы дълаете», прибавляетъ Гоголь, но не пишетъ, какимъ образомъ ему это все извъстно. Согласитесь, что это немножко смъшно: добро бы это было въ шутку, а то Гоголь серьезно хочеть являться какимъ-то всевфдущимъ и постоянно о ней пекушимся Провиденіемъ. Я думаю, что Самаринъ, который въ перепискъ съ Гоголемъ, сообщаетъ ему всъ еженедъльныя письма А. О., въ которыхъ она подробно описываетъ ему и всякое новое лицо и всякое новое Калужское событіе; да къ тому же Самаринъ жилъ съ Оболенскимъ, который знаеть въ Калугъ всъхъ. Да, Гоголь проситъ еще А. О. описать ему новое учреждение Губерискаго Правления, всв отношенія Палать между собою и т. п. Все это разділено по пунктамъ; впрочемъ, я самаго письма не читалъ, а миф разсказываль это Ар\*\*.

1846 года. Калуга. 5-го Августа. Ионедильникг.

Ипшу пынче къ Вамъ потому, что послѣ обѣда ѣду къ Унк\*\* и пробуду тамъ цѣлый день: завтра праздникъ, съ которымъ Васъ поздравляю, также съ окончаніемъ говѣнія и причащеніемъ, если кто говѣлъ. Я писалъ Вамъ въ Суб-

состоянію, по моєму слишкомь унорим. Я не могъ бы такъ поступать. Она сказала совершенную правду, что тебі тижело на нее смотрыть. Безъ всякаго сомишні ти сильно разстроиль ея нергы. Хотя изъ приличія, если піть сожалінія, ти должень би бивать у нея чаще. Впрочемь, поступай какъ самь знаешь.

боту, отвѣчать на Ваши письма; съ того времени ничего особеннаго не произошло; я всь эти дни оставался совер шенно одинъ и никого почти не видалъ; пробовалъ заниматься, читаль Польскую грамматику и другія книги, но вышло мало толку: дни такіе жаркіе, знойные, удушливые, а квартира моя такого фонарнаго устройства, что цълый день на солнцъ; садика же при домъ нътъ, такъ что не знаешь, куда д'явать себя. Еслибы была гроза или пошель дождикъ, то какъ бы онъ освъжилъ и землю и человъка. Съ того времени, какъ я здѣсь, въ Калугѣ, я ничего еще не написалъ и ничего не сдълалъ; да оно, ворочемъ, и извинительно при такой погодь. Но я боюсь правственно обльниться и потому нарочно оставался эти праздничные дни въ городъ, но не возбудилъ въ себъ настоящей дъятельности. Такъ какъ въ будущую Пятницу я ѣду въ Оптину пустынь, то и хочу отправиться на завтрашній день къ Унк\*\*, потому что мив, при ихъ внимательности п привязанности ко мив, совъстно не бывать у нихъ долго. - Что же мив сказать Вамъ еще? Да, купилъ яздъсь себъ, потому что намъренъ завести себъ особую библіотеку, лишь только русскую, — Державина, - послъднее компактное изданіе, въ одномъ томъ, съ всликолъпнымъ портретомъ, очень хорошее и самое полное, полиже Смирдинскаго; туть есть и Читалагарскія оды, считавніяся потерянными. Цівна 10 рублей 50 копфекъ ассигнаціями. Чрезвычайно дешево. Купплъ это я въ новой (уже второй) книжной лавкв, здвсь открывшейся. Я спрашивалъ Московскій Сборникъ. Кпигопродавецъ отв'вчалъ, что онъ его не выписываль, потому что его въ Отечественныхъ Запискахь и Библютект не очень хвалять, а Петербургскій Сборникъ есть. Я Державина читалъ прежде очень мало и перечитываю его теперь всего вновь и прихожу просто въ восторгъ отъ некоторыхъ местъ: такая дерзость образовъ и оборотовъ! — Читали ли Вы разборъ Сборника въ Библіотекъ для чтенія, писанный, въроятно, Никитенкой? Глупфе инчего нельзя себь вообразить; на Москву, на ненависть ея къ Петербургу, о чемъ говоритъ опъ открыто, нападаеть самымь ослинымь образомъ; разбираеть не всв статын, говоритъ только, что всф болье или менфе проникнуты однимъ направленіемъ. Про меня говорить: «Стихотворенія г. Аксакова служать лучшимь украшеніемь Сборника по своему истинно Славянскому направленію, а потому имь місто тамь, а не вы какомы-нибудь другомы журналів». Видно только о Сборників и отзовется опять хорошо одинь Илетневы и вообще тів люди, которые и безы Сборника боліве или меніве сочувствують нашему направленію и которыхь Сборників ни на шагы не подвинуль. Здісь всів, кому я даваль читать Сборників, прежде всего начинають хвалить статью Линовскаго, а Славянскаго направленія почти не замізчають; надо ихь взять за нось и уткнуть вы ніжкоторыя міста, не иначе. Грустно, очень грустно. А между тімь всів соединяются вы общемы чувствів неудовольствія... Прощайте, будьте здоровы.

#### 1846 года Августа 10-го. Суббота. Калуга.

Во Вторникъ отъ Унк\*\* я рано воротился. Тамъ, по обыкновенію, ничего не делаль и скоро соскучился: вздумаль было сь Э-мь и Б-мь наловить лягушекъ и попробовать ихъ вкусъ въ видъ соуса и жаркого. По крайней мъръ это имъетъ привлекательность новаго, неиспытаннаго, и мы наловили лягушекъ съ полсотии; но намфрение наше произвело ужасифишій скандаль въ домф, и повару запретили готовить и осквернять очагь подобными погаными блюдами; такимъ образомъ мы и не новли лягушекъ. Воротясь домой, нашель онять все тоже: ни писемь, ни новостей, ни событій. Посиділь, подумаль, повертіль въ рукахъ квигу, карандашъ и легъ спать: я теперь сплю безъ церемоній и безъ совъсти!... Въ Середу поутру отправился въ Палату, гдъ имълъ любопытный разговоръ съ одинмъ священникомъ, говорять, еще умифишимъ въ Калугф. Слушайте: по прежде припятому обыкновенію, въ д'влахъ о покражт изъ церкви утвари, сосудовъ и другаго церковнаго пмущества, въ случат неоткрытія виновныхъ въ кражть, взыскание денежное, по цъвъ похищеннаго, налагалось, безо всякаго закона, на церковнаго сторожа, виновнаго въ слабомъ охраненін церкви. Вы знаете, что въ эти должности поступають обыкновенно старики, отставные солдаты и люди самые бъдные. Если съ нихъ взять нечего, то они,

по установленному порядку, отдавались въ казенныя работы и задёльною платою взысканіе въ теченіе долгихъ леть постепенно уплачивалось. Мий показалось это все очень нельнымь; по закону обязань отвычать нанимающійся охранять что-либо по контракту, гдв помещено именно это условіе о вознагражденів, и съ представленіемъ по себъ поручителей; но въ этихъ личныхъ наймахъ ничего подобнаго не соблюдается. Къ тому же за кражу долженъ отвъчать виновный въ кражь, а тотъ можетъ быть особо наказанъ, именно за оплошность. Да и страпно какъ-то: церковь содержится добровольными, а не вынужденными взносами. Всфиъ подобнымъ дфламъ далъ я другое направленіе, митніе вижнихъ пистанцій уничтожиль и написаль, чтобъ сторожей отъ взысканія освободить. По этимъ ламъ долженъ присутствовать депутатъ съ духовной стороны, священникъ какой нибудь. Является онъ въ Середу и говорить, что не можеть подписать нашего рфшенія, что церковь не удовлетворяется, не соблюдены ея интересы, что такихъ решеній прежде никогда не бывало и пр. Я отвечаль ему, что я не уступлю ему ни ползапатой, что отнынъ, покуда я здёсь, въ Палать, другихъ рышеній и не будеть; наконецъ сталъ ему доказывать и спорить; онъ - не соглашаться. Я говориль ему, что выжимать последнюю каплю крови изъ старика-не только не въ христіанскомъ духф, но просто безбожно, наконецъ спросилъ: «что же, но вашему мивнію церковь?» — «церковь казна, отвічаль онь, и церковный интересъ долженъ быть соблюденъ». - Если церковь казна, сказалъ я, такъ вы чиновники! Депутатъ подалъ мивніе, съ которымъ, конечно, Палата не согласилась и которое онъ теперь представиль къ Архіерею, а сей полівзеть въ Сиводъ, откуда, вфроятно, придеть скоро законъ о соблюдении перковнаго интереса, какъ казеннаго! - Я теперь веду по служов бранчливую переписку съ прокуроромъ, который надоблъ своими пустыми и подъяческими протестами... Я самъ нишу отвъты, довольно эффектные и рѣзкіе, гдѣ вывожу на чистую воду, безъ подъяческихъ темныхъ фразъ, всю нелъпость его замфчаній. Такъ ужъ надобла миб эта ложь и учтивость на бумагь! Прокуроръ нокуда замолкъ, но взялъ конін съ монхъ отв'єтовъ, в'єро-

ятно, для отсылки къ Министру, у которато это существо департаментского происхожденія на отличномъ счету. Да чортъ съ ними! — Въ Середу вечеромъ былъ я у А. О., но болье нати минуть ея не видаль, потому что встрытиль ее готовою бхать, — такъ для прогулки, съ своею gardemalade: на вольосъ о здоровь она отвъчала, что дурненько и просила подождать ее. Я отправился въ садъ, гдф и быль съ Клементомъ, который разсказываль мив много любонытнаго про Юго Западной край Россіи. Воротилась А. О., но только что съла, — отколь ни возьмись Калужскія дамы, да вдобавокъ самыя скучныя и усидчивыя. Я опять съ Клементомъ сошель въ садъ и тамъ, поговоривши съ полчаса. не прощаясь съ А. О., убхалъ. Что ужъ я дёлалъ въ Четвергъ, — право не помню. Былъ у Өедора Унк\*\*, видѣлъ у него воротившагося изъ отпуска Предсъдателя, И - ва. Узнавъ, что А. О. опять хуже, что она говорить про меня, что я не люблю больныхъ и потому у ней не бываю, я, предполагая еще уфхать вечеромъ куда-инбудь на эти дии, въ Пятницу, часу во второмъ былъ у ней съ визитомъ, нашель ее лежащею въ постели и гораздо въ худшемъ состоянін. Я посиділь у пей недолго, сколько она сама позволила. Самаринъ убхалъ въ Ригу. А. О., несмотря на свою слабость, спрашивала подробно о здоровью каждаго изъ Васъ, и Отесиньки, и Маменьки, и Константина Сергвевича, и Ольги Сергвевны и другихъ. Такъ какъ въ этомъ искусственномъ вниманіи слышался какой-то упрекъ, то и скучно было мий отвичать на это. Однако пора, пора! Прошайте.

### 1846 года. Калуга. 13-го Августа. Вторникъ

Пишу на маленькомъ листочкѣ нынче потому, что проспалъ и надобно будетъ скоро отправиться въ Налату.

Въ Субботу оставался я въ Калугѣ, и часовъ въ 9 вечера отправился я въ деревню къ Унк\*\*, потому что соскучился оставаться въ городѣ, въ духотѣ, пили и въ бездъйствін. Въ Воскресенье обѣдали тамъ Муханови, сосѣдки ихъ по имѣнію, пріѣхавшія сюда на мѣсяцъ. Я ужъ, кажется, писалъ Вамъ, что познакомился съ ними. Старшая

изъ нихъ, Марья Сергъевна, лътъ 45-ти, очень замъчательная дъвушка, не столько умомъ, сколько начитанностью. Далъ ей читать «Московскій Сборникъ». Я съ ней просидель часа три битыхъ послѣ объда и удивился огромной памяти. Вообразите, она изъ Гомера (въ переводъ Гявдича) наизусть читаетъ себъ цълыя страницы. Такъ какъ у нихъ хорошее очень состояніе, то все, что только новаго выходить по Ифмецки, Французски и Англійски, получается ею и читается. Надо прибавить къ чести ея, что она не обыкновенно скромна, даже смиренна въ разговоръ Никогда не позволить себъ не только ръзкаго слова, но и ръшительнаго сужденія. Это, впрочемъ, последнее-то не въ моемъ вкусъ... Кромъ того, - съ какой стороны ее не тронь, всюду встр'єтинь религіозный, православный взглядь, распространенный ею на все, point de départ. — Въ Воскресенье ввечеру я воротился и нашелъ Ваше письмо. Увъдомьте меня, что пишеть Самаринъ. - Вчера, часу въ третьемъ быль у меня См\*\*, но я его не приняль, сказавшись не дома, ибо быль совершенно раздёть после обеда. Онь велёль просить вечеромъ къ себъ. Я дъйствительно поъхалъ, нашелъ тамъ нфсколько дамъ и мужчинъ Калужскихъ, также какогото Т-го, пріфхавшаго изъ Петербурга (чуть ли не Теофила). А. О. нашелъ въ прекрасномъ положени, она очень весела, пфла и играла съ Т-мъ на фортопьяно, лечится гомеонатіей у него. Такъ какъ я прівхаль довольно поздно, то всь эти господа скоро сёли въ карты, и А. О. также играетъ очень ревностно въ никетъ, а меня мужъ ея затащилъ къ себь въ кабинетъ, даль сигаръ и два часа доказываль мив необходимость служить. Этимъ разговоромъ, въ которомъ, впрочемъ вполнъ обнаружилась его прекрасная душа, онъ меня утомилъ нъсколько. Славный человъкъ Си\*\*! Много еще про него дорогой разсказалъ миѣ Ap\*\*, чего я прежде не зналъ.

Съ нетерпъніемъ жду письма отъ Плетнева и рукописи. Полученіе ея должно пли дать новый толчекъ моей дъятельности, нуждающейся въ немъ, пли, такъ сказать, обезкуражить на нъсколько времени. Стиховъ я не пишу вовсе. Занимаюсь плохо. Впрочемъ, до сихъ поръ было извиненіе—жаръ. Но вчера цълый день шелъ дождь и была гроза.

Нынче небо сърое, хотя день теплый, однакоже не жаркій, слава Богу. Можеть быть, я и въ состояніи буду опять работать. Прощайте.

#### 1846 года. Калуга. 16-го Августа. Пятница.

Я опять пишу къ Вамъ въ Пятницу, потому что предполагаю фхать или въ Перемышль, къ тетенькъ, или въ Оптину пустынь съ Унк\*\*: вдвоемъ пріятите и дешевле. Вы. можеть быть, живете теперь въ Москвъ, милый мой Отесинька, потому что погода перемънилась: ненастно и прохладно. Впрочемъ, это подаетъ надежду на Сентябрь мъсяцъ. Сентябрь! вотъ и осень на дворъ, всего 4 мъсяца осталось этого года... Этотъ годъ необыкновенно глупо пройдеть для меня, если я и въ эти 4 мѣсяна ничего не слъдаю. А похоже на то. «Марію Египетскую» я совершенно отложиль до техь поръ, пока не соберу всехь сведений о Египте христіанскомъ. Нельзя же мив окружать ее воздухомъ, выдь она жила же въ дъйствительности... Надо, чтобъ появленіе ея напоминало условія м'єстности и времени, особенно въ первой половинь. Во второй другое дьло. Образъ святости такъ огроменъ, такъ пространенъ и пустыненъ, что условія мив не нужны. Къ тому же надо признаться, наша образованность такъ ограниченна, такъ жалка, что всякая фантазія историческая спотыкается. Еслибъ мив попался по крайней мъръ какой-пибудь ученый, проклятый Нъмецъ, изъ котораго я бы выжаль все, что мнъ нужно! .. Да не попадается. Въ Понедъльникъ получилъ я съ почты посылку. Думалъ, что рукопись... Ивтъ, «Современникъ» за весь 1846 годъ. Въ последнемъ №, 8-мъ, за Августъ, нашъ «Московскій Сборникъ» превозпесень до небесь. Онь не разбираетъ каждой статьи отдельно, новотъ что говоритъ: «Но еще важиве то, что почти каждая пьеса его ознаменована печатію или истины, или таланта, или глубокаго знанія. Его справедливъе бы назвать пе Сборникомъ, а избраниикомъ. Статьи ученыя, статьи чисто литературныя и всё стихотворенія, здась помещенныя, сохранять свое достопиство и тогда, когда книга эта перестанетъ привлекать къ себъ вниманіе свётскихъ людей...» Далье онъ заканчиваетъ такъ:

«Конечно нельзя не желать, чтобы осуществилась мысль издателя Сборника Историческихъ и Статистическихъ свъдъній о Россіи, - мысль о соединеніи однородныхъ изслъдованій въ одно изданіе, безъ примѣси чуждаго ему. И особенно въ Москвъ, гдъ уже явился образецъ подобнаго изданія, можно привести эту мысль въ исполненіе и по другимъ отраслямъ въдънія. Тамъ не один должностиме литераторы и ученые; тамъ много лицъ, посвятившихъ музамъ свободную жизнь свою. Они, изъ сердца Россіи, обязаны дать примъръ и въ этомъ дъль». Каковъ Плетневъ! Молодецъ, право! Надо, чтобъ Пановъ подариль ему Сборникъ. Мнъ правится то, что онъ какъ здъсъ, такъ и въ другихъ мѣстахъ, говоритъ именно о Москвѣ, о сочувствіи своемъ Московскому направленію, такъ что даже участвуя въ его журналь, остаешься Москвичемъ, не смъннваешься съ Петербургомъ. Я бы решился послать къ Илетневу какіе-нибудь стихи: совъстно передъ его обязательностью, тъмъ болье, что Языковъ и Чижовъ тамъ участвуютъ. Но меня остановило одно стихотвореніе, не подписанное, пом'єщенное въ 8 №, подъ названіемъ: «Отв'ять». Преподлое. Я буду писать Илетневу, благодарить его за «Современникъ» и хочу сказать ему откровенно, что именно меня смущаеть въ его журналь, что мышаеть мны свободно участвовать вы немь. Надобло мив, признаюсь, толковать о нашемъ скверномъ положеніи, о невозможности д'вятельности и т. п. Такъ все безплодно. Россети говорить, что результатомъ всёхъ его стремленій и шатаній — выходить наконець преферансь. Шутили объ этомъ. Ар\*\* взялся написать о преферансь стихи, предложиль мив. Я отъ нечего двлать написаль ихъ вчера и послаль ему. Воть они. Они относятся собственно къ Poccery \*).

#### 1846 года Августа 20-го. Вториикт. Калуга.

Пахнетъ, пахнетъ осенью и почи становятся все холоднъе. Какъ ин надофли миъ жары, по грустно разставаться съ лътомъ и готовиться прожить долгую, скучную зиму.

<sup>\*)</sup> См. въ Прилож. "О преферансѣ не тоскуя".

Письма Ваши прочель я уже въ Воскресенье поздно вечеромъ и получиль ихъ оба вдругъ, т. е. отъ 12-го и отъ 17-го Августа. Буду отвъчать на нихъ. Итакъ, Вы въ Москвъ, милый Отесинька, и лечитесь у Кауфмана, а можетъ быть, и опять уъхали въ деревню, хотя свъжесть воздуха и холодный вътеръ должны вредить глазамъ. Костя пишетъ, что Студицкому позволено издавать «Москвитянинъ». Немного утъшенія! Когда-то будетъ издаваться другой журналъ? Вотъ и зима, а дъло все не двигается. Къ 1-му Января объ изданіи журнала они переговорить не успъютъ, отложатъ до 1848 года... Странные люди, имъ года ни почемъ. А что, неужели мечтатель Константинъ воображаетъ, что онъ будетъ защищать диссертацію зимою? Лучше, вмъсто повъстей, заняться ему ею, а то диспуть его задержитъ мой отъъздъ въ чужіе края... А когда-то это будетъ, Боже мой! .

Въ Пятницу, не дождавшись почты, часу въ седьмомъ вечера наняль я лошадей и отправился къ тетенькъ въ Григорово. Ночь была темная, фхать надо было проселкомъ, ямщикъ сбился съ дороги, долго плуталъ, наконецъ, часовъ въ 12 ночи прівхалъ на мъсто. Вообразите себъ мое удивленіе, когда я узналь, что никого нѣть дома, что Анна Тимооеевна уфхала къ Аркадію Тимооеевичу, у котораго жена больна при смерти, а В. П. въ Оптиной пустыни и что за нимъ завтра, т. е. въ Субботу поутру, фдутъ лошади. Я перепочеваль въ домъ и поутру запрягь этихъ лошадей въ свой тарантасъ и отправился въ пустынь, которая отъ Григорова верстъ 30. Туда прівхаль я часовъ въ 12 и про-быль тамъ цёлыя сутки. Пустынь въ трехъ верстахъ отъ Козельска, который виденъ изъ оконъ, и мъстоположение, на берегу ръки Жиздры, вообще чудесное. Миъ было очень интересно посмотръть эту пустынь. Въ историческомъ отношенін она ничего замізчательнаго не представляеть. Всі зданія новыя. Этотъ монастырь быль возобновлень тому пазадъ сорокъ лътъ. Но на одной изъ церквей верхъ сохранился тотъ же, т. е. пятиглавіе, которое лучше всёхъ прочихъ зданій, и внутри церкви—верхняя часть иконостаса—старинная. О происхожденій этой пустыни ничего достовърно пензвъстно. Кто говоритъ, что назадъ тому 300 льть быль какой-то разбойникь Опть, впоследстви покаяв-

шійся и поселившійся зд'єсь въ л'єсу; кто говорить, что названіе Оптина произошло отъ оптовой продажи лібсомъ, производившейся во время опо на берегахъ Жиздры. Какъ бы то ни было, известно только то, что пустынь часто была совершенно оставляема, потомъ опать возникала вновь. и что въ 1812 году бумаги и вся ризница были вывезены, частію растеряны, частію оставлены въ какомъ-то монастыръ, въ Бълевъ. Въ настоящее положение приведена она теперешнимъ Игуменомъ, который здесь леть 20 слишкомъ. Я пикогда не видалъ пустыпи, общины монашеской, и нашель, что это гораздо лучше монастырей. Здёсь 60 монаховъ по комплекту и человъкъ болье ста послушниковъ. Всв они употребляются на работу; обработывають 60 десятинъ огороду, сажають канусту, рубять, даже косять и убирають свно; Игуменъ впереди самъ подаетъ примъръ. Всв, безъ различія, запимаются этимъ, а надо знать, что въ Оптиной пустыни человъкъ 30 дворянъ. Отъ однихъ этихъ трудовъ пустынь получаетъ доходъ порядочный, кромъ добровольных в пожертвованій, вкладовь, благотвореній и т. п. Деньги, выручаемыя, не распредбляются въ видф жалованья монахамъ, какъ въ монастыряхъ, но поступаютъ къ Игумемену, который употребляеть ихъ на обстройку Пустыни, на пріемъ богомольцевъ и т. п. Каждый монахъ и послушникъ получаетъ казенную (увы! мы до такой степени развращены, что и туть встръчается это слово) власяницу, бълге, келью; всв одъты одинаково, никто ничего болье другаго не имферъ. Нъть ни одного толстаго, даже полнаго тъломъ монаха. Порядокъ, чистота и благочиніе необыкновенное. Пгумена всь они превозносять до небесь. Хорошо по крайней мъръ то, что они живуть не въ праздности, заняты, разделяя время между трудомъ и молитвою. Можетъ быть, я ошибаюсь, но мив кажется, что на самыхъ лицахъ ихъ изображается миръ, покой, какое-то скромное довольство участью. Разумается, это не всякому годится, и еслибъ я пошелъ въ монахи, такъ сделался бы ехимпикомъ, молчальникомъ или чемъ-нибудь подобнымъ, а такое мирное житіе не удовлегворило бы меня... Вив ограды выстроены двв прекрасныя гостининцы, чистыя и удобныя, гдв прислугу составляють послушники же, но пожилыхъ лътъ. Говорятъ, что это самое тяжелое послушаніе

Въ гостиненцу не можетъ придти ни одинъ монахъ или послушникъ безъ позволенія Игумена. Лошалей вашихъ кормять овсомъ и свномъ. Вы сами, прислуга ваша получаете столь, разумьется постный, приготовляемый на кухнь Игумена, и препрасный: вамъ доставляются всь улобства и за это съ васъ не берутъ ничего, никто даже вамъ не скажетъ ни слова, если вы сами не догадаетесь и не положите денегъ въ кружку. Но зато сколько бъднаго народа кормится этимъ монастыремъ; зато, впрочемъ, сколько купцовъ и особенно ламъ, которые, въ порывъ удивленія и великодушія, жертвують гостепримному монастырю большія суммы!.. Въ Пустыни всякій брать трудится или по прежнему ремеслу своему, или вновь выучивается какому-пибудь, -- въ пользу общины. У нихъ все свое. Братъ столяръ, братъ слесарь, братъ серебреникъ, брать переплетчикъ... Я заходиль къ пъкоторымь въ кельи и видель ихъ работающихъ. Потомъ ихъ же всехъ увидаль я у всенощной, которая продолжалась часа четыре! Впрочемъ, я не оставался все время, да къ тому же въ монастыряхъ тёмъ хорошо, что во время чтепій садятся всё монахи и вся церковь, всв присутствующе. Просто мив было отрадно видъть, я сидъль самъ съ необыкновеннымъ удовольствіемъ. Страннымъ мн в показалось то, что во время чтенія тушатся всь свычи вы церкви, псключая одной, которую держить въ рукв монахъ, читающій посерединь: потомъ онять зажигаются, нотомъ вновь тушатся и такъ раза три... На другой день были мы у объдии, которая продолжалась, я думаю, около трехъ часовъ, и потомъ отправились съ В. И. домой. Въ Григоровъ я остался не болъе часу; миъ заложили другихъ лошадей, и я отправился въ Калугу, куда прі-**Бхалъ** часу въ 11-мъ вечера и пашелъ Ваши письма. Въ 120-ти саженяхъ отъ обители находится скитъ. Но, впрочемъ, теперь некогда и ифтъ мфста о немъ распространятся, оставлю это до другаго раза...

### 1846 года Августа 24-го. Суббота. Калуга.

Проснулся сегодня поутру,—слышу гудёные дождика; посмотрёль въ окно: сёро; на градусы: всего 10. Пріёхали мы домой, подумаль я! Такъ воть она осень, дождливая, холодная, сырая и туманная, съ насморками, катаррами, ревматизмами и прочими подлостями. А можетъ быть время еще и перемънится... Отвъчаю теперь на Константиново письмо... Такъ, я это зналъ! Теперь меня же обвинятъ въ томъ, что я распустилъ стихи къ А. О., стихи съ клеветою, стихи опорачивающие и пр. и пр. и станутъ обвинять въ грубомъ, неделикатномъ, даже подломъ поступкъ. Но дъло было не такъ. Нужно было очень читать ихъ постороннимъ II-у и Н-у. Я удивляюсь, что Копстантинъ иншетъ это такъ равнодушно: а меня это бъсить и оскорбляетъ. Стихи, которыми я дорожу, стихи самые горячіе и искренніе, которые когда-либо были написаны мною, эти стихи — вдругъ выпачканы и осквернены прикосновеніемъ лицъ, которыхъ не хотълъ бы я вовсе видъть соучастниками монхъ внутреннихъ движеній. Въ странномъ свъть являюсь я, въ самомъ дёль: написавъ такіе стихи, поспьшилъ подблиться ими Н-у и П-у и П-мъ. Конечно, еслибъ это я тогда сдълалъ, то былъ бы мерзавецъ. Дорого бы я даль, чтобы этихъ стиховъ не существовало! Я говорю это совстмъ не въ томъ смыслъ, въ которомъ готовъ сейчасъ понять Константинъ; - гораздо лучше было бы послѣ ссоры удалиться просто, а не писать ихъ! Много принесли миж они тайной досады и оскорбленія. Когда я писаль эти стихи, то быль полонь глубокаго огорченія, инсаль такъ искрепно и горячо, что долго не могъ понять, — что туть обиднаго. Пбо не было у меня желанія обидіть. Я забыль всі условія и приличія, забыль, что нишу дами, а не просто женщинь, и долго, долго не могъ найти ихъ странною и оригинальною выходкою. Распустить ихъ у меня и въ виду не было. Вамъ послалъ я ихъ потому, что имъю глупую привычку сообщать и писать Вамъ все, но не думалъ, что Вы ръшились читать ихъ и кому же-П-у! Но Вы не могли понять всего значенія для меня этихъ стиховъ, этой сердечной, живой рачи, которая, можеть быть, и не выразилась здёсь вполив. Я думаль, что А. О. оцфинть ихъ, пойметь, что они были писаны серьезно, съ искреннимъ, огорченнымъ словомъ правды, за что нельзя обидаться, не должно обижаться человаческой душь! Я думаль, что она огорчится, думаль, что она бу-

деть оправдываться, забудеть о самолюбін тамъ, где дело илеть о чистоть луши. Но зная ее, я всетаки не рышался посылать ихъ къ ней, ожидалъ случая и могъ уже предви-дъть оборотъ, какой примутъ дъла. Этимъ объясняются мон вторые стихи, гдъ слышна досада. А. О. дурно поступила со мной. На мою искренность она отвъчала шуткой, насмъшкой и похвалой и потомъ, какъ будто стоя на такой высоть, до которой брань не долетаеть, читала ихъ всьмъ. Вы не можете понять всей обиды такого поступка. Гиввъ вашъ не смущаетъ, брань не сердитъ, упрекъ не трогаеть, жарь не увлекаеть, не вызываеть на отвъть, а васъ хвалять за прекрасный порывъ, смъются оригинальной выходкъ, — и вы накопецъ видите себя смъщнымъ ребенкомъ или интереснымъ оригиналомъ, который, если говорить, то обращаеть внимание всёхь на себя, а не на содержание и смыслъ ръчп. Она при мит читаетъ ихъ другимъ, которые во время чтенія смотрять на меня изъ подлобья, улыбаясь, — и потомъ говорять: «прелесть!» Чорта съ два, можете представить себь, что вытеривло мое самолюбіе въ эти минуты. Всякій разъ, когда эти стихи хвалятся, какъ стихи только (достоинства стиха я и въ виду не имѣлъ, когда писалъ), то мит нестериимо больно и досадно. Когда же А. О. прочла ихъ М-чу и послала въ Петербургъ, тогда я, до той поры никому ихъ не читавшій. прівхаль въ Москву и прочель двумь. Вообразите себв мое удивленіе, когда, воротившись, увидаля я, что вся эта исторів и стихи, по милости А. О., извъстны многимъ и такимъ, которыхъ я вовсе не знаю, что я дълаюсь предметомъ какого-то любопытства, что меня она и брать ея ноказывають другимь, какъ оригинала, эксцентричного человъка. Братъ ея всемъ своимъ знакомымъ, профажавшимъ чрезъ Калугу, читалъ мои стихи, разумфется, получивъ на это ел позволение! Забавно, братъ про сестру читаетъ! На все это я имью доказательства. Въ какихъ же дуракахъ остался я съ своимъ искрениимъ движениемъ, съ своимъ горячимъ желаніемъ видіть ее на другомъ пути, съ безпокойной мечтой — вызвать ее на другой путь! Нѣтъ, чортъ возьми!... Есть такія оскорбленія внутренняго самолюбія, которыя не прощаются, и ужь. конечно, впередъ я буду остороживе и

такой глуной выходки не сделаю. Темъ более что я, какъ Вы сами знаете, челов вкъ довольно сосредоточенный и скрытный и всегда пропов'ядываль о необходимости сдерживать внутреннія движенія; стало моя выходка мив еще больнве. Какъ же можно мив послъ того сойтись съ А. О. Конечно, я могу бывать у ней каждый день, вести разговоръ, какъ и прежде; да я этого не хочу и мив это трудно. Стихи, которые теперь пущены въ ходъ (но которые однако едва ли я напечатаю, чтобъ защитить себя еще отъ упрека), положили бездну между нами. Уничтожить ихъ трудно, да и не могуть они быть уничтожены, пока не уничтожень поводъ къ стихамъ. У нея мий теперьпросто скучно: только два разговора и могутъ быть: или о погодъ, или такой, который разстроить нервы. Первый скучень, втораго избъгаю. Къ тому же она теперь всегда окружена Калужанами, и я съ удивленіемъ увидёль, что нёкоторыя лица, прежде и подходить близко не смфвшів, стали съ ней въ самыя короткія и дружескія отношенія; имъ также все сообщается и повъряется и между прочимъ разсказаны и мон выходки и мон стихи. Такъ что когда я вхожу къ ней въ гостинную, эти господа всегда улыбаются и следять за каждымъ мониъ словомъ, воображая, что непремённо у меня изо рта вылетитъ что-нибудь отмънно забавное. Они такъ и должны думать, читая стихи мои, и называють меня или чудовнщемъ или чудакомъ, сопровождая неотлучно А. О. и кадя ей немилосердно... Къ тому же и она теперь прекратила всякія свои настоянія и приглашенія... Въ самомъ діль, мий ужъ такъ надобло слышать и видеть здёсь повсюду, что на меня смотрять какъ на оригинала, что я теперь сделался гораздо воздержиће и умфрениће въ своихъ словахъ и разсчетливће въ движеніяхъ.

Я хочу перемѣпить свою квартиру. Она беретъ слишкомъмного дровъ зимой и сыра. Къ тому же въ теченіе года многое такъ обрушилось въ этомъ старомъ строеніи, что требуеть большихъ поправокъ,—да изъ оконъ дуетъ нестернимо. Ищу квартиры. Предлагаетъ мив С. Я. Унк\*\* свой вновь отстроенный деревянный флигель, который будетъ отдаваться въ наймы съ перваго Октября. У него вѣдь здѣсь свой домъ, въ которомъ онъ и живетъ съ семействомъ. Квар-

тира чудесная: дубовыя рамы, суха, тепла. три комнаты (одна большая и съ каминомъ!), передняя, кухня. Флигель разделяется на две половины; въ другой будуть жить двое старшихъ сыновей его. Подъёздъ особый. Квартиру преддагаеть онь нанять со столомь для людей и отопленіемь (у него свои дрова и своихъ людей съ 15 въ домѣ), даже со столомъ для меня (даромъ предложить объда опъ, конечно, не смфеть), т. е. мир будуть носить объдь и ужинь на домъ. О цене еще не говорили, но онъ даль обещание назначить цёну по совёсти, какъ бы человёку чужому, прі-Вхавшему только что изъ Новой Голландіи. Главнымъ условіемъ поставиль я, чтобы мий была совершенная свобода, жин жи атпрохиди эн жикнь жингфр оп и жоом к жооти въ домъ (который на томъ же дворѣ), чтобъ ко мнъ ходпли не часто... Впрочемъ, съ сыновьями я безъ церемопій, просто выгоню, когда захочу. Какъ Вы думаете, решиться мне или нътъ? Съ одной стороны, мнъ все это чрезвычайно удобно, все втрое выйдеть дешевле: я могу избавиться ото всякаго хозяйства, могу все у него же покупать, потому что къ нему все ръшительно присылается изъ деревни; каминъ также соблазнителенъ. Съ другой стороны, что ни говори, а я ужъ не буду такъ независимъ и уединенъ, какъ прежде. За то, впрочемъ, не буду такъ и одинокъ, какъ бывалъ. Къ тому же я оставиль всякую претензію на то, чтобъ нанисать что-нибудь большое и замёчательнос... Будутъ какіе стихи, пришлю ихъ Панову. Я здёсь прожиль уже годь, нивль досуга довольно и ничего не сделаль; нечего впередъ себя обманывать. Это всего хуже. Отвъчайте мнъ непременно, советуете ли Вы мие брать эту квартиру? Она отдается помъсячно. Мебель у меня есть. Прощайте, до Вторинка. Еще многаго не успълъ сказать.

## 1846 года. Калуга 27-го Августа. Вторникг.

Я не получиль писемь отъ Васъ на прошедшей недѣлѣ, т. е. собственно отъ Васъ: отъ Константина и Олиньки я получилъ. Константинъ не долженъ ненять миѣ за то, что я не отвѣчаю ему особо. Въ письмахъ моихъ ко всѣмъ ваключается также отвѣть на всѣ письма. Какъ холодно!

Вътеръ съверный, дуетъ такъ сильно, что я принужденъ быль въ нёсколькихъ окнахъ вставить двойныя рамы. Пора Вамъ рѣшиться, — гдѣ проводите Вы зиму? Олинькѣ надо проводить ее въ Москвѣ, — это безспорно, а Вы какъ? Зимою трудно жить на два дома. Я самъ еще ин на что не ръшился относительно себя. Вопросъ: служить или не служить, -- все еще не разръшенъ. Если служить, -- такъ служить, т. е. надо подыматься и мфстомъ и (главное) жалованьемъ. Если Вы желаете, чтобъ это произошло въ Москвъ, такъ пщите тамъ мѣста, на которое бы я могъ перейти. Тогда это можетъ случиться, кто знаетъ, и раньше 1-го Января. Если же Вы мъста не найдете, -то выходить миъ въ отставку (что можетъ произойти въ Февраль, къ Марту) и поселиться въ Москей?-Но поселиться въ Москей, безъ особеннаго, постояннаго дъла, миъ трудно. Я еще не готовъ къ такой осъдлости; въ прежинхъ монхъ иланахъ входило въ разсчетъ путешествіе, послів котораго, угомонившись, я бы могъ приняться за какой-нибудь постоянный трудъ, дело, хоть за изданіе журнала. Служа здёсь, я все какъ будто живу на кочевьв. Надовла Калуга, могу перейти въ Тверь. По нашему Мпнистерству едва ли возможно будеть найти мъсто въ Москвъ собственно. Надо справиться въ другихъ Министерствахъ, въ Банкъ, въ Удъльной конторъ, только не въ Дворцовомъ Въдомствъ... Покуда же я живу и служу здёсь, предоставляя зим'в решить мою будущую участь и не смея строить никаких плановъ и предположеній. — Прощайте, будьте здоровы.

# 1846 года. Калуга. Августа 30-го. Пятница.

Я пишу къ Вамъ нынче потому, что объщалъ послъ объда ъхать въ деревню къ Унк\*\*, въ послъдній разь: въ Воскресенье они сами неревзжають. Хочу дождаться однако прихода нынъшней экстра-почты, не будеть ли отъ Васъ писемъ. На той недълъ, кромъ писемъ Константина и Оли, другихъ никакихъ не получалъ Во Вторникъ я послалъ Вамъ стихи \*). Не подумайте по нимъ, что я нахожусь въ

<sup>\*) &</sup>quot;Бываеть такъ, что зодчій". См. Приложеніе.

мрачномъ расположении духа. Ничуть. Напротивъ, по наинсанін этихъ стиховъ, всякое соотвътствовавшее (что за слово, Госполи, чуть не сбился писавши) имъ настроение духа исчезло, и я провель эти дни въ запатіяхъ — незамътно. Даже чувствую себя расположеннымъ писать стихи, хотя новыхъ никакихъ не паписалъ. Ныпфшній разъ хроника моя очень бъдна. Во Вторникъ оставался я цълый день дома, только вечеромъ сходилъ къ Өедф Унк\*\*, понграть на билліардф; Въ Середу онъ съ братомъ своимъ и Бокаромъ случайно собрались у меня и отобъдали, причемъ Ефимъ мгновенно увеличиль объемь кушанья, потому что я его не предупреждалъ. Ввечеру зашелъ ко мит Сальницкій, припесъ книгу для перевода, Польскую Церковную Исторію. Вчера целый день сидель дома и переводиль ее. После обеда, часу въ шестомъ, вдругъ получаю записку отъ Юши Оболенскаго, просить меня къ себъ. Я чрезвычайно ему обрадовался. Вообразите, что онъ теперь путешествуетъ пъшкомъ по Россіи, и сделаль до 700 версть. Быль въ Ростове, въ Орле, въ Туль; теперь пришель пъшкомъ изъ Смоленской деревни своей сестры прямо въ Лаврентьевскій монастырь, гдв похоронены его мать и сестра, оттуда въ гостинницу, куда, и прівхаль я къ нему. Пзъ Калуги онъ пфикомъ же отправляется въ Москву. Ходитъ себъ одинъ, съ котомкой за плечьми... Молодецъ! Опъ сейчасъ долженъ быть ко мнв и просидъть у меня часовъ до двухъ, потомъ сдълаетъ визитъ А. О. и, можеть быть, отобъдаеть у меня. Поэтому я и сившу окончить письмо до его прихода. По настоящему, такъ какъ ныпче Царскій день, должно бы мив надвть мундиръ, отправиться съ поздравленіемъ къ Губернатору, какъ дълаетъ все служащее сословіе, начиная съ Вицегубернатора, и оттуда съ ними-въ соборъ. Но я уже давно принялъ обыкновение этого не дълать, и 22-го числа, какъ и нынче, сижу дома. — Вчера вечеромъ, когда я воротился отъ Оболенскаго, вдругъ озарилъ мою комнату огромный пожаръ. Горила деревня на гори, на другомъ берегу Окн. Шумъ, крикъ, тревога — были явственно слышны у меня. Къ счастію, не было вътра, и пожаръ кончился уже ночью. Прощайте, больше писать нечего.

1846 года. Вторникъ, 3-го Сентября. Калуга.

Вы, върно, подосадуете на меня за такое маленькое письмо, уже въ третій разъ. Пожалуйста, не вообразите, что это вследствіе какого-нибудь нездоровья. Дело въ томъ, что вчера вечеромъ, невдалекъ отъ меня, былъ огромный пожаръ, на которомъ и я быль; тамъ встрътплся съ однимъ моимъ знакомымъ, Яковлевымъ Семеномъ Павловичемъ, только что прі-Вхавшимъ изъ деревни, и проговорилъ съ нимъ на улицъ до втораго часа. Воротился домой, легъ въ постель, -приходить Оболенскій Юша (опъ еще не ушель, но собпрался идти отъ мена пфинкомъ ночью - въ Москву). Я уговорилъ его не идти эту ночь, а переночевать у меня, что онъ и сдёлаль. Теперь онъ у меня, и поэтому я тороплюсь окончить письмо, темъ более, что въ 10 часовъ мий надо бхать къ Губернатору-объяснитися по дъламъ службы, а оттуда въ Палату. Зато ужъ я напишу Вамъ огромное письмо съ следующей почтой. Поздравляю Васъ съ Сентябремъ. Становится очень холодно, такъ что я принужденъ былъ вставить кой-гдв двойныя рамы. Въ Пятинцу, предъ отъездомъ въ деревню къ Унк\*\*, получилъ я письмо отъ Васъ изъ Абрамцова и письмо пополнительное — отъ милой Олиньки, которую не знаю какъ и благодарить за это. Боюсь, что это ее утомляетъ. Что происходило у Васъ, все ли благополучно? Думаю только, что стихи мои пришли не въ пору... Глубоко огорчаетъ меня все то, что Вы пишете о Гоголь... \*) Правда ли это? Съ А. О. я не говорилъ о немъ, потому что пе быль у нея на этой недёлё. Хочу совсёмь перестать къ ней Вздить.

<sup>•)</sup> С. Т. нисаль 26 Августа:

Ви подучили върное и секретное извъстіе изъ Петербурга, что тамъ петатается цёлая книга, присланная отъ Гоголя: "Отрывки изъ писемь или перениска съ друзьями." Названія хорошенько не помню. Въроятно тамъ пом'щено многое изъ его писемь къ А. О., къ Язикову, ко мнѣ. Между прочимъ Гоголь признаетъ совершенную инчтожность всего имъ написаннаго и говоритъ, что изорвалъ продолженіе "Мертвихъ душь", объявляеть, что фдетъ въ Герусалимъ и дѣлаетъ какое то завъщаніе Россіи. Уви, исполияется мое дальнъйшее опасеніе: религіозная восторженность убила великаго художника и даже сдѣлала его сумашедшимъ. Это истинное несчастіе, истинное горе.

1846 года. Калуга. 7-го Сентября. Суббота.

Вчеранияя почта не привезла мив писемъ отъ Васъ, а привезла нисьмено отъ Панова, который просить стиховъ. Я посылаю ему введеніе въ «Марію Египетскую», \*) какъ не помъщению въ рукописи. Не знаю, отчего Плетневъ не возвращаетъ мив ее: почти два мвсяпа какъ она отослана... Напомнить совъстно. Неужели Цензора могуть такъ долго держать у себя представляемыя рукописи, особенно же такія маленькія? Вы пишете, милый Отесинька, чтобъ послать Плетневу стихи. Я и самъ готовъ быль участвовать въ Современникъ и меня не остановило бы то, что онъ издается въ Петербургь, но меня остановило то, что буду участвовать тамъ вифсть съ К-мъ, авторомъ подлейшихъ стихотвореній, что легко могуть подумать, увидя стихи мон рядомъ съ его стихами, что мы одной стороны, однихъ мивній, отъ чего одного морозъ подпраеть по кожь. Еще прежде полученія Вашихъ писемъ я отвічаль Плетневу откровенно, благодариль его очень за «Современникъ», высказаль ему непріятное впечатлівніе, произведенное на меня такими - то стихами, и объяснилъ, что я не только не сочувствую этому господину, но даже боюсь, чтобы другіе не подумали этого и пр. Право нельзя пначе! И безъ того трудно уберечь чистоту своихъ мыслей и убъжденій. Лучше я никогда пичего не напечатаю! Впрочемъ, еслибы въ «Современникъ» не было К - хъ стиховъ, я бы охотно послалъ Илетневу стихи... Можеть быть, онь обиделся монмь письмомь, мив это очень жалко и досадно, мнт бы этого очень не хоттлось, да что же дълать. Я долго не ръшался писать. Наконецъ перечелъ опять стихи и подъ впечатленіемъ ихъ написаль Илетневу.— Какова погода! У меня вставлены окна, теперь топится печка, а на дворѣ холодно и дождикъ, грязно, съро и сыро. Неужели Вы еще остаетесь въ дереви в? Я думалъ о Вашемъ жить въ Москв и нашелъ, что Вамъ уже потому надобно жить въ Москвъ, чтобы привести къ концу печатаніе Константиновой диссертаціи, Пора, пора это кончить; если опъ самъ этого не чувствуеть, такъ Вамъ должно за

<sup>\*)</sup> См. Прпл.

него принять рфшительныя мфры. Цомплуйте, вфдь ужъ ему 30-й годъ. Вы очень хорошо знаете, что если будете сами жить въ деревив, такъ не удержите Константина въ Москвв, а коли будуть побздки, подобныя прошлогоднимъ такъ никакого толку не будетъ. Къ 1-му Октября я перевду на новую квартиру. Флигель еще не готовъ, но посифетъ къ тому времени. У меня будеть теперь деревянная, теплая, сухая, устроенная и ухиченная на зиму квартира. Она теперь отдёлывается, съ разными удобствами для меня собственно. Рамы свътлыя, чистыя, дубовыя, каминъ... Я очень радъ этой квартиръ. Еще болъе радъ тому, что у меня не будеть никакого хозяйства, кром'в чая, а здёсь я должень нанимать даже водовоза и прикидываться хозянномъ, т. е. смотрать достоинство сфиа, дровь, овса, сапоговъ Матюшкиныхъ и пр. Перевду я къ Унк\*\*, и вся Калуга заговоритъ, разумбется, разные вздоры, будуть дёлать соображенія, толки... Дамнёвсе равно! Я въ Калуге долго не останусь, а эту зиму проведу по крайней мфрф тенло, уютно, покойно, съ людьми, которыхъ я могу уважать, съ честными людьми. По такъ какъ это не мое же семейство и съ людьми этими я не могу толковать обо многомъ, то я остаюсь уединенъ внутри себя, не растрачиваюсь по пустому и всегда могу провести вечеръ у себя съ каминомъ, одинъ одинехонскъ!.. Меня что то очень начинають не любить многіе въ Калугв; кром'в техъ непріятелей, которыхъ я наделаль себ'в по службь, напримъръ Прокуроръ, Полицеймейстеръ и т. п... Быль я во Вторинкъ поутру у См\*\* съ объясненіемъ по Такъ какъ его собственно я очень люблю и уважаю, то объяснение это кончилось тихо, онъ взялъ бумагу съ разными замъчаніями на Палату назадъ. Спрашивалъ, почему я не бываю у его жены уже почти мъсяцъ. Я сказаль ему, что жена его окружается теперь такимъ обществомъ, отъ котораго мив не только ивтъ пріятностей, но даже невыносимо скучно, что ему очень хорошо извъстны мон отношенія къ Калугь. Больше я не сталъ говорить и уфхаль... — Юша Оболенскій прожиль здісь почти всю педілю и последние дни жилъ у меня. Вотъ оригиналъ въ своемъ родь! Отправился въ Москву ившкомъ; здвсь переписалъ онъ решительно все мон стихи, которые только здёсь, даже

«Зимнюю Дорогу». Вообразите, что онъ сдёлалъ разъ безъ моего въдома. Проходя изъ Смоленской губерній въ Калугу, пришелъ онъ вечеромъ въ сельцо помъщецы Луниной и просиль ночлега. Его виустили; онъ увидаль бъдную и грязную, ограниченную жизнь, старую помѣщицу въ засаленномъ капотъ, въкъ свой живущую въ деревиъ; подлъ нея-племянинца ея, красавица, говоритъ Юша, необыкновенная, молодая девушка, которая осуждена, не знаю почему, на житье съ старой теткой, въ глуши, въ бъдности, безъ книгъ и безъ общества. А между тёмъ эта молодая дъвушка воспитывалась въ Смольномъ монастыръ. Положеніе ужасное! Она обрадовалась Юшь, какъ человьку, съ которымъ можетъ хоть о чемъ-нибудь поговорить... Оболенскій быль такъ растрогань ен положенісмь, что на другое утро ръшился уйти не простясь, и ушель. Придя въ Калугу, онъ выписаль изъ «Зимней Дороги» стихи: «Жаль мив и грустно, что ты молодая», и другіе вслёдъ за этимъ, подписаль: «И. А. Отрывки изъ поэмы» и, не прибавляя больше ни слова, безо всякаго объясненія, отправиль по цочть на имя этой дівушки, которой фамилія Фридбурга. Но какая ужасная флегма! Онъ ленится говорить даже! Однако, несмотря на это, опъ скорве насъ решился на такое дело, къ которому мы, толкующіе о народь, приступить не можемъ. Именно — путешествіе пъшкомъ по Россіп подъ видомъ богомольца. Если я пе повду въ чужіе края, то на будущій годъ отправляюсь п'яшкомъ въ Кіевъ, разум'вется, не для богомолья, но такъ, ради путешествія и любознательности. Оболенскій даже можеть Вамь разсказать теперь много замъчательныхъ вещей про пародъ п бытъ народный.

### 10-го Сентября 1846 года. Калуга. Вторникг.

Письмо это придеть за день или два до 14-го СентябряПоздравляю Васъ со днемъ рожденія Надички. — Въ Субботу получиль я наконецъ инсьмо отъ Плетнева, въ которомъ онъ пишетъ мнѣ, что посылаетъ рукопись (но рукоиись еще не приходила въ Калугу), возвращениую отъ Ценвора. Онъ пишетъ, что радуется уже и тому, что рукопись
возвращена, что Цензоръ переначкалъ ее ужасно, но что

всякій другой Цензоръ поступиль бы еще хуже. Совътуеть мнь, «если я не захочу явиться въ публику въ такомъ израненномь вид'ь, попытать современемь счастья въ Одесской Цензуръ или даже хоть въ Рижской. -- Какъ досадно, что я не получиль рукописи! Не знаю даже, когда она придетъ: неужели опять ждать Субботы, дня прихода изъ Москвы тяжелой почты? -- Оправдывается между прочимъ Плетневъ въ отношенін стиховъ, помѣщенныхъ въ «Современникъ», и распространяется очень много о своемъ журналъ, о себъ, благодарить меня за отзывъ о «Современникъ» и т. п. Что же теперь делать? Всегда мон планы чемъ-нибудь разстроиваются. Впрочемъ, теперь, не видавъ рукописи, не могу я ничего предположить. Послать въ Одессу — опять скучная и долгая возня; положимъ, я могъ бы это сдёлать: у Ар\*\* всв профессора тамошняго Лицея знакомые ему п прівтели, и рукопись не запретять по крайней мірь, но ее надобно вновь отдать переписывать, вновь ждать....

Погода въ Москвъ, върно, такая же, какая и здъсь: одинъ день дождикъ и сыро, другой день (пынче, напримъръ) солице и морозъ. У себя я вставилъ окошки и тоилю, потому что боюсь сырости. Гуляю очень мало; дома читаю Revue des deux Mondes, сообщенный мнъ чрезъ Унк\*\* отъ Мухановой, которая все еще живетъ въ деревнъ. Въ немъ много очень интереспыхъ статей о современномъ положеніи Запада, обо всъхъ вопросахъ, его теперь занимающихъ, особенно религіозныхъ, болъе или менъе отражающихся и на нашемъ образованномъ обществъ.

# 1846 года. Суббота. 14-го Сентября. Калуга.

Я, слава Богу, чувствую себя хорошо: нарочно не прибавляю очень или совершенно, чтобы Вы скорфе повфрили положительному топу. Вотъ какая суматоха была у Васъ, милая Маменька, и какъ благодарю я Васъ за то, что Вы, несмотря на хлопоты, нашли всетаки время написать миф большія письма!... Итакъ, Вы остаетесь на зиму въ деревиф.— Извъстіе, сообщенное Вами, —о мундирахъ для штатскихъ, подтверждается: какой-то чиновникъ пріфзжалъ къ Губернатору и сказывалъ это съ дополненіемъ, что даны будуть мундиры

и всемь отставнымь, что будеть Штабь Гражданскихь Чиновникова, начальникомъ котораго будетъ Статсъ-Секретарь Т-въ, извъстный дуракъ! Эта вещь такъ красноръчиво говорить сама за себя, что и прибавлять нечего. - Теперь отвъчаю на письма отъ 9-го Сентября... Меня все безпоконтъ участь Константина зимой... Жить въ Москвф онъ не станетъ и диссертація не напечатается! - Къ 1-му Октября я перевду во флигель къ Унк\*\*; мив тамъ будеть теплве, покойнфе и выгодифе. — Вамъ не правятся, милый Отесинька, стихи: «бываетъ такъ, что зодчій» и пр. Я не знаю, почему нельзя сравнить золчаго съ человъчествомъ, въчно созидающимъ зданія, которыя рушатся. Они не идуть къ Сборнику, и я пошлю ихъ къ Плетневу, о чемъ надобно увъдомить Панова, который могъ усп'ьть уже взять ихъ у Оболенскаго для напечатанія... Объ А. О., конечно, нечего распространяться въ письмахъ. Я уже не видаль ея итсяца полтора; говорять, здоровье ея все также илохо. Самаринъ находится рфшительно подъ ея вліяніемъ. Къ А. О. я не фажу, потому что не люблю оставаться въ такомъ фальшивомъ положенін, и я гораздо покойнте духомъ съ тахъ поръ, какъ не бываю у ней. Она, впрочемъ, говорила мпогимъ, что не попимаеть, почему я ее оставиль! Гоголя и Самарина довольно съ нея: следовательно, мое пренебрежение ничего не значить, а мит гораздо удобите не бывать у нея. . Посланія къ Константину, написаннаго въ Астрахани, всего на всего имфется одина экземилярь, который находился у Самарина. Стихи этого длиннаго посланія очень, очень плохи, и поэтому я его и не сохранилъ у себя. «Зимпюю Дорогу,» конечно, Вы можете оставить у себя. Теперь-историческая хроника. Она очень коротка. Недалю эту прожилъ я, какъ и прежиною; занимался Польскимъ языкомъ, познакомплся съ нёкоторыми стихотвореніями Мицкевича. Что за прелесть! Я даже чувствую гармонію его польскихъ стиховъ. Вчера вечеромъ, безъ меня, приходиль человъкъ отъ Ивана Васильевича Кирфевскаго - сказать, что онъ здесь, пробадомъ, и остановился въ гостининцъ. Какъ скоро окончу письма, отправлюсь къ нему: надъюсь застать его еще здъсь. Въ Четвергъ получилъ я наконецъ рукопись свою. «Чиновникъ» весь, сначала до конца, зачеркнутъ; не пропущены

также стихотворенія: «Зачёмъ опать тёснятся въ звуки» п пр. и «Сонъ»: Въ нѣкоторыхъ другихъ піэсахъ также не пропущены нѣкоторые стихи, напр. въ Посланіи къ Языкову: «И стопъ молитвъ, и громъ проклятій, и звуки страшные оковъ», но не такъ однакожъ, чтобъ нельзя было ихъ печатать. «Съ преступной гордостью обидныхъ» пропущено все, какъ было помъщено, т. е. «чтобъ въ прахъ разсыпался Содомъ». Но главное, что меня радуетъ, такъ это то, что «Зимияя Дорога» пропущена почти вся: окончаніе о наборъ пропущено совершенно, какъ было! Перечеркнуто только то, что а прибавиль при перепискъ: когда Архиновъ говорить Ящерину: «слышаль, видёль, а?» и пр. Но это бездълица. Слава Богу, я и этому радъ. Нынче же отдаю писцу списывать «Чиновника», котораго пошлю въ Одессу, а остальныя стихотворенія, прибавивъ къ нимъ новыя, можеть быть, даже отрывки изъ «Марін Египетской», хочу или, лучше сказать, хотёль бы издать нынёшней зимой. Обращаюсь къ Константину съ просьбой принять въ этомъ живое и аккуратное участіе. Проту его исполнить это порученіе не между Свербъевой и Ховриной, не возвращаясь отъ одной и спъша къ другой... Если - же когда-нибудь Вы, милый Отесинька, повдете въ Москву, то не можете ли Вы тогда узпать, кому изъ книгопродавцевъ можно будетъ выгодиве сбыть... Не возьметь ли даже и теперь кто-иибудь изъ нихъ на себя издержки, т. е. не купитъ ли рукопись?... Рукопись пошлю Вамъ во Вторпикъ. По мфрф того, какъ будетъ печататься, я могу спосылать въ Петербургскую цензуру дополнение. Увъдомьте меня, какъ все это дълается. -Прощайте, до Вторника.

1846 года. Калуга. 17-го Сентября. Вторникъ.

«Веселый праздникъ пменинъ!» — вспомнилось миѣ ныпче поутру, когда я проснулся и увидѣлъ яркое солице и голубое небо. Опять поздравляю Васъ и всѣхъ милыхъ именинницъ. Здѣсь миѣ поздравлять придется только одну изъ Уки\*\*... Пожалуй, слѣдовало бы поздравить А. О., у которой двѣ дочери именинницы, но опѣ сще малы, именъ ихъ я знать не обязанъ, и онѣ никакого права гражданства въ глазахъ моихъ не имѣютъ. Письмо это придетъ къ

20-му. Поздравляю Васъ, мой милый Отеспнька; дай Богъ, чтобъ этотъ годъ прошелъ для Васъ покойно и безъ страланій... Поздравляю и Васъ, милая Маменька, и всю семью. Не знаю, какъ у Васъ въ деревић, а здъсь эти последніе дни погода стояла довольно теплая и пріятная, хотя осенняя. Я къ Константину съ просьбой, на которую, естественно, если онъ и согласится, такъ неохотно. Я теперь занимаюсь Польскимъ языкомъ, и мив нужно бы имвть Мицкевича; здесь его неть ни у кого, кроме одной маленькой книжонки стихотвореній: у Константина онъ есть и въ настоящее время ему не нуженъ. Если онъ согласится переслать его ко мив, такъ вотъ способъ: завернуть въ бумагу или подожить въ ящикъ, надписать на имя Ивана Францовича Сальницкаго и отвезти или отослать въ Шевалдышеву гостинницу, къ нѣкоторой М-те Мироновой, его знакомой, которая на дняхъ убхала въ Москву и должна скоро воротиться. — Эта посылка отъ Сальницкаго прямо будеть доставлена ко мив, следовательно, туда можеть быть вложено и письмо Самарина, но ничего больше, т. е. никакихъ вареній п т. п. Въ Субботу, по написаніп писемъ къ Вамъ, отправился я къ Киръевскому, который мит очень обрадовался. Просидёль у него часовь до трехь, потомъ отправился къ Унк\*\*, а вечеромъ быль опять у Кирфевсиаго н проговорилъ съ нимъ до втораго часа ночи. На другое утро онъ убхалъ. Читалъ я ему многіе свои стихи, которые ему были пензвастны. Онъ сдалаль мив много очень умныхъ замвчаній — Прощайте, до Субботы.

### 1846 года. 21-го Сентября. Калуга. Суббота.

Вчера быль день Вашего рожденія, милый мой Отесинька, еще разь поздравляю Вась и милую Маменьку и всёхъ нашихъ... Не знаю, какъ въ Москве, но здёсь день быль чудесный, воздухъ теплый и мягкій, что особенно действуеть на душу при виде осенней природы. А ночь, что за ночь, — теплая, мёсячная, ясная! Я много ходиль и гуляль вчера. Письмо это придеть, вёроятно, въ Абрамцово ко дню Вашихъ именинь; поздравляю Вась и съ этимъ праздникомъ. Вёрно, къ Вамъ пріёдуть гости, дядя Аркадій (котораго

кстати обнимите за меня), и сами Вы не поъдете ли къ Тронць? Готовясь на долгую и суровую зиму, съ тяжелыми шубами, мъховыми воротниками, шапками, зябленіемъ ушей и затибніемъ очковъ при входъ со двора въ комнату, я съ жадностью пользуюсь хорошею погодою, легкостью одеждъ, свободою движеній на воздух'в и много хожу півшкомъ. — Вчерашиня экстра-почта не привезла мий писемъ, авось будуть они завтра, если посъщение дяди Аркадія не пом'вшало Вамъ вовсе написать ихъ. Что Вамъ сказать? -- Вотъ Вамъ новость, для меня въ особенности важная. Министръ Юстицін присылаеть сюда чиновника своего ревизовать Калужскую Уголовную Палату, т. е. собственно «уголовное судопроизводство въ Калужской губернін.» Намъ онъ объ этомъ ничего не пишетъ, но Губернаторъ получилъ отъ него о томъ оффиціальную бумагу. Чиновникъ этотъ-Начальникъ Отдъленія въ Департаменть, Касторъ Л-въ. Служа весь въкъ въ Петербургъ, онъ не можетъ судить никакъ о практическомъ примъненін законовъ и о возможнь сти исполненія предписанныхъ обрядовъ и формъ въ Палатахъ, -- но чтобъ проъхаться не даромъ и придать себъ значенія, въроятно, будетъ придираться ко всему. Объявивъ эту повость въ Канцелярін, я однакоже не сдёлаль никакихъ распораженій дла приготовленія къ ревизіи: туть все будеть такъ, какъ есть. Я очень хорошо знаю, что главное, разрешение дёль, производится мною самымъ добросовъстнымъ образомъ и между тьмъ довольно быстро. Что не исполняется, такъ это или по слупости законовъ, или по недостатку средствъ и времени. Скучно однакоже мит будеть возиться съ этимъ Петербургскимъ господиномъ, особенно теперь, къ концу года, когда дёль поступаеть такое огромное количество, къ тому же совершенно одному, безъ помощниковъ. Очень можетъ быть, что эта ревизія окончательно выживеть меня изъ Калуги. Еслибъ Вы знали, какъ подъ часъ бываетъ мив тяжело нести на своихъ илечахъ всю Палату. Секретарь у насъ все еще боленъ, члены остальные только подписываютъ и неспособны помогать мив, некому даже поручить паписать бумагу, - а между тъмъ дълъ много, дълъ, требующихъ большаго соображенія при прим'вненів новаго Уложенія. Часто приходится изъ няти и шести томовъ выбирать статьи

для какого нибудь незпачительнаго решенія. Я учетверяюсь въ Палатъ и работаю такъ быстро и безъ отлыха въ прополжение этихъ четырехъ часовъ, что, право, иногда чуть чуть дурно не дълается. Всякій разъ изъ Палаты возвращаещься какъ шальной, какъ угорфлый, ничего не понимая. Впрочемъ, и то сказать: за неимфијемъ другой живой дъятельности, попеволъ всъ дъятельныя силы устремляются на эту, а деятельность, хоть какая-нибудь нужна человеку. Лело въ томъ, что деятельность эта подлаго свойства, иметъ вліяніе на душу и умъ человѣка... А у насъ, въ Россіи, кром'в этой л'вательности, п'атъ другой. Изданіе журнала почти невозможно, говорить странию, писать стихи -- не даятельность, а занятіе случайное, временное... Сидячій трудъ, кабинетный, для потометва, какъ делають Немцы, работающіе по двадцати літь надъ изысканіемь смысла какихьнибудь крючковъ, -- намъ невозможенъ; нужна более живая, общественная дъятельность. Поэтому-то пугаетъ меня, привыкшаго къ деятельности служебной, хоть и подлой, при выходь въ отставку отсутстве всякой дъятельности... Поэтому-то и думалъ я прямо изъ службы да въ путешествіе: это своего рода живая, разнообразная дъятельность. Иу да я не охотникъ до мечтаній, и лучше объ этомъ пока не говорить... Прощайте.

#### 24-го Сентября 1846 года. Калуга. Вторникъ.

Въ Воскресенье принесли мив Ваши письма отъ 18-го. Слава Богу, что у Васъ все идетъ хорошо, и дай Богъ, чтобъ Олинькв опять было лучше, но прежнему. — Завтра торжественный праздникъ всего Радопежья, поздравляю Васъ, милый Отесинька, и всвхъ нашихъ. А послв завтра и мой скучный день рожденія! Мив уже наступить 24-й годъ! Что ни говорите, а пора первой молодости прошла, и прошла довольно глупо. Мы слишкомъ расточительно обращаемся съ временемъ, особенно въ молодости, и года самые лучшіе уходять незамьтно въ надеждв будущихъ благъ. Невольно станешь скупве и бережливве... Съ Октябра мъсяца, перевхавъ на новую квартиру, я устрою ппаче образъ жизни. Поменьше бездвйственной и безилодной мечтательности, по-

меньше словъ, побольше дела – вотъ что нужно. Хотя этотъ голь и не прошель для меня совстмъ даромъ, но всетаки мало принесъ пользы, и я ничего не сдълалъ... Какъ-то поведетъ меня новый годъ? Право не знаю куда дъться отъ непріятной грусти, которую наводить всегда на меня день моего рожленія!... Осень ділаеть большіе успіхи, и, хоть на дворіз нехолодно, но деревья уже очень пожелтьли, а многія почти совстив обнажились. - Въ Субботу, часовъ въ 12, пофхаль я къ А. О., у которой были въ то время гости. Она приняла меня очень хорошо, но ни слова о томъ, что я такъ давно не былъ. Я нахожу, что ей гораздо лучше. Она крыче тенерь и въ физическомъ и въ правственномъ отношенів, очень бодра, весела в не скучаеть: ухватилась за вифипость Христіанства и очень самодовольно опирается на нее, совершенно по женски. Ъздитъ на Калужку, заставила людей всть постное, читаеть Инискептія, говорить, что Иннокситій и Филареть гораздо синсходительное меня. и вообще теперь она, кажется, вполнѣ довольна мѣркой своего обращенія. Я посиділь у нея съ чась временя; особеннаго разговора не было и не могло быть, потому что она на всякое слово-сейчасъ отвъчаетъ Евангеліемъ, Богомъ, вфрой или какимъ-нибудь правоучениемъ. Къ тому же я вовсе не имъю намъренія смущать ея чувство въры, потому что это для нея такъ, какъ она его понимаетъ, -- единственная отрада. Между тъмъ, по моимъ понятіямъ, върующій можеть найти отраду только въ самой безотрадной жизни. Впрочемъ, это вопросъ очень долгій, о немъ послів. — Смішно то, что въ тотъ же день весь городъ почти зналъ, что я быль у А. О....

### 1846 года 28-го Сентября, Калуга, Суббота.

Вотъ и мий минуло 23 года и пошелъ 24-й! Непріятно, а Богъ знаетъ почему! Какъ бы человъкъ ни холодилъ себя, какъ бы ин старался разоблачать дъйствительность, всегаки молодость обманываетъ его, всетаки ожидаетъ онъ отъ нея больше, чёмъ она принесетъ ему. Добро бы еще пролетъла она быстро, шумно, незамътно. Иътъ, мы живемъ день за днемъ, очень скучно и сознательно и говоримъ себъ: это

мы живемъ молодые годы!... Инсемъ отъ Васъ со вчерашней экстра-почтой не получаль; должно быть, Вы не успѣ-ваете отсылать ихъ въ Четвергъ. Впрочемъ, на нынѣшней недълъ у Васъ, върно, была большая суматоха, и къ Середъ събхались чай и родные и знакомые, такъ что, вфроятно, я и вовсе писемъ не получу. Что Вамъ сказать новаго? Въ Четвергъ заходилъ я въ соборъ, гдф быль храмовой праздникъ, потомъ пришли поздравить меня кой-кто, т. е. Бокаръ. Сальницкій, полсемейства Унк\*\* и еще нѣкоторые. Знавши напередъ, что всъ они непремънно придутъ, я велель Ефиму приготовить пирогъ, и веё покущали очень исправно. Лень провадился въ въчность по обыкновенному. Ни грусти, ни тоски, ни досады, ничего не чувствоваль я въ этотъ день, а такъ, какое-то тупое чувство... - Квартира моя еще не готова, но къ 3-му Октября можно будеть перевзжать. Весь городъ давнымъ давно знаетъ, что я перевзжаю. Что за глупая жизнь въ провинціи! Никакой другой жизни, никакого другаго интереса, кром'в злосло вія, сплетней взаимныхъ и анекдотовъ другь о другь, простирающихся на такія мелочи, что узнаешь немедленно о новой собачкъ, пріобрътенцой такою-то и т. п. Эти люди осуждены на ужасную муку — видъть почти каждый день другъ друга и никого больше. Не быть знакомымъ - нельзя, да и скучно; поэтому всф знакомы, всф знають другь друга отъ головы до пять и смъются другь надъ другомъ... Впрочемъ, людей добрыхъ больше, чемъ умныхъ, отъ того еще скучнее. Такъ какъя мало имею здесь знакомыхъ, то узнаю все городскія новости отъ Унк\*\*. — Читаю я теперь все путешествія по Египту, Муравьева, Норова, Исторію первыхъ въковъ Христіанства. Кромъ отношенія, которое имьють эти чтенія къ «Марін Египетской», они занимають меня сами по себъ. Только доставать здъсь книги необыкновенно трудно. Я все собираюсь писать къ Константину, да все какъ-то не соберуся. Меня все это время ужасно тревожилъ и мучилъ вопросъ о примиреніи искусства съ религіею и наводиль тоску, тягостную и неимовърную... Вопроса этого, разумфется; я не разрфииль, но какъ-то теперь пересталь о немъ думать такъ много; этотъ вопросъ есть вопросъ о примиренін язычества съ Христіанствомъ, религія съ жизиью,

словомъ, завлекаетъ далеко. — Стиховъ никакихъ не писалъ, а когда примешься за стихи, такъ бросишь писать съ досадой и поневолъ всиомнишь стихи Баратынскаго.

> Все мысль, да мысль! Художникъ бѣдный слова, О жрецъ ея, тебѣ спасенья нѣтъ!

Кажется, такъ, сколько я помню. Прощайте. Письмо мое какъ-то глупо, чувствую. Должно быть, я тупъю съ паступленіемъ 24-го года. Ревизоръ еще не прізажалъ.

### 1846 года Октября 1-го, Вторникъ. Калуга.

Какова погода! Холодная, но ясная, настоящая осенняя... Въ Субботу фадиль я на свеклосахарный заводъ Унк\*\*, осмотрълъ все производство, весь процессъ превращения свеклы въ сахаръ Дѣло не очень мудреное, но свекловичный сахаръ гораздо хуже настоящаго, всегда чфиъ-то отзывается. Заводъ небольшой, но приносить доходъ. Въ Воскресенье поутру стреляль изъ инстолета въ саду у Бокара, который живеть въ отдаленной части города и упражилется въ стръльбъ. Разъ попалъ въ цъль, т. е. въ бумагу, а не въ кружокъ, остальные раза все промахъ! Впрочемъ, и разстояніе довольно велико: 30 шаговъ. Хочу упражняться въ этомъ искусствъ, оно всегда можетъ пригодиться, да и какъ-то вопиствените себя чувствуень, а то я совершенный инвалидъ: верхомъ не фажу, изъ ружья пе страляю, ловкости физической не имъю... Вчера вечеромъ былъ я въ клубф, чтобъ поиграть на билльярдф... Вотъ Вамъ всф событія моей вифиней жизни, а въ жизни внутренией не было никакихъ событій. Нынче праздникъ и первый балъ въ Собраніп. Тхать и одъваться мит лінь, а потому не знаю, буду ли тамъ. Въ Четвергъ перетаскиваюсь на новую квартиру, следовательно, будущее письмо напишется уже не отседа. Ревизоръ нашъ еще не пріфажаль. Як\* трусиль ужасно, но я воспротивился всякимъ подготовкамъ и надуваніямъ и оставляю все въ томъ видъ, въ какомъ оно было всегда... Лун-Филиппъ ссорится съ Викторіей: это меня занимаетъ, авось подерутся наконець. Давно уже челов вчество утопаеть въ бездъйственной мечтательности отъ отсутствія громкихъ, страшныхъ и отрезвляющихъ событій действительности.

# 1846 года. Калуга. Октября 5-го, Суббота.

Пишу къ Вамъ уже не изъ стараго своего жилища, а на новой своей квартиръ. Я перевхаль вчера. Все наканунъ было уложено и приготовлено; въ Иятницу поутру Ефимъ сталь неревозиться, и я изъ Палаты прібхаль прямо во флигель, гав все уже было разставлено Ефимомъ согласно моему вкусу и привычкамъ. Квартирой своей я совершенно доволенъ. Я уже отвыкъ отъ такого ровнаго воздуха въ комнать, чтобы нигдъ не дуло, нигдъ не было сыро, и чувствую теперь, какая разница жить въ каменномъ или деревянномъ ломф. Такъ какъ флигель этотъ только что отстроенъ, то онъ находится еще въ девственной чистоте: нигле ни иятнышка, клопы и блохи ему еще чужды; двери, перегородка въ томъ вить, въ какомъ вышли изъ подъ руки столяра, т. е. некрашеныя, не бфленыя, а гладко строганыя... У меня, съ передней, 4 комнаты, изъ которыхъ одна большая, съ каминомъ-мой кабинетъ. Дай Богъ, чтобы эта кваргира была счатливъе той. Наканунъ перевзда я пересмотрълъ однако все, что было написано тамъ мною: всёхъ стихотвореній около 14-ти. Я думаль, что чинь природы побезпоконтся для меня и пошлеть мит въ последний разъ, передъ оставленіемъ стараго жилища, какой-пибудь знаменательный сопъ: ничуть не бывало; проспаль всю ночь очень кръпко и во сиф ничего не видаль. Городъ Калуга уже узналь, въроятно, о моемъ перебадъ. Недавно я купилъ у Итальянна, носящаго бюсты и статуи (явленіе въ Калугь небывалое) два бюстика Гете и Шиллера и приказываю ему принести на дняхъ Наполеона. Хорошо, отвъчалъ онъ мнъ ломанымъ Французскимъ языкомъ, когда же? лучше послъ завтра, когда вы перебдете воть туда, въ этотъ домъ... Проклятый Итальянецъ, подумаль я, - давно ли ты въ Калугь? - 12 дней!.. Наконецъ въ Середу я получилъ отъ Васъ письма, также отъ Панова. Благодарю Васъ за поздравленія, а теперь буду отвітчать на письма. Я думаю, тысячи за двъ на полгода, Вы легко найдете квартиру: я бы желалъ этого и для Васъ всъхъ и для Константина. Я думаль, что Нанову достаточно будеть введенія въ «Марію Египетскую», «Совъть» и «Бываеть такъ» и пр. я послалъ

Илетневу, а «Дождикъ» и Саргіссіо нечего печатать въ «Сборникъ». Они могутъ быть напечатаны въ общемъ собраніи стихотвореній, а такъ, отдъльно выступать съ ними смъшно. Вамъ правятся последніе стихи мон; надо, однако, признаться, что начало и конецъ немного пошлаго тона, т. е. мотивъ ихъ, музыка какъ-то очень обыкновенна. «Маріи Египетской» помфијать не хочу.—Я слышаль, что Митя Оболенскій уже женился... Дай Богъ ему счастія. Посланіе къ нему какъ-то не написалось, да, признаюсь, пускать посланія въ большой світь мий уже и не хочется. Во Вторникъ быль баль въ Собраніи; я тамъ быль, но дамъ почти не было никого. Встрътился тамъ съ См\*\*, который опять обратился ко мив съ разными изъявленіями дружбы и требоваль, чтобы в пріфхаль къ нему собственно. Я обфщаль быть у него въ четвергъ. Такъ и сделаль; отправился къ пему вечеромъ, но онъ еще не возвращался изъ Думы, гдъ онъ былъ, не знаю по какой причинъ, и я прошелъ къ А. О., у которой никого не было, кромф, разумфется, Б-ой. Я нашель А. О. въ отпошени ея здоровья еще лучше. Она, какъ кажется, теперь совсемъ здорова, но мы съ нею расходимся все болве и болве, невольно наговорили непріятностей другь другу и разстались очень сухо. Мы не горячились, и тъмъ хуже. - Прощайте до Вторника.

### 12-го Октября 1846 года. Калуга. Суббота.

Въ Середу получилъ я письмо отъ Васъ отъ 2-го Октября изъ Радонежья, милый мой Отесинька. Ар\*\*, заъхавшій вчера на пять мипутъ, еще ничего пе успълъ сообщить мить о Москвъ. Онъ будетъ у меня нынче вечеромъ. Онъ говоритъ, что Дмитрій Оболенскій нынче или завтра долженъ быть въ Калугъ съ женой. Какъ радъ я буду его увидъть. —Вотъ уже педъля, какъ я живу на новой своей квартиръ и совершенно ею доволенъ. Я пользуюсь ръшительно всъми удобствами безхозяйства и тишины. Неожиданнымъ образомъ получилъ я здъсь книги изъ Москвы отъ Мухановой, также отъ Киръвевскаго, — и все это для моей Маріи Египетской. Мит, право, и смъшно и совъстно. Муханова (Марья Сергъвевна) присылаетъ мить книгу въ подарокъ, на память

встричи: De l'école d'Alexandrie, новийшее ученое сочинение. Ей произдоми сообщили Оедори Унк\*\* бывшее у него введение, и она теперы пишети ки нему цилое письмо оби этоми, которое я Вами сообщу ви слидующій рази, и совитуєть даже сийздить мий ви Египети. Я не чувствую ви себи такого призванія, чтоби стали очень безпоконться для «Маріи Египетской», и готови даже отказаться оти этого труда, оти претензій на христіанскую эпопею: для этого надо быть лучшими христіаниноми... Я написали ей вчера маленькое посланьнце. Мий все приходится писать ки женщинами, которыя меня ви полтора раза старше. Вфроятно, у наси завяжется переписка, чему я буду очень ради. — Нинче я уже успили написать письмо и ки ней и ки Панову, которому давно не отвичаль.—Прощайте, право, пекогда, во Вторники буду писать Вами обстоятельно.

## 1846 гада. Калуга, 15-го Октября. Вторникъ.

Въ Воскресенье я получилъ письмо отъ Васъ, милая Маменька, и отъ Олиньки, которая убъдптельно меня проситъ не безпоконться и не ждать писемъ отъ Отесниьки... Само собою разумвется, что не должно Вамъ, милый Отесинька, ни диктовать, ни писать письма, покуда глазныя и головныя боли не пройдутъ совсемъ; ножалуйста берегитесь, прошу Васъ. Я вообще теперь не очень жду отъ Васъ аккуратныхъ писемъ, потому что знаю, въ какой суматохъ и безпокойствъ Вы находитесь. Въ противоноложность Вашей, моя жизнь течетъ совершенно мирно и покойно. Когда мий сдилается скучно одному, я отправляюсь въ домъ, посмотрю гостей, поразстюсь и отправляюсь опять къ себъ, гдъ никто миъ не мъшаетъ... Конечно, здъсь въ домъ пъть никого, съ къмъ бы можно было имъть свободный обмънъ мыслей, не стъсняясь и не заботясь о пониманіи; нать въ головахъ широкихъ подъйздовъ и распахнутыхъ дверей, въ которыхъ входи всякій: мфсто будеть: - нфть такого великолфиія, а есть или узенькія или низенькія калитки, гдф всячески изворачиваенься, чтобы пролезть. За то неть никакихъ претензій, но столько кротости и доброты, что, право, иногда мив совветно становится передъ ними. Удивляясь ровному теченію ихъ жизни,

я въ тоже время ставлю ихъ выше себя въ нравственномъ отношеніп... Всего этого, конечно, не поймуть здісь многіе, но должна бы понять А. О. Конечно, въ Калугъ мы болье вськи понимаеми и знаеми други друга, болье вськи способны оцѣнить другъ друга и въ тоже время расходимся съ каждымъ днемъ все болъе и болье. Я пріютился въ домъ Унк\*\*, она окружилась Б-ми.-Вы знаете, здёсь въ Субботу быль Митя Оболенскій съ женою. Въ Калугі и вкогда отенъ его быль Губернаторомъ, и здёсь жила и скончалась мать его, Княгиня Оболенская, урожденная Нелединская, намять которой и теперь еще жива и боготворится всфми въ Калугъ, несмотря на то, что со смерти ея минулольтъ 17 или 18. Здёсь же, въ Калуге, похоронена Графиня Зубова. Всв Оболенскіе почти ежегодно вздять въ Калугу поклонитьси праху матери и сестры. Митя Оболенскій съ женою своею прямо пробхаль въ монастырь и потомъ уже порхаль цриять приодовые визити: здрсе живеть его родной дядя Нелединскій и старинные знакомые его отца. Вечеромъ Оболенскій быль съ женою у Унк\*\*. Въ этомъ домі всі они нъкогда воспитывались, по смерти матери,-потомъ, когда Унк\* савланъ быль Директоромъ Института благороднаго въ Москву, то и они ноступили туда и жили у него. Я познакомился съ женой его. Она, кажется, хорошая, добрая женщина, безъ всякихъ претензій и съ сердцемъ довольно простымъ. Кажется, они покуда совершение счастливы. Дай Богъ, чтобъ это продолжалось. Вирочемъ, съ такимъ человфкомъ, какъ Оболенскій, трудно не быть счастливымъ. Потомъ я отправился къ нему инть чай. Часу въ десятомъ онъ отправилъ ее снать, а самъ просидълъ съ нами до перваго часа. На другое утро онъ уже уфхаль, пробывь въ Калугф не болфе сутокъ. --Что Вамъ сказать еще? Ничего ивтъ. На этой недвля хочу хорошенько запяться чтеніемъ книгъ, которыхъ теперь у меня довольно. Благодаря Мухановой, я снабженъ теперь ночти всемъ, что мие было нужно для сведенія о Египте. Только она пишетъ: «не опасно ли раму дълать болће картины?» II права въ этомъ отношении. Но я ни рамы, ни картины пикакой еще не дълалъ и никакой задачей себя не обязываль, и мив смешно видеть и слышать такія хлопоты о томъ, о чемъ, признаюсь, я мало хлоночу въ лъннвой лушь своей.

## 1846 года. Калуга. Октября 20-го. Суббота.

Вчерашняя экстра-цочта не привезла мий писемъ отъ Васъ, хотя я и не очень ждаль ихъ, зная въ какихъ Вы теперь хлопотахъ, но хотъль бы знать по крайней мърь о состоянія здоровья Отесиньки. Я живу по прежлему мирно и спокойно. Тишина и доброта, вытфененныя на время отношеніями къ А. О. и всеми ихъ последствіями, возвращаются въ мою душу. Я почти не вижу Калуги, кромф улицъ, ведущихъ въ Палату. А. О. недавно получила письмо отъ Гоголя. Ар\*\* сказываль мнв. что онь пишеть, будто въ Январъ отправляется въ Герусалимъ, куда зоветъ и А. О. Онъ написалъ сочинение, въ видъ двухъ писемъ, о Русскомъ Луховенствъ, которое Цензура сначала не пропустила, но Государь, по ходатайству Протасова, разръшиль печатаніе, и оно выйдеть особою книжкою. Воть еще новость: гогорять, Илетневъ продаль «Современникъ» Бълинскому и Панаеву.

Я написаль еще стихи небольшіе, къ себѣ, но назваль ихъ «Къ портрету».

#### 1846 года. Калуга. Октября 26-го. Суббота.

Вчера получиль а небольшое письмено отъ Вфры, очень благодарю ее за эту догадливость. — Вфра пишеть, что мон последніе стихи очень забавны; право не понимаю, что она нашла въ нихъ забавнаго: они такъ же относятся ко мив, какъ и къ Константину и ко всему современному молодому поколенію. Не знаю, сообщиль ли я Вамъ посланіе къ Мухановой? Кажется, сообщиль. Въ суматох и клопотахъ, которыя теперь у Васъ въ дом часы и дни летять, чай, напопыхахъ, а время безъ церемоній обращаетъ эти часы и дни въ целые мъсяцы. А потому я онять повторяю: мечтатель Константинъ, вообразившій окончить диссертацію въ пыньшнемъ году и отлагавшій печатаніе до зимы, какъ удобивйнаго времени! Все это я ему предсказывалъ.

Что Вамъ сказать поваго? Читали ли Вы или вид'єли ли Октябрьскую книжку «Библіотеки для Чтенія»? Вообразите,

тамъ по поводу разбора какой-то книжонки Сенковскій объявляеть публикъ, что Гоголь боленъ, вдался въ мистицизмъ, не хочеть продолжать «Мертвыхъ Душъ» и такъ самолюбиво замечтался, что всёхъ учить, даеть наставленія. Все это сказано съ ругательствами и насмѣшками. Онъ ве называеть его Гоголемь, но Гомеромь, написавшимь «Мертвыя Души.» Назвапіе Гомерт повториль онъ разъ двадцать на одной страничкъ. Какой мерзавецъ! Въ этомъ же 💥 есть новый разборъ «Московскаго Сборника», Никитенко. Это по крайней мфрф написано вфжливо. Онъ разбираетъ только нѣкоторыя статьи и препмущественно Хомяковскую. Но какіе всь они подлецы: Никитенко, почитатель Гоголя и рядомъ съ его статьей ругательство на Гоголя. Прібхалъ новый Председатель Казенной Палаты Кобринъ, переведенный сюда изъ Перми, гдф онъ въ таковой же должности находился лътъ 15. Вдовецъ, Генералъ со звъздой и тремя дочерьми, изъ которыхъ младией льтъ 13, а старина двъ взрослыя. Дочерей его почти никто не видаль; говорять, впрочемъ, довольно милыя и развязныя Пермячки. Онъ только нфсколько дней тому назадъ пріфхалъ и очароваль уже тфхъ, кому дълалъ визиты, ловкостью и пріятностью своего обращенія: надобно прибавить, что онъ Генералъ, т. е. Дъйствительный Статскій, а въ Калугь, кромь, Тимпрязева ньтъ другихъ генераловъ, ни статскихъ ни военныхъ. У меня опъ еще не быль, а я, разумъется, къ нему не поъду. Такъ какъ Казенная Палата въ губерній мъсто совершенно отдъльное и самостоятельное, и Предсъдатель полный хозяинъ и господинъ ея, то здъшняя Палата или, лучше сказать, Совътникъ, исправлявний должность его, приготовитъ новому Председателю такую встречу, о которой-если разсказать, такъ не повърятъ. Былъ посланъ чиновникъ павстръчу: хотфли заставить дожидаться его на границф, но рфшили наконецъ послать его въ пограничный городъ, въ Боровскъ. Домъ для Кобрина быль нанять, вычищень, вымыть, и чиновники въ мундирахъ должны были дежурить въ пустомъ дом'в, въ ожиданіи Его Превосходительства. Наконецъ я достовърно знаю, что въ Присутствін, въ Палать между двумя стариними Совътниками происходьли толки о томъ, все ли предусмотрѣно и заготовлено ими для Пачальника и

его семейства. Вспомнили, что недостаетъ нѣкотораго рода необходимыхъ посудинъ, почему и отправились они покупать эти посудины, причемъ принято было въ соображеніе число, возрасть, полъ и пр. Представленіе чиновниковъ Флеровымъ, т. е. этимъ Старшимъ совѣтникомъ, было презанимательное также. Не зная уже, о чемъ говорить, Кобринъ спросилъ наконецъ, чей это домъ такой-то, отъ его дома недалеко? На что Флеровъ отвѣчалъ: «это домъ барышенъ Бахметевыхъ, многоуважаемыхъ и любимыхъ Ея Превосходительства, состоящаго въ должности Гражданскаго Губернатора, Николая Михайловича См\*\*». Мнѣ все это потому извѣстно, что старшій Унк\*\* служитъ Чиновникомъ по особымъ порученіямъ при Казенной Палатѣ и находился при представленіи.

## 1846 года 29-го Октября. Калуга. Вторникъ.

Нынче на дворъ такой морозъ, что я, проснувшись по утру, сейчасъ приказалъ топить каминъ. Онъ такъ трещитъ теперь, что весело слышать. Умывшись и обрившись, сфлъ я писать къ Вамъ, сълъ и не знаю, что писать: такъ мало достопримъчательнаго совершилось въ эти дни! Для города Калуги недфля эта замфчательна тфмъ, что была именинина 28-го числа Прасковья Сергвевна Теличеева, дввушка льтъ сорока, которой Вы не знаете, которую весь городъ събзжался поздравить, окончивъ присутственное засъдание часомъ раньше, по у которой я не быль, потому что не счель нужнымъ знакомиться съ нею и ея сестрами, хотя и встрфчаюсь съ ней въ обществъ. У нея быль пирогъ съ канустой. На будущей недвяв городу предстоить въ персиективъ дней пріятная суматоха, падъваніе мундировъ, скакотия въ соборъ поутру и вечеромъ въ Собраніе — 8-го Ноября. Всетаки маленькое развлечение, вариация въ однообразной губернской жизни! Виповать: будеть большая варіація, говорять; именно баль у Губернатора по случаю прівзда (еще ожидаемаго) молодыхъ, Осина Россети съ супругой. Слъдовательно, жители уже обезпечены на недълю: о балъ бу дуть говорить долго, сообщать другь другу свои наблюденія. и не ускользнеть отъ ихъ досужнаго вниманія и привычной примъчательности ни одна булавка, выскочившая изъ галстуха, ни одинъ жестъ Губернатории!... Впрочемъ, злословіе, правда, вовсе не ядовитое, единственная пища, единственная умственная деятельность этого добраго народа. Ревизоръ нашъ еще не пріфажаль. Очень дурно онъ сделаеть, если прівдеть поздно, къ самому концу года. Я съ некотораго времени все думаю о будущемъ и занятъ мыслью о разсадкъ хмъля. Одна десятина хмъля, хорошо обработанная, можеть приносить тысячь нять доходу. Хочу ваписать объ этомъ Гришъ. Если я на будущій годъ не поъду въ чужіе края, то и не выйду въ отставку, но постараюсь перейти въ Москву, если можно, такъ на мъсто Оберъ-Секретаря въ Уголовномъ Департаментъ. Мъсто въ восьмомъ классъ, и мой товарищъ Розенбаумъ уже занимаетъ его въ 8-мъ Департаменть, но жалованья 4 тысячи. Тогда я, можеть быть, попрошу у Васъ одну десятину и займусь разсадкой хмфля. Тутъ нътъ ничего смъшнаго: независимое существование (особенно независимое отъ службы) лучше всего, а независимость дается только деньгами, обезпечивающимъ доходомъ. Можеть быть, я буду свять также свекловичныя свмена и скоро примусь за изучение этихъ предметовъ.

### 1846 года, Ноября 2-го, Суббота. Калуга.

Вотъ и еще недъля прошла, и еще получилъ я еженедъльную порцію извъстій о Васъ, но все мало утъшительныхъ: Вы все еще не уладились, не устроились, и Отесинька все также еще страдаетъ! Хотя милый Отесинька и диктуетъ миѣ письмо, но всетаки видно, что это больше по собственному принужденію, что диктовать, т. е. утомляться диктовкой не слъдовало бы... Вчера пеожиданно обрадовалъ и оживплъ меня прітадъ добраго В. А. Панова. Онъ пріталь часовъ въ 9 утра и уталь отъ меня въ первомъ часу ночи въ Тулу. Слъдовательно, онъ сдълаль большой крюкъ для того, чтобы видъться со мною и Елагиными, отъ которыхъ онъ пріталь ко миѣ. Я не поталь въ Налату, и цълый день провели мы вмѣстѣ. Что за чудесный человъкъ этогъ Пановъ! Онъ разскажетъ Вамъ про мое житье-бытье, по

посылать мив съ нимъ было нечего. Стиховъ нвтъ. Онъ пофхаль въ Тулу, чтобы видфться опять съ Хомяковымъ и Елагиной. Я взяль у него вторую часть Лекцій Шевырева, съ объщаниемъ возвратить въ самомъ скоромъ времени, что я, разумбется, и исполню. Онъ оживиль меня, нахиуль на меня живостью умственной дъятельности и интересовъ, которые въ здъшней одинокой жизни певольно клонятся ко сну. Надобно признаться, что тяжело бываеть подъ часъ возиться съ ограниченными людьми. Правда, я уже къ этому привыкъ; всв мон товарници большею частію люди, съ которыми у меня не можеть быть ни полнаго сочувствія, ни свободнаго размина мыслей; впрочеми, хотя обо мни судять совсемь иначе некоторые люди, - я правственное сочувствіе ставлю выше свободнаго разміна и сочувствія мыслей. Я изворачиваю всячески свой умъ, примъиясь безпрерывно къ понятливости людей, болфе меня ограниченныхъ, по я по крайней мфрф не таю про себя, не дфлаю уступокъ, не измъняю ни въ чемъ своихъ правственныхъ привычекъ возарънія... Я начисаль бы къ Вамъ гораздо больше. но 1) Пановъ лично разскажетъ Вамъ про меня, 2) я хочу писать къ Оболенскому и Иогуляеву и просить ихъ увъдомить меня, ифть ли какого мфста въ Москвф по нашему Министерству или есть по чужому. Я хочу перейти служить въ Москву.

# 1846 года Поября 15-го. Калуга. Пятница.

Я думаю, Вы очень удивились, что не получили отъ меня письма во Вторникъ. Причиною тому — не что инос, какъ 1) рѣшительный недостатокъ—о чемъ писать; 2) миѣ чтото помѣшало. Я всегда пишу письма до отъѣзда въ Палату и употребляю на это часъ времени; къ тому же отъ Васъ уже очень давно не имѣю я никакихъ писемъ, кромѣ краткихъ увѣдомленій о нездоровьѣ; слѣдовательно, разговоръживой въ письмахъ невольно останавливается. Нынче же я пишу потому, что нынче же, послѣ присутствія сажусь въ повозку и ѣду къ Елагинымъ за сто верстъ отсюда. Въ Воскресенье вечеромъ или въ ночь на Понедѣльникъ я ворочусь сюда. Скажите это Панову, которому я далъ слово

непремфино съфздить въ Петрищево. Миф это тфмъ удобифе сделать теперь, что и все семейство Унк\*\* убзжаеть на эти дни верстъ за 30 отсюда въ деревню къ Храповицкой, ихъ родственницъ. Я очень радъ этой поъздкъ. Авось она меня освѣжить нѣсколько, потому что мив часто приходится хандрить; пичего путнаго и пе делаю, ничего не пишу; мало читаю. Да и читать нечего. Нестора? Право, должно признаться, что мало тянеть къ этому труду, хотя я всемъ другимъ и самому проповъдую, что тянетъ, что должно тянуть. Перечитываю Гоголя и еще грустиве становится, потому что вспомнинь о самомъ Гоголь, потому что посль чтенія Гоголя по крайней мфрф сутки двое не смфешь не только взяться за перо, но даже подумать о какой-нибудь литературной деятельности. А время идеть! Третьяго дня получилъ я вторую книжку «Современника», гдъ помъщены два мои стихотворенія: «Сов'ять» и Andante 2-е. Вчера получилъ письмо отъ Погуляева, который пишетъ миф, что Иванъ Яковлевичъ Соколовъ съ 1-го Января подаетъ просьбу въ отставку, что, следовательно, открывается вакансія Уголовнаго Оберъ-Секретаря. Совътуетъ миж или написать письмо къ Панину или фхать самому въ Петербургъ. Но ни того ни другаго я дѣлать не хочу. Пусть Оболенскій скажеть объ этомъ Панину.— Въ городѣ все благополучно. Въ Воскресенье быль я въ церкви на свадьбѣ Прокурора, который въ вѣнцѣ чрезвычайно похожъ на одного изъ моихъ Калмыцкихъ божковъ. Все было очень великолфино; всф губернскіе тузы были въ мундирахъ; вся губернская аристо-кратія участвовала въ свадьбѣ, какъ-то Губернаторъ, Вицегубернаторъ и пр. и пр. А. О. была посаженою матерью. Ну что же? свадьба, кажется, веселое явленіе и счастливое событіе. Но на свѣтѣ все какъ-то выходить уродливо. Хорошенькая дфвушка выходить за малообразованнаго, удивительно невзрачнаго душою и тёломъ чиновника. Мать съ дочерью, прощаясь, падали попеременно въ обморокъ, - но дочь оттого и выходить замужъ, что теривла отъ матери побои и невыносимыя угистенія. За нѣсколько дией передъ этимъ совершилась другая свадьба: тихая, скромная, простая... Молодые любять другь друга и другь по другу оба,но на другой день свадьбы, вфрио, задумались о томъ, что

же они будуть фсть, особенно если Богъ захочеть благословить ихъ большимъ семействомъ. У нея нътъ ничего. Очень поэтически, кажется. Но молодой, добрый и чудесный малый, офицеръ Путей Сообщенія, приносить въ даръ свое будущее назначеніе на Динабургское шоссе, гдъ лѣнивый можетъ легко получить въ годъ тысячъ шесть дохода, что взято во вниманіе при отдачъ за него невѣсты.

# 1846 года, 19-го Ноября. Калуга. Вторникъ.

Вчера воротился я отъ Елагиныхъ часовъ въ 12, въ полдень. Надо же было случиться такому несчастію, что въ промежутокъ двухъ дней пошелъ проливной дождикъ, и ледъ разошелся, а миф приходилось два раза перефажать Оку, не говоря о мелкихъ рфченкахъ. Туда я дофхалъ благополучно. но оттуда приходилось мит возвращаться то въ телегь. то въ саняхъ. Черезъ ледъ не пускали, и а рфиндся фхать въ объёздъ. Это лишняго верстъ 20. Такъ какъ Оку приходится неребажать два раза, стало можно попасть въ Калугу, минуя ръку. Передъ самымъ отъфздомъ монмъ къ Елагинымъ получилъ я письмо отъ Васъ, милая Маменька, письмо длинное и очень интересное. Хотя Вамъ бы не слъдовало писать, милая Маменька, потому что у Васъ руки отекають отъ этого, но я Вамъ очень благодаренъ, потому что давно не получалъ писемъ обстоятельныхъ. Я зналь, что Юрій Самаринь въ Москвъ. Не пріфдеть онъ въ Калугу? Елагины живутъ очень скромно, но хорошо и мирно. Выписывають много книгь и журналовь, много работають въ пяльцахъ. Разумбется, Авдотья Петровна чрезвычайно мив обрадовалась и была нвжна въ высшей степени. Я прожиль у нихъ Субботу и уфхаль въ Воскресенье, снабженный большимъ количествомъ книгъ. Николай Елагинъ пишетъ повъсть; его заставили прочесть ми в начало: очень хорошо. Мий нравится это отсутстве всякой восторженности и лиризма, всякихъ мудрствованій и философствованій о предметь своей повъсти; напротивъ, у него разсказъ самый простой, не поспъшный, безпристрастный... Не знаю, что будеть дальше, по пріемъ самый уже хорошъ. А писать повъсть трудиве всякихъ стихотворныхъ произвеленій!

23-го Ноября 1846 года. Калуга. Суббота.

Сейчасъ получилъ нисьмо отъ Вфры. Вамъ еще нфтъ положительно лучше! Долго же это продолжается; для меня это тяжелье, что я не врю прочности леченія какими то сиропами. Но дай Богъ, чтобы этотъ сиропъ не только пзбавиль Вась теперь отъ страданій, но и уничтожиль бы возможность возвращенія болей. - На дняхъ, т. е. въ Четвергъ, А. О. убхала въ Воронежъ — недъли на три. Я уже ея не видаль болье шести недыль. Она беременна!... Я не описывалъ Вамъ подробно моего пребыванія у Елагиныхъ. Пріемъ ихъ быль самый ласковый. Авдотья Петровна была въ постоянномъ умиленіи. Они дали мив всв «Чтенія Московскаго Общества Древностей», гдв столько интересныхъ статей и «Наль и Дамаянти» Жуковскаго. Далъ слово прочесть, а тяжело! Лила, Марья Васильевна и Авдотья Петровна работаютъ на свою церковь, вышиваютъ святыхъ по канвф. Довольно хорошо выходить. Носъ четвероугольнякомъ, ну да это ничего. Въ домикъ у нихъчисто, опрятно, уютно, тепло, мирно, очень хорошо. Я уже писаль Вамь, кажется, о повъсти, начатой Николаемъ Елагинымъ, которую онъ решился наконецъ мив прочесть, после долгихъ убъжденій матери, которая, разум'вется, въ восторги... Мп'в даже поправилась эта слабость, это движение искрениее въ Авдоть В Петровић. Точно также въдь и Вы дома бываете въ восторгъ отъ монхъ стиховъ. Повесть съ решительнымъ достопиствомъ. Я также пришелъ въ восторгъ, но будто совершенно искренній, правдивый, безпристрастный, ифкоторыя мфста побраниль откровенно: повъсть хотя и съ достоинствомъ положительнымъ и оригинальна, по я всетаки равнодушенъ болеве или менев къ ней. — Лжень и врешь на каждомъ шагу: право, я иногда ужасибишій подлець и такъ часто это вижу, что даже пересталь этимъ огорчаться. - Передайте Панову о повъсти Елагина. Это будеть истиннымь подаркомь, если только продолжение будетъ соотвътствовать началу. Съ монми стихами пусть онъ делаеть, что ему угодно. Цель печатанія отдельной книжкой была не извъстность, а деньги. А такъ какъ я, взвъсивъ всв обстоятельства, убъдился, что денегь я не получу или получу слинкомъ мало, а между темъ всетаки рискую, нечатая

отдъльно стихотворенія, то и не хочу печатать. Вообще запятія литературой не дають денегь, и, перейдя въ Москву, я безь шутокъ хочу заняться разсадкой хмѣля. Да, о переводъ въ Москву. Оберъ-Секретарской вакансіи покуда нѣтъ. Иванъ Яковлевичъ Соколовъ съ 1-го Января подаетъ, говорятъ, будто бы въ отставку. Слѣдовательно, переводъ можетъ случиться не прежде этого времени. Быть Оберъ-Секретаремъ, на мѣстѣ Ивана Яковлевича, я не хотѣлъ бы, мнъ совѣстно было бы и непріятно имѣть подъ своимъ начальствомъ Порьцкаго, Полякова, людей, съ которыми я служилъ прежде, какъ товарищъ, людей семейныхъ, которые по десяти лѣтъ ждутъ, не дождутся Оберъ-Секретарской вакансіи. Богъ съ ними. Великодушничать очень пріятно къ тому же.

На нынѣшней недѣлѣ было 4 бала, два праздника. отъ присутствія свободныхъ, выѣздъ первый дочерей Предсѣдателя Казенной Палаты Кобрина. Одинъ мой губерискій знакомый говоритъ про нихъ: «Кобриночки», другой мой губерискій знакомый говоритъ: «Казенныя Палаточки». Сверхътога, во многихъ уѣздныхъ городахъ открыты собранія, въ Середу—Царскій день, и можно вообразчть себѣ минуту, когда вся губернія была въ движеніи па.

### 1846 года Ноября 30-го. Калуга. Суббота.

На нынашней педала получала я два письма отъ Васъ: одно съ Лопухиной, другое съ почтой, вчера. Очень благодарю Константина за письмо и за то, что онъ не считается письмами. Костя удивляется, что я ничего не писаль о письма Самарина. О немъ надо было писать или много или ничего. Иисьмо вообще мит нравится. Его сдержанность, спокойное разложение вопроса, все это я люблю, но служба имъетъ надувательный характеръ, и Самаринъ, кажется, ею отчасти надувается. Какой-то политический мнимый характеръ, ей сообщенный, дълаетъ то, что отъ этой дъятельности трудно перейти къ дъятельности отвлеченно-ученой; послъдияя кажется мертвою... Я сужу по собственному опыту. — Ради Бога, Константинъ, умърь твои выражения о А. О. Я не хочу, чтобы вообразили въ этомъ случать меня за одно съ тобою. Я никогда не позволяю себть этихъ выражений открыто и

не перестаю цанть хорошихъ сторонъ этой женщины. Мна больше жаль ее, но въ душъ у меня нътъ нисколько ни злобы, ни ненависти, и даже негодование затихло. Это, впрочемъ, отъ того вёроятно, что я уже мёсяца два какъ ея не видалъ. Опа еще не возвращалась - Радуюсь сближенію Грановскаго, воображаю, какъ ты шумълъ и кричалъ весь ужинъ и потому очень пріятно провелъ время. -- Благодарю Васъ за подробное сообщение извъстий о Гоголъ. Это изъ рукъ вонъ и грустно, и тяжело вевыносимо. Одинъ геніальный художникъ въ наше бъдное время, на котораго съ надеждою обращались глаза, отъ котораго ждалъ свъжаго, отраднаго слова, - и тотъ гибнетъ! Наконецъ, послъ долгаго промежутка, и Вы стали диктовать миф, милый Отесинька; благодарю Васъ, если это неутомительно Вамъ: въ такомъ случав, пожалуйста, не диктуйте. — Обращаюсь къ событіямъ недъли: въ Четвергъ былъ концертъ, на которомъ былъ и я. Какой-то Делушъ, ученикъ Листа, игралъ на фортеньяно. Слава Богу, продолжалось недолго. Оркестръ былъ очень хорошъ, но я не могъ имъ восхищаться, зная, что это оркестръ богатаго барина изъ кръностныхъ музыкантовъ, барина, который, если эти орудія духовнаго наслажденія не вполнъ хорошо удовлетворяють его, съчеть ихъ немилосердно. На будущей недълъ опять какой-то концертъ. Какая-то Cantatrice de Paris будетъ ифть. Завтра пикникъпочти всего города -- за городомъ, верстахъ въ десяти отсюда, въ которомъ и я по необходимости участвую, т. е. заплатиль деньги. Вду же самь при Уик\*\*. Мало того, 4-го Декабря, въ Варваринъ день, балъ у Унк\*\*, по случаю именинъ матери; 6 го Декабря Николинъ депь; 9-го Декабря Анны пменипницы, въ томъ числъ жена нашего Предсъдателя; будеть, върно, кулебячка. По справедливости заключають, что въ Калугъ веселятся. Вы говорите, что я все хандрю. Я не то что хандрю, а такъ, ни веселъ, ни пасмуренъ, --- хандрю, шутя, и нахожу, что это самое истинное состояние души вообще въ этой жизни и въ наше время въ особенности. -Порывы, исключенія редки. Недавно какт-то, прокатясь вт саняхъ, я почувствовалъ что-то другое и написалъ стихи, которые, если усивю, приложу. Стихотвореніе довольно пустое и не вполнъ удавшееся, потому что размъръ этотъ мнъ

совершенно новъ, и я имъ еще не владъю вполнъ \*). Образъ жизни моей такъ тихъ, простъ, однообразенъ, что мало вдохновительныхъ толчковъ для поэзіп лирической. Встаю я часовъ въ 8, иногда раньше. Пью чай, курю, займусь чемъ-нябудь или съ просителями; — 10-й часъ, пора ъхать въ Палату; одъваюсь и отправляюсь въ домъ, гдъ всъ поперемънно являются въ это время на чай. Беру Унк\*\* и бду въ Палату. Часу въ третьемъ возвращаюсь прямо въ домъ и тамъ объдаю въ три часа. Послъ объда выслушиваю порцію музыки или пънія (ужъ я такъ завель) и отправляюсь домой. Дома или читаю или просто хожу по комнать, начиу заниматься Польскимъ языкомъ или чемъ-нибудь другимъ, - является кто-нибудь изъ монхъ Калужскихъ пріятелей: редко случается вполив свободный вечеръ. Пью чай. Проходить время. Передъ ужиномъ, часу въ 12-мъ, опять отправляюсь въ домъ, послъ ужина домой — и въ постель. Жизнь прездоровая и препокойная. Я, право, какъ-то сделался добрее, или, лучше сказать, какая-то грустная доброта, грустное синсхожденіе къ людямъ наполняеть мив душу. Тяжело видвть людей насквозь и вид'ть, что они не стоять пи сильной любви, ни ненависти. Всъ-такъ себъ, ничего, и хороши и дурны, пеглупы и неумны... Я, вирочемъ, принимаю участіе во всёхъ событіяхъ дома, повёренный тайнъ всёхъ членовъ семейства, - знаю о всёхъ приготовляемыхъ платьяхъ и нарядахъ, которые показываются мив всв предварительно. Я даже написаль одно посланіе къ Унк\*\* — дівпцамъ, которое давно бы послаль къ Вамъ, еслибъ не скучно было переписывать. Написано оно вотъ по какому случаю. Сочинены были голубыя платья и показаны мив. Разумвется, я хвалиль, и очень серьезно, и даже наморидиль лобъ, один платья предпочиталь другимь и пр., даже объщаль, когда платья эти наденутся въ первый разъ, непременно воспеть ихъ. Платья эти должны были надъться въ первый разъ на Губернаторскій баль, какь наиваживишій вь губернін. Я убхаль къ Елагинымъ; возвращаюсь въ Понедбльникъ къ объду, узнаю, что быль уже баль въ Воскресенье, на которомъ надъты были эти платья, произведшія эффектъ,

<sup>\*)</sup> См. Приложение: Санный быль.

и что вечеромъ опять балъ, на который они повхали, а я не повхалъ. По требованию сейчасъ селъ писать стихи и тутъ же имъ написалъ. Само собою, что онв преосчастливлены, твмъ болве что никому не обидно: обвимъ сестрамъ по серьгамъ. Я Вамъ пишу это для того, чтобы объяснить а propos, а самый а propos посылаю единственно для того, чтобъ Васъ потвшить \*).

# 1846 года, Декабря 3-го. Вторникъ. Калуга.

Вотъ и Декабрь мфсяцъ, последній мфсяцъ 1846 года, въ концѣ котораго надъюсь быть у Васъ хоть на десять дней... Что за погода! Таетъ немилосердно; въ воздух в сыро, мокро, туманно. Я забыль, кажется, паписать Вамь въ последній разь, что ревизорь быль уже у нась и окончиль свою ревизію. Это было въ Пятницу. Прівхаль онъ къ намъ въ два часа, просидълъ полчаса и убхалъ, потребовавъ къ себъ на домъ Секретаря съ приговорами, ръшенными по уложенію, просмотрыль ихъ, потребоваль какую-то вёдомость и этимъ окончилъ ревизію. Ревизоръ типъ Петербургскаго чиновника, физіономіи самой скверной, въ бълыхъ перчаткахъ, въ обращения съ чиновниками, даже Председателемъ, дерзокъ. Разумбется, я въ этомъ случаб, какъ Правовбдъ, составлялъ для него исключение. Пока онъ объясиялся съ Як\*\* и толковалъ имъ о докладномъ регистръ, я ходилъ взадъ и впередъ по комнатъ Присутствія. Только тогда, когда я услыхаль, что Як\*\* на спросъ его о порядкъ дълопроизводства, сталъ отвъчать какой то вздоръ и лгать, я подошелъ и сказалъ, что этого нать, того не исполняется, и вообще порядокъ, закономъ

<sup>\*)</sup> Стихи не сохранились, но воть что иншеть о нихъ С. Т. въ письмѣ оть 5 Декабря 1846 года.

Вчера ми нолучили висьмо твое, милий другь Ивань, отъ 30 Ноября съ приложеніемъ стиховь, которыми ти меня удивиль: ти умфав соединить достониство стиха, не смотря на повыость предмета съ искуснымъ давированіемъ между подводными камиями.... Если ти меня спросивь, что это за подводиме камия? Я тебф скажу въ отвфть, что подводинми камиями называю я ту степень дюбезности и короткости, которыя человькъ твоихъ свойствъ могь себь появолить, находясь въ такомъ затруднительномъ положеніи; воистину я не ожидаль отъ тебя такой ловкости.

предписанный, не наблюдается, а дёлаемъ мы такъ-то. На что ревизоръ, прикусивъ языкъ, ничего не отвъчалъ. — Что Вамъ сказать еще? Да, въ Воскресенье, 1-го Декабря быль пикникъ. Ламъ всъхъ, старыхъ и молодыхъ, было 16 или 18. Мужчинъ втрое болье. Все обошлось хорошо, чинно, и дамы въ восхищении. Но я утомился ужасно. Мий нельзя было не йхать, не йхали почти одни тъ, которые составляютъ глупую и грязную оппозицію противъ См\*\*, вродъ моего Предсъдателя, а я ни за что на свътъ не хочу быть въ числъ ихъ. Я ъхалъ въ большихъ саняхъ, разумфется, тройкой, съ одной изъ Унк\*\*, старшей, и одной Казенной Палатой, т. е. Кобриной, съ которою въ первый разътуть же познакомплся. Сзади пасъ фхала мать съ вругою дочерью и съ Сальницкимъ. Сначала, по программъ вев отправились на квартиру Вицегубернатора, гдв собрались, устроились, позавтракали и отправились въ Городию, имение Князя Димитрія Васильевича Голицына, верстахъ въ десяти отъ города. Погода была хороша и туда домчались мигомъ, т. е. часа въ два пополудии. Немедленно начались тапцы и танцовали 4 часа сряду, т.е. до шести часовъ. Вотъ это было для меня настоящей пыткой. Я не танцую, въ карты не играю, другихъ игръ не было. Однако же прожилъ и эти 4 часа. Въ шесть часовъ съли за столъ, въ семь встали изъ-за стола, протанцовали еще мазурку и потомъ отправились домой, въ томъ же порядкъ. Ламы всъ въ восторгъ, что могли хоть на мигъ выдти изъ обычной, чинной колен удовольствій. болье всьхъ, въроятно, скучавшему на пикникъ, было искренно пріятно смотръть на ихъ веселье, тъмъ болье, что здъсь были все доброиравныя дъвушки, l'élite de la socièté. Гоголь правду сказаль, что ни одинь губерискій баль не обходится безъ стиховъ. Они всегда есть, но не всегда мив попадаются. На пикникъ также какимъ-то старичкомъ-чиновникомъ были написаны стихи: прелесть что такое. Онъ говоритъ, что это торжество.

Чего бъ не выразилъ и Цицеронъ-ораторъ Составилъ, произвелъ... самъ Вицегубернаторъ!

котораго онъ потомъ сравниваетъ съ солнцемъ, лѣтней зарей и Ангеломъ.

Кстати посылаю Вамъ и мои стихи, которые не успѣлъ послать въ послѣдній разъ.

7-го Декабря 1846 года, Суббота. Калуга.

Вчера я не получилъ Вашихъ писемъ, по еще не отказываюсь отъ надежды получить ихъ, потому что вчера Почтмейстерь быль имяниникъ, и, въроятно, вся почта была пьяна. Что же это за суматошное время! Надъюсь, что съ 9-мъ, т. е. съ Аннами, все кончится. На нынфшней недълъ, 4-го Декабря, Унк\*\* мать была именинина; у нихъ быль большой баль, на которомь было человъкъ сто, если не больше, и на которомъ я пробылъ отъ начала до конца. Сделаль надъ собою усиліе, быль необыкновенно любезень, только что не танцоваль, но это было такъ безучастно, что я утомился до нельзя.—Вчера, 6-го фадиль поутру къ См\*\* и въ Соборъ; къ См\*\* потому, что опъ началь уже обижаться, темь более, что противъ него существуеть большая, грязная оппозиція, къ которой я принадлежать ни въ какомъ случав не хочу, ибо хотя мы и ссорились по служов съ С-вымъ, но личнаго мивнія никогда другъ о другв не мвняли. Въ три часа былъ у него объдъ въ мундирахъ, а вечеромъ былъ балъ въ Собраніи, въ мундирахъ же. Хоть для меня мундиръ привычите сюртука, такъ какъ я каждый день въ немъ 4 часа работаю, но я не повхалъ. Богъ съ ними, я ужь такъ давно не оставался одинъ... Вечеромъ, 5-го Декабря, воротилась А. О. изъ Воронежа, въ вожделѣнномъ здравін; впрочемъ, я ея еще пе видалъ. — Сейчасъ принесли мит Ваши письма \*). А. О., какъ сказывалъ мит вчера Ар\*\*, получила письмо отъ Самарина съ подробнымъ описаніемъ всёхъ Гоголевихъ дёйствій, но ничёмъ

<sup>\*)</sup> Въ этомъ письмѣ С. Т. пишетъ: Я написалъ и послалъ сильный протестъ къ Илетневу, чтобы не выпускалъ въ свѣтъ новой книги Гоголя, о которой ты знаешь к которая состоитъ изъ отрывковъ писемъ его къ друзьямъ и въ которой точно есть завѣщаніе къ цьлой Россіи, гдѣ Гоголя проситъ, чтобъ она пе ставила надъ нимъ пикакого памятипка и увѣдомляетъ, что опъ сжегь всѣ свои бумаги. Требую также, чтобы не печатать предувъдомленія къ 5-му изданію "Ревизора". Ибо все это сначала до конца ложь, дичь и нелѣпость, и если будетъ обнародовано, сдѣлаетъ Гоголя посмѣщищемъ всей Россіи. Тоже самое объявилъ

нисколько не смутилась и не огорчилась, а говорить только, что онъ исписался. Я прібду къ Вамъ на праздники, разумъется, не надолго, собственно для того, чтобъ устроить свой переходъ въ Москву, повидаться съ Вами, прочесть романъ Навловой и Константинову драму. Итакъ я, стало, могу надъяться попасть въ преемники Ивана Яковлевича Соколова. Впрочемъ. Погуляевъ писалъ мив, что при свиданів, въ Москвв онъ объяснить мив возможность перевода въ другой Уголовный Департаменть, къ Графу Толстому. Это было бы для меня еще лучше. Но вакансія ни въ какомъ случав не можеть открыться раньше 1-го Января. Сомнительно, чтобъ лекцін Шевырева имъли интересь истинный; да и будуть ли онъ много посъщаемы, при отсутствии щекотливыхъ вопросовъ о Востокъ и Западъ. Я досталь себъ здъсь стихотворенія Жадовской и обрадовался имъ чрезвычайно. Такъ все свѣжо, чисто, граціозно... Право, въ наше время, когда нѣтъ стихотворенія безъ вопроса, мысли или цізли, готовъ писать снова стихи къ мотыльку; но для насъ это невозможно и было бы пскусственно, а для женскаго ветронутаго сердцаэто еще, слава Богу, такъ возможно-ей еще доступна безкорыстная позвія. Разумбется, ужъ и книгу эту вы берете въ руки иначе, съ какою-то списходительной улыбкой.

я Шевыреву. Не обязывая ихъ къ полному согласію со мною, я убфждаю ихъ написать Гоголю, съ совершенной откровенностью, что они думають. Самъ я началь диктовать большое письмо къ Гоголю, гдф я высказываю ему безнощадную правду. Очень жаль, что диктовка этого письма меня сильно волнуя, увеличиваетъ мои страданія и заставляеть диктовать понемногу. Оно потеряеть свою цфльность и энергію. Если Гоголь не послушаетъ насъ, то я предлагаю Ил. и Шев. отказаться отъ исполненія его порученія. Пусть онъ находить себф другихъ палачей... Ифсколько дней спустя, 3 Дек. того же года, С. Т. пишеть опять: Я увфдомиль тебя, что писаль Плетневу; вчера получиль отъ него неудовлетворительний отвфть. Письмо къ Гоголю лежало тяжелымь камнемъ на моемъ сердцф; наконецъ въ нфсколько пріемовь я написаль его. Я довольно пострадаль за то, но согласился би витерифть въ десятеро болфе мученія, только бы оно было полезно, въ чемъ я сомифваюсь. Болфэнь укоренялась и дъкарство будеть недфйствительно или даже вредно; нужды ифть, я исполниль свой долгъ какъ фругь, какъ русскій и какъ человфкъ.

### Калуга. 14-го Декабря 1846 года. Суббота.

Вчера получилъ я письмо Ваше. Въроятно, это покуда последнее, потому что я думаю выехать въ будущую Патницу, т. е. 20-го числа послѣ объда. Впрочемъ, я это только думаю: можеть быть, дела потребують, чтобь я оставался дольше. Отпуска я не возьму, потому что Губернаторъ не имфетъ права давать миф отпускъ, а просить Губериское Правленіе скучно и хлопотно. Это нисколько не пом'єшаєть мнъ быть у Рюмина и послать просьбу изъ Москвы: я могу и не обозначать, гдъ писана просьба; только я не знаю, куда подавать просьбу. Я сдъланъ Товарищемъ по указу Сената, и теперь, съ 1-го Января, перемъщение въ должности VI класса, назначение Оберъ-Секретарей, Товарищей и т. п. будеть зависьть отъ Инспекторского Департамента. Я не писаль къ Вамъ во Вторникъ, потому что самъ скоро буду, да и писать особеннаго было нечего. Скучно писать о пустакахъ, когда знаешь, что ихъ разсказать можно. Въ Воскресенье быль я въ театръ вечеромъ; тамъ видъль Арнольди, который передаль мив порученіе, данное ему А. О., просить меня прівхать къ ней вечеромъ, когда пибудь, и сказать, что если и не хочу быть съ нею въ прежнихъ отношеніяхъ, то по крайней мфрф вфжливость требуеть хотя изрфдка посъщеній. Вследствіе сего, чрезвычайно довольный собою, что выдержаль характерь, я быль у нея въ Понедельникъ вечеромъ; объясненій никакихъ не было, все было какъ следуетъ я ни разу не горячился, быль очень сонень и вяль, потому что у меня голова больла и что ничего болье меня не влечетъ къ А. О. Говорили про Гоголя; она разделяетъ мысль Илетнева, что все следуетъ печатать. Спделъ я недолго; въ Середу поутру завзжаль я къ Николаю Михайловичу по двламъ службы, быль призванъ къ А.О. въ кабинетъ, гдф она прочла мив письмо, полученное ею наканунв отъ Гоголя: инсьмо очень бодрое и свётлое, безо всякихъ особенныхъ выходокъ. Живетъ онъ въ Неаноль, подъ крильшикомъ С. Петр. Апраксиной, собирается бхать въ Герусалимъ, чтобъ испросить благословение на новые подвиги. - Въ Четвергъ быль бальный вечеръ у См\*\*, гдв и я быль. — Прощайте, особеннаго сообщить нечего. Если усибю, то напишу во Вторникъ: тенерь, къ концу года, много дъль по Палатъ.

#### 1847 года Января 7-го, Вторникъ. Калуга.

Вставши поздно и спъша въ Палату, едва успъваю написать къ Вамъ. Я добхалъ очень благополучно и скоро, славив. Лорога теперь обходится дороже: за двв станцін отъ Москвы, по праву вольныхъ почть, платите вы двойные прогоны, потомъ съ Подольска сворачиваете на Брестъ-Литовское шоссе, гдъ, на пространствъ отъ Подольска до Малоярославца, двъ заставы, берутъ съ васъ довольно большія деньги за шоссе. Взда по шоссе новому зимой прескверная: оно не укатано и щебень такъ и дереть сани сквозь снъгъ. Я успъль прібхать къ объду. Къ Унк\*\* прібхаль безь меня брать ихъ Иванъ, морякъ. Нынче дають объдъ См\*\* по случаю утвержденія его Губернаторомъ; человькь 250 подписалось, дають отъ полтинника; я подписаль три рубля серебромъ. Вечеромъ былъ балъ въ Собранін, куда я пофхалъ на полчаса, чтобы видъть А. О. и Ар\*\*. Окончаніемъ диссертаціи и приближеніемъ диспута я такъ поразиль ихъ, что просто смёшно было видёть: въ Московскихъ газетахъ они и не прочли этого. А. О. думаетъ сама къ этому времени быть въ Москвъ. Оставляю всъ подробности до слъдующаго письма, а миф пора, пора въ Палату. Я пріфхаль сюда и обдавшее меня одиночество внутреннее было мит грустно, но человъкъ никогда не бываетъ доволенъ.

#### Суббота, 1847 года, 11-го Января. Калуга.

Сейчасъ получилъ письмо Ваше. Благодарю Васъ за подробное извъщение объ участи, постигшей диссертацию. Я не думалъ, чтобы Графъ могъ поступить такъ? \*) Дъло гласно и наступаетъ серьезная рязвязка, такъ что не диспутъ и участь книги меня занимаетъ, а судьба автора. Можетъ быть, мой отъъздъ отлагается только до нъкотораго времени; во всякомъ случать извъстите меня, когда будетъ диспутъ, если диспутъ только будетъ: я притур. Графа втрно кто-нибудь

<sup>\*)</sup> Тогдашній Попечитель учебнаго овруга Графъ С. Г. Строгановъ потребоваль искоторыхь изміненій въ диссертаціи К. С—ча о Ломоносові до допущенія публичнаго диспута.

подучиваеть. Мнъ бы въ Москву надо было съъздить многимъ причинамъ, хотя бы для того, чтобы взять свое платье у Сатьяса. -- Иншу къ Вамъ немного потому, что легъ нынче въ три часа и занятъ-чемъ бы Вы думали? А. О., съ которою мы теперь въ дружескихъ отношеніяхъ, у которой я въ теченіе этой недёли, по ея зову, быль уже нёсколько разъ и объдаль; вчера послъ объда вдругъ присылаетъ мной. Я явился и нашель у нея только что полученную ею изъ Петербурга книгу Гоголя. Мы съли читать ее, потомъ, когда набхали разные гости, ушли съ Арнольди наверхъ и тамъ читали до половины втораго, но все не прочли всей книги, и А. О. уступпла мит книгу на ночь и на ныитшній день до вечера. А мит еще надобно сдълать итсколько визитовъ. Книгу Гоголя надо читать не разъ и не два, а 20 тысячъ разъ! Я примирился съ нимъ вполит и вижу, что все взводимое на него-вздоръ и что не погибъ онъ для насъ, какъ юмористическій писатель. Откинемъ всякій ложный стыдъ, мѣшающій намъ поклоняться тому, во что въруемъ, и говорить тёмъ языкомъ, которымъ невольно заговоритъ душа, когда проникнется серьезнымъ значеніемъ жизни, когда все станеть въ ней важно и торжественно. Гоголь правъ и является въ этой кингъ какъ вдеалъ художника-христіанина, котораго не пойметь Западь, такъ же, какъ и не пойметь этой книги. Что за языкъ, Господи Боже мой, что за языкъ! Упиваться можно этимъ языкомъ, лучшимъ всякихъ стиховъ. Серьезно надо взгляпуть на эту книгу. Она способна пересоздать многихъ. Совъстно становится передъ этою торжественною, важною тишиною, когда вспомнишь о нашихъ скороспёлыхъ трудахъ, крикливыхъ восторгахъ и всякой мелочной душевной вознъ. Мнъ страшно было вчера взяться за книгу, когда я почуяль, что въ ней заключается, боялся проснуться другимъ, боялся излеченія... Презрительная суета и пустота такъ овладъвають человъкомъ, что ему хочется непремънно сдълать смъшными строгій голось правды, чтобъ избавиться отъ ся неумолимаго преследованія: такъ будеть и съ этой книгой... \*) Въ следующій разъ буду писать по-

<sup>\*)</sup> Въ тотъ же самий день С. Т. висалъ сину по тому же поводу: Наконецъ третьяго дня получили мы новую книгу Гогодя. Александра Осиновна вёрно ее

дробите. Теперь же даже совтетно послт книги сообщать Вамъ, что я былъ на объдт, на двухъ балахъ и т. п. А. О. не ожидала подарка диссертацін, и это ей было очень пріятно. Она такъ присмирта (чему причиною, втроятно, ея положеніе), что это замтчають вст въ обществт. Прощайте.

## 1847 года Января 14-го. Калуга. Вторникъ.

Съ нетеривніемъ ожидаю извістій отъ Васъ. Что лиссертація, будеть ли диспуть? Не получу ли я писемь отъ Вась съ ныпъшней почтой, по крайней мъръ книги Гоголя? Едва ли Вы успете это сделать. Въ Субботу уехали отсюда студенты, т. е. Яковъ Семеновичъ Унк\* и Богданъ Ивановичъ Маринскій. Они хотять непремінно явиться къ Вамь: сдівлайте одолжение, примите ихъ безъ церемонии и самымъ дружескимъ образомъ. Это еще юноши въ полномъ смыслѣ слова, но славные юноши и типичные студенты. Поручаю ихъ въ особенности Маменькъ и Въръ, которыя умъютъ занять и приласкать всякаго. Константина же прошу не выругать ихъ съ перваго раза, какъ нѣкогда онъ сдѣлалъ это съ Өедоромъ Семеновичемъ Унк\*\*, объдавшимъ у насъ по просьбъ Гриши, раздражившись тёмъ, что Унк\*\* никакъ не могъ вдругъ понять, отчего у Віардо, пріфхавшей изъ Петербурга, и голосъ долженъ быть скверенъ и сама она подлецъ!... Старшій, высокій есть Унк\*\*, низенькій Маринскій, воспи-

имфеть и дасть тебф прочесть. Увы! она превзошла всф радостныя надежды враговь Гоголя и всф горестныя опасенія его друзей. Самое лучшее, что можно сказать о ней—пазвать Гоголя сумасшедшимъ. Мы прочли только половину: читать ее долго сряду слишвомь тяжело, да времени какъ-то ифтъ.

Но получивъ письмо И—на С—ча, Сергъй Тимонеевичъ отвъчаетъ 23 Янв. 47 года: О книгъ Гоголя надо говорить много и долго, я читаю ее во второй разъ и очень медленю. Благодаря Бога, я уже совершенио убъжденъ въ полной искренности сочинителя и его духовное состояне объясияется для меня: онъ находится въ состояни перехода, всегда исполненнаго излишествъ, заблужденій, ослъпленія. Митъ блещетъ лучь надежды, что Гоголь выйдетъ побъдоносно изъ этого положенія, но книга его чрезвычайно вредна: въ ней все ложно, слъдственно и впечатльнія будуть ложны. Самынъ близкинъ и живымъ доказательствомъ тому служишь ты самъ. Сегодия я ожидаю твоего отвъта на мое послъднее письмо и потому не стану распространяться въ возраженіяхъ тебь о книгѣ Гоголя, скажу только, что говоря о примпреніи искусства съ религіей, онъ всьми словами и дъйствіями своими доказываеть, что художникъ погибъ въ немъ, дам

танный въ ихъ домѣ съ первыхъ лѣтъ младенчества. Впрочемъ, лучше было бы Константину самому заѣхать къ нимъ и пригласить вхъ отъ имени Вашего. Сами они, можетъ быть, не вдругъ и отважатся.

Что Вамъ разсказать еще? Написалъ я стихи, которые у сего прилагаю. О книгъ Гоголя не пишу Вамъ потому, что хочу ее перечесть еще разъ и ожидаю ея прибытія. Я Вамъ въ числъ тъхъ писемъ послалъ одинъ толстый пакетъ со стихами къ Языкову; также послалъ и другіе свои стихи: «Вопросомъ дерзкимъ не пытай». Не знаю, получите ли Вы это все?...

Я забыль написать къ Костт по порученію А. О., 1) что онъ непремінно должень побывать здісь въ Калугі: «мы его переміннию, сділаемъ терпиміте и снимемъ съ него русское платье», говорить она съ необыкновенною дерзостью самонадіянности, не смотря на всі мои увітренія въ противномъ; 2) что когда онъ кончить совсімъ диссертацію, напечатаеть ее, хорошо защитить, обріть бороду и надінеть фракъ, то получить сюпризъ, очень пріятный подарокъ. Я просиль выкинуть посліднее условіе, прибавивъ, впрочемъ, что это можеть случиться и случится вслідствіе диспута, на который нельзя явиться въ русскомъ плать Подарокъ этоть (только это по секрету, прошу меня не выдать) состоить въ портреті рельефномъ Ломоносова, сдіб-

Богъ, чтобы это было только на время. Ты, видно, позабыль мое письмо къ нему и мон слова о новой рязвязкъ Ревизора. Вчера вечеромъ мив перечли письмо "О значеній женщины въ світь". Большую статью надо написать на это письмо. Боже мой, до какой степени оно противно духу христіанскому; это письмо не только католическое, но языческое, нигда такъ ярко не изобличается дожность направленія Гоголя. Гоголь не отвівчаеть мні и если будеть отвічать, то не скоро: онь станеть ожидать моего мивнія о кингь; онь вероятно думаеть, что она сниметь пелену, застилающую глаза мон. Я еще не решиль, писать къ нему или нать. Многіе пишуть или собираются писать кь нему. Свербаевь написаль письмо ко мий, въ которомъ очень умно и очень зло разбираеть его квигу; уже четыре дия я держу его въ своихъ рукахъ и не имфю духу послать: боюсь не оспорбится ли онь? Вфра думаеть со мною одинаково, а Костя строже насъ обонкь къ Гоголю. Мать находится еще въ волненін, следовательно предается излишеству. Загоскинь говорить, что надо фхать въ Неаколь и расцёловать Гоголя. Филареть сказаль, что хотя Гоголь во многомь заблуждается, но надо радоваться его христіанскому направленію. Понятно, что другаго сказать онъ инчего не можетъ.

ланномъ изъ кости, превосходная, драгоценная редкость. — Посылаю Вамъ еще стихи, написанные мною, но эти стихитакъ, не войдутъ даже въ мою зеленую книжку... Эти стихи написаны были вследствие негодования, возбужденнаго во мне Петербургскими воспоминаніями А. О. Не даромъ прожила она 20 лътъ въ этомъ вонючемъ мъсть. Я не върю никакимъ клеветамъ на ен счетъ, но отъ нея иногда вфетъ атмосферою разврата, посреди котораго она жила. Она показывала мив свой портфель, гдв лежать письма, начиная отъ Государя до всёхъ почти извёстностей включительно. Есть такія письма, писанныя къ ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которыя она даже посовъстилась читать вслухъ... Столько мерзостей и непристойностей. Много разсказывала она про всёхъ своихъ знакомыхъ, про Петербургъ, объ ихъ образѣ жизни и толковала про ихъ гнусный разврать и подлую жизнь такимъ равнодушнымъ тономъ привычки, вовсе не возмущаясь этимъ. Признаюсь, я подъ конецъ вечера ругнулъ встхъ ея пріятелей довольно энергически... Написавъ стихи, принесъ ей, сказавъ, впрочемъ, что мон стихи въ этомъ родѣ - просто дрянь, безсильность въ сравнении съ Константиновыми. И въ самомъ дёлё, я написаль эти стихи такъ, чтобы лучше высказать ей свое мнение \*). Она мне заметила, что это не похристіански.

# 1847 года, Января 18-го, Калуга, Суббота.

Я получиль письмо Ваше отъ Понедѣльника, а потому и не ждаль на этой недѣлѣ инсемь съ экстра-почтой. Слава Богу, что съ диссертаціей все покуда кончилось благополучно. Стало еще три недѣли осталось до диступа. — Теперь о кингѣ Гоголя. Я думаю Васъ немало удивитъ такая разность внечатлѣній нашихъ. Миѣ кажется, я свободиѣе Васъ. Я судилъ по однимъ впечатлѣніямъ, которыя на меня произведила эта книга, по тому, какъ говоритъ Киязь Урусовъ, пробъгали ли мурашки по кожѣ или нѣтъ. Забудьте, что это писалъ Гоголь, и признайте за каждымъ человѣкомъ

<sup>\*)</sup> См. въ Приложенін. "Съ преступной гордостью обидныхи".

право въщать такое серьезное, опытомъ жизни запечатлънное слово. Вы чувствуете, что Гоголь не лжетъ, не надуваетъ васъ, но истинно борется, возится и страждетъ и искренно молится и искренно умиляется при словъ: молитва, Христосъ. Отчего же одному Филарету или Иннокентію можно писать проповъди, которыми всякій восхищается, но которымъ не всегда в'брятъ и не всегда следуютъ, потому что пропов'еди ихъ слово не пріобрътенное жизнью, не выстраданное, не выведенное какъ результатъ долгаго душевнаго воспитанія. Гоголь мит ближе. Онъ дъйствуетъ не ex officio, онъ въ такомъ же быль положенін, какъ и я. Что и говорить, и въ этой книгъ есть много вещей, которыя показывають, что Гоголь еще не вполнъ установился \*), много такихъ, которыхъ я переварить не могу, напр., письмо о семи кучкахъ денегъ, предувъдомление къ Ревизору и т. п. Хотя, надобно признаться, здёсь проявляется болёе странность личнаго характера Гоголя, всегда у него бывшая, какая-то педантская систематичность (которая есть отчасти и у Константина), нежели странность вообще свойственная этому направленію. Меня что радуеть? То, что онъ мирить искусство съ религіей, что онъ продолжаеть «Мертвыя Души», что даже и здёсь, съ высоты чуднаго своего языка, прикасаясь къ какому-инбудь предмету, онъ вдругъ заговорить его языкомъ, не брезгуя выраженіями. Это меня радуетъ. И какой высокій, чудный образъ художника предстаетъ передъ глазами! На какую нензмъримую высоту возносить онъ съ собою искусство и служителей искусства, и какое благоговъніе слышно у него всюду передъ нашей дивной душой, передъ святымъ призваніемъ поэта! Господи! кажется, всъ

<sup>\*)</sup> С. Т. Соглашался съ этимъ и писалъ 25 Января 47 г.

Обращаюсь къ твоему инсьму, я живо понимаю твое смущение. Я самъ, медденно перечитывая въ другой разъ, а иной и въ третій, не рѣдко впадаю въ смущение: неужели это одниъ и тотъ же человѣкъ? Но для меня много объясняется временемъ, когда писани его статьи. Все то, гдѣ является еще поэтическій, ясный и вѣриній взглядъ, иногда виражаемый чудинии словами, инсано не позже 44 года. Къ тому же недься, чтобы сдѣпота его направленія могла затинть со всѣхъ сторонь сіяніе его лучеварнаго тазанта. Я становъюсь спокойнье и даже допускаю пногда отрадную мисль, что Гоголь выйдетъ побѣдоносно изъ ложнаго своего направленія.

блага міра отдаль бы я, оть всёхь радостей отказался бы, только чтобъ подышать мий хоть часъ воздухомъ этихъ горнихъ обителей искусства! Впрочемъ, для меня всегда п во всякое время, какъ и сами Вы знаете, имъла сильное значеніе душа человіческая. Мні діла ніть до того впечатлънія, которое Гоголь произведеть на публику. На меня онъ подъйствоваль, точно булто новое поприще дъятельности открылось для моей души. Вчера вечеромъ и на ночь написаль я стихи, которыхъ еще и не перечитываль нынче. Ихъ надобно отдълать, и во Вторникъ я ихъ пришлю къ Вамъ. Я чувствую себя другимъ и лучше. Въра пишетъ, что языкъ слабъ и вялъ. Это такой языкъ, который, какъ стихи, невольно удерживается въ памяти. Какъ, это слабо и вяло: «стонетъ весь умирающій составъ мой!» Это просто музыка. А женщина въ свътъ. Перечтите это со вниманіемъ. «Увы! на всёхъ углахъ міра ждуть и не дождутся ничего другаго, какъ только техъ родныхъ звуковъ, того самаго голоса, который у васъ уже есть». «Благоухающими устами поэзіи навъвается на души то, чего не внесешь въ нихъ пикакими законами и никакою властію». А въписьмъ къ Языкову о лиризмѣ вспомните 119-ю страницу, мѣсто, начинающееся такъ: «ублажи гимнамъ того исполина» и пр., возьмите 284-ю страницу съ третьей строки сверху. Что Константинъ? пусть серьезно занявшись чтепісмъ этой книги, забывъ на время Мининъ-Пожарскаго, дасть онъ свободу душевному голосу, и я увфренъ, онъ во многомъ со мной согласится. Ожидаю Вашихъ последующихъ впечатльній при второмъ чтенін книги. — Прощайте, дай Богъ, чтобъ у Васъ было все благонолучно. Скажите Кость, что одна барышия здёсь, съ которою я никогда про него и не говориль, не Унк\*\*, а Казенная Палаточка, видѣла его во сив и разсказывала мив сопъ, говоря, что онъ быль въ русскомъ кафтанѣ, безъ бороды, съ черными волосами, красавецъ собой, но что она его ужасно боялась...

# 25 Января, 1847 года. Калуга.

Получилъ я Вашу посылку изъ Москвы: перекрашенныя платья и книгу Гоголя. Книгу Гоголя немедленно но полученін отослаль къ А. О., которая просила меня о томъ,

раздавши всь свои экземпляры по чужимъ рукамъ. Что Вамъ разсказать про эту недълю? Въ Понедъльникъ былъ я у А. О., читаль ей Ваше письмо и Върочкино... Ей, равно какъ и мнъ, интересны всъ впечатлънія. Я не могу не согласиться съ Вами во многомъ; я самъ при чтеніп книги сильно смущался выходками на Погодина, разделеніемъ на семь кучъ и т. и., и говорилъ все это еще прежде А. О. Распоряженія насчеть портрета тоже мит были не по сердцу. Но мив кажется, что Гоголь искренень, что онъ дъйствуетъ такъ по обязанности, налагаемой на него убъжденіемъ, что все это можетъ быть полезно людямъ. Слышите иногда истинный, произительный голосъ душевной муки; право, слышатся иногда слезы! Я убъжденъ, впрочемъ, что все это направление не помфилаетъ ему окончить Мертвыхъ Душъ. Что если Мертвыя Души явятся, если просвътленный художникъ уразумъетъ всю жизнь, какъ она есть, со всеми ея особенностями, но еще глубже, еще дальше проникнеть въ ел тайны, не односторонне, не увлекаясь досадой или насмъшкой, - въдь это должно быть что-то исполински-страшное. Второй томъ долженъ разръшить задачу, которой не разръшили всъ 1847 лътъ христіанства. Признайтесь однако, что много есть хорошаго въ письмахъ! Меня увлекало и увлекаетъ благоуханіе той сферы духа, въ которой обрътается и къ которой зоветь Гоголь. Впрочемъ, я собираюсь вновь перечесть всю книгу. Нынфшняя педбля такъ скоро прошла, что я не успълъ ничего сдълать. А. О. вся за Гоголя, но не спорить противъ Вашихъ возраженій, говоря, что указываемое Вами-слабости и крайности, отъ которыхъ онъ не вполнф очистился и т. и. Она убъждена, впрочемъ, что Гоголь не въ состоянія болье написать «Мертвыхъ Душъ». А интересно знать, что скажетъ судъ публики, судъ, выражающійся не въ журналахъ? Любопытно знать внечатленія, производимыя книгою на души, неприготовленныя, свёжія \*). Потому что мы всё отъ без-

<sup>\*)</sup> Но С. Т. не согласился ин вы чемы съ сыномы. ЗО Января т. г. оны ответаеть ему и на мислы о просветленномы художнике и на мислы А. О. Смирновой, и о суждении публики... Оны пишеты: Что касается до кинги Гоголя, то я самы часто смущаюсь не менье твоего: вы последнемы письмы кы тебы и билы гораздо спокойные, но прочитавы вы другой разыстатью: О лиризмы пашимы по-

престанныхъ толковъ, размышленій, предупреждая впечатльнія другь въ другь предварительными разговорами, съ нашими неразъясненными намъ самимъ вполнъ системами, доктринами, — мы несвободны, мы какъ-то перетерли наши души. Ахъ, какъ миъ хочется встрътить иногда человъка совершенно свъжаго, новаго, простаго, отъ котораго бы невъяло ограниченностью нашего просвъщеннаго ума, пустотою нашего образованія, чамъ всемь мы такъ гордимся. Повторяю, мит кажется, что итть инчего пошливе умнаго человъка въ наше время. При своемъ правственномъ растлъніи, при нецъльности своего ума, онъ не способенъ къ откровенію новыхъ истинъ. Впрочемъ, это вовсе не идетъ сюда. — Въ Середу вечеромъ сидълъ дома, читалъ новый романъ Жоржъ-Зандъ. Въ Четвергъ былъ у А. О., гдф познакомился съ Нарышкинымъ, бывшимъ 12 лътъ на каторгъ! Человъкъ этотъ, видио, такъ сдълался магокъ и кротокъ и тихъ, такъ проникнуть вфрою и любовью, что хоть онъ меня не убъдиль (мы разсуждали о въръ), но мит отрадно было на него смотръть. Не имъя самъ много въры, я люблю смотръть на людей върующихъ, но върующихъ безъ ханжества. Вчера отказался отъ приглашенія на вечеръ къ Писареву, остался дома и написаль новые стихи, которые, впрочемь, имфють болье политическій смысль. Началь я было съ цылью адресовать ихъ къ Ар\*\*, по конецъ не приходится къ Ар\*\*. Окончивъ ихъ въ полночь, я легъ спать, но, разгорячившись или отъ другой причины, никакъ не могъ заснуть раньше половины третьяго, а всталь въ восьмомъ, обрился и сълъ за письмо къ Вамъ. Сейчасъ принесли миф Ваше письмо. Прочту его. Вы на меня сердитесь за то, что я мало пишу.

эмовь, я вналь вь такое ожесточеніе, что, отправіля къ Гоголю письмо Свербіева, вмісто нісколькихь строкь, въ которыхь хотіль сказать, что не буду писать къ нему письма объ его книгі до тіхь порь, пока не получу отвіта на мое письмо отъ 9-го Декабря,—написаль цілое письмо горячее и різкое, о чемь очень жалію. Вчера прочли мы, едва-ли не въ третій разь, письмо объ Иванові, которое поправилось мий гораздо меніе прежияго. Они оба погибають оть лукаваго мудрствованія: вірить же надобно въ простоті сердца. Это ужасная ошибка и даже дерзость, по моему, мішать пия Бога во всі наши діла. Разумістся, всякій таланть отъ Бога; но мисль, что прежде надобно сділаться святимь, чтобъ изобразить святое—нелішость. Изъ этого вийдеть, что Ивановъ не вончить картину "Богоявленія Господия" и Гоголь "Мертвыхь душь". Кто мо-

Я не могу теперь писать много потому, что не успѣваю обдумывать ничего. Когда у меня есть свободное время, мысли и вопросы вдругъ нахлынуть со всёхъ сторонъ такъ, едва можно сладить съ ними. Къ тому-же я пользуюсь досужнымъ временемъ Иятинцы и Субботы, чтобъ писать стихи. Я написаль три стихотворенія: третье Вы получите съ слъдующей почтой. Оно кренко, сильно, зернисто... Такъ мнф показалось вчера, когда я его писалъ. Нынче еще не читалъ его: боюсь, что оно вдругъ мнь покажется вялымъ и риторическимъ. Мив самому смешно бываеть, до какой степени стихи мои чужды сферы моей вибшией жизии. Какъ розны эти два міра! Жизнь вибшиля не даеть миб ин одного вдохновительнаго толчка, и все содержаніе, все воодушевленіе долженъ я чернать изъ себя одного. Мало того. Кромъ Ар\*\*, нътъ ни одной души, способной понять стихи мои и оценить ихъ, какъ выражение отвлеченной мысли. Я мало къ Вамъ иншу потому, что жизнь, которую я веду по необходимости, такъ мало занимаеть меня собственно, что не остается ни одного воспоминанія, ни одного впечатлівнія; я выважаю, знаю теперь почти всёхъ здёсь и все, и всё мнё такъ пригляделись, что мой внутренній міръ не соприкасается вовсе съ ними. (Важиће писемъ для Васъ стихи мон). По той же причинъ не писалъ я ничего и объ А. О. занимаетъ, что, право, говорю Такъ мало она меня Вамъ, и въ голову не приходитъ мий объ ней никогда дома. Когда я бываю у ней, то я говорю, спорю, нахожусь

жеть осмелиться сказать самому себь, я теперь готовь, я добродетелень, я свять? Много, много надобно говорить объ этомь. Я хочу переплесть книгу Гоголя съ бельми листами, вновь перечитать ее и записать всё мои замечанія; эту книгу я отошлю къ нему разумется съ оказіей. Я сделаю все, что можеть сделать другь для друга, брать для брата и человекь съ поэтическимь чувствомь—теряющій великаго поэта. До техь порь и не успокоюсь совершенно. Какъ мив больно слышать твои слова: "все это можеть быть полето людямь... Просвытленный художнисть уразумиеть всю жизнь". Какая мечта! Ми сходимся въ одномь съ Александрою Осиновною, что Гоголь ис въ состояній кончить "Мертвия души". Ты говоришь о суде публики; но вёдь большинство публики—публика Калужская; итакъ, мало интереса знать ея судь. Ты кидаешься въ ужасния крайности: для пониманія необходима образованность ума. Мужики наши свёжи, нови, прости и умин, но съ нихъ иёть слуха, чтоби услушать напримёрь хоть Гоголя; этоть слухь—образованность.

съ ней въ совершенно простыхъ отношеніяхъ, никогла не вспоминая прежняго, не касаясь этпхъ вопросовъ. Она уже не прежняя для меня А. О., она вдругъ постаръла для меня десятью годами; я вижу въ ней умную, занимательную женщину, беременную вдобавокъ, мать дътей, довольно взрослыхъ, женщину, которой ошибки и заблужденія неспособны бол'ве возбудить во мит никакого негодованія, вниманіемъ и митьніемъ которой я не дорожу, и потому-то миб теперь съ нею такъ свободно и ловко. Въ Четвергъ я ея не видалъ, опа нездорова и сидъла наверху. Въра думаетъ, что я примирюсь съ ея воззрѣніемъ! Послѣдніе, вотъ эти стихи мон докажуть противное.\*) Я вовсе не хлопочу о ся возгръніи и не спорю съ нимъ. Искренно-серьезныхъ и важныхъ для меня разговоровъ болъе съ нею не бываетъ. Я даже радъ, когда она уходить, или когда я могу остаться одинь съ ея братьями. Нётъ, не примириться могъ бы я! Напротивъ, я чувствую въ себъ ежемпнутную возможность или стать безбожникомъ или сделаться отчаяннымъ аскетомъ; протпвно мне это равнодушное, ничего не разрѣшающее примиреніе, этотъ нравственный комфортъ! Стихи Константина прекрасны, особенно вторая половина и особенно оборотъ или складъ последнихъ трехъ стиховъ.

#### 1-го Февраля 1847 года. Суббота. Калуга.

Я не писаль къ Вамъ во Вторникъ, потому что не успѣлъ. На этой глупой недѣлѣ столько суеты, что рѣшительно некогда одуматься, и нить стихотвореній, кажется, прервана. Хотѣлъ было послать Вамъ стихи во Вторникъ, но раздумаль, вообразивъ себѣ живо, что стихи придутъ въ самый развалъ масленицы, когда человѣкъ, наѣвшись блиновъ, дѣлается скотиной; клонитъ его ко сну, а жизнь духа отложена до Великаго поста. Необыкновенно гадка мнѣ масленица, особенно когда представлю себѣ, что 60 милліоновъ челюстей ѣдятъ въ одно время блины съ икрой, масломъ, сметаной, и 60 милліоновъ подбородковъ засалены жиромъ и лоснятся. Грустна мнѣ также эта дѣтская черта человѣче-

<sup>\*)</sup> См. Приложение: Къ А. О. См. неоконченное послание.

ства, устроившаго себѣ подобное обжорливое пиршество и безумное грѣшное веселье—предъ Великимъ постомъ. Церковь не такъ смотритъ на это, и жизнь здѣсь опять врозь съ религіей. Мнѣ это, пожалуй, все равно, но міръ, называющій себя христіанскимъ, не долженъ былъ бы узаконять подобнаго учрежденія... Я очень мало ѣлъ блиновъ, обыкновенно не болѣе двухъ.—Ну-съ, что Вамъ разсказать про эту недѣлю?

Въ Середу вечеромъ были у меня гости, друзья, надовыше своей дружбой; въ Четвергъ вечеромъ на балъ у См\*\*. Въ Пятницу — сидълъ весь день дома, принималъ съ визитами. Нынче на блинахъ у Клушина, Вицегубернатора, завтра въ Собраніп блины. Впрочемъ, большая часть городскихъ увеселеній: катанья, театръ, вольные маскарады въ театръ, все это совершается безъ меня. Слава Богу, и въ этомъ прошу миж вжрить, я совершенно здоровъ: одно только, что плохо спится миф, и все это время я страдаю безсонищей. Тоска! Тоска, которую не развлечеть и Москва: напротивь, я увфрень, что нигдь не будеть мит такъ грустно и тяжело, какъ въ Москвъ. А. О. нездорова и все кашляетъ, а потому во время бала сверху не сходила; впрочемъ, я былъ допущенъ наверхъ и сидъль тамъ часа съ полтора и, признаюсь, мив у нея было очень скучно. Говорить не о чемъ, да и охоты нътъ, когда не ждешь и не ищешь болъе словамъ никакого сочувствія. Она читала мит письмо Самарина. Осторожный Самаринъ, не имъя еще свъдъній, какого миънія о книгь Гоголя А. О., пишеть о книгь чрезвычайно легко и загадочно, не произнося никакого решительнаго приговора; однакоже видно, что онъ ею очень недоволенъ. Въ письмь его есть что-то обо миь, сказываль миь Ар\*\*, чего однакожъ она мив не прочла, остановясь на третьей страничкъ. Я, впрочемъ, и не любопытствовалъ. - Письма Ваши получены мною вчера, почти оба въ одно время: оплошность относительно доставленія перваго письма извинительна по блинному времени. - Стихи Константина къ Соловьеву прекрасны, очень хороши. Инсьмо также, должно быть, некусно нанисано, хотя, признаюсь, какъ то въ немъ мало толку. Книги Гоголя, полученной мною отъ Васъ изъ Москвы, у меня ибть теперь; я ее читаль или, лучше сказать, проглотиль въ одинь разь и съ техь порт не поверяль своего сужденія новымь чтеніемь. А. О., раздарившая свои экземиляры, взяла у меня мой и отдала кому-то читать. Когда я говорю объ образованности, то вовсе не значить, чтобъ въ противоположность ей я поставляль другую крайность, мужика. Я не разделяю мечты Константина, что можно памь, уже выскочившимь изъ сферы чистой національности, сочувствовать вполит народу. Я сошель бы съ ума, еслибъ миб пришлось жить постоянно съ мужикомь, — и мысль, которую Константинь развиваеть въ своей повести, есть ЖоржъЗандовская утопія. Есть степень выше .. \*).

Когда опять примусь за стихи, не знаю. Надовло мив это отвлеченное, не всвыв доступное содержаніе. Холодомъ вветь отв этихъ высокихъ мыслей, и ничьей души не грвють эти порывы безприкладнаго благородства, все равно, какъ не грвють они и моей.—Прощайте. Поздравляю Васъ съ Великимъ постомъ. Я ему несказанно радъ.

## 4-го Февриля 1847 года, Вторникъ. Калуга.

Слава Богу, вотъ и Великій пость! Здёсь онъ еще не такъ замётенъ, какъ въ Москве, где на каждомъ шагу церковь и на улице безпрестанно попадаются цёлыя толиы тихо идущихъ въ церковь говельщиковъ. Посылаю Вамъ стихи. Для того, чтобы Вы не терялись въ напрасныхъ догадкахъ, для чего и о комъ писаны эти стихи, скажу Вамъ, что они написаны по поводу одного случая, разсказаннаго мие Өедоромъ Унк\*\* въ прошедшую Субботу, вечеромъ, когда мы

<sup>\*)</sup> На это С. Т. писаль вы письмі оты 6 Февраля 1847:

Книгу Гоголя им прочли окончательно, иныя статьи даже по три раза; беру назадъ прежнія мои похвалы нѣкоторымъ письмамь или правильнѣе сказать нѣкоторымъ мѣстамъ: пѣтъ ни одного здороваго слова, вездѣ болѣзнь или въ развитіи, или въ зернѣ.—Я также не раздѣляю мечты Константина и вполиѣ раздѣляю твои мысли насчеть національности; по не вполиѣ понимаю недописанныя слова "есть степень выше". Ты правь, что содержаніе твоихъ стиховь не всѣмъ доступпо, но зачѣмъ тебѣ всѣхъ. зачѣмъ толиа? Неправда, чтобъ холодомъ вѣяло отъ этихъ высокихъ мыслей и чтобы онѣ не грѣли ничьей и даже твоей души; но долженъ признаться, что высокіе порывы благородства, беспризладны въ строгомъ смислѣ, тѣмъ не менѣе они волнують хоги на время духь человѣка и не безилодно.

вифстф воротились отъ Клушина и до поздняго времени толковали. У меня вфдь, какъ извфстно, душа пресострадательная, и я такъ заинтересовался положеніемъ дфвушки, миф неизвфстной, о которой шла рфчь, вспомнилъ живо положеніе другихъ, миф извфстныхъ, вспомнилъ и Sophie, судьба которой меня постоянно занимаетъ, и написалъ поутру же на другой день стихи. Стихи безъ особеннаго достоинства, но при болфе тщательной отдфлкф могли бы быть лучше. Есть тутъ, впрочемъ, одинъ стихъ, который миф очень нравится \*).

## 8-го Февраля 1847 года. Калуга. Суббота.

Нынче Вы, милая Маменька, Въра и Люба причащаетесь: поздравляю Васъ заочно. На нынъшней недълъ я получилъ два письма отъ Васъ. Кажется, почта въ Калугу отходитъ по Пятницамъ, а не по Субботамъ, и потому сомивваюсь, чтобы Вы успъли извъстить меня о диспуть. Теперь уже поздно предупреждать Васъ, но, написавъ въ Понедъльникъ, Вы бы успъли увъдомить меня: я получиль бы письмо въ Середу поутру и могъ бы прівхать къ Пятниць. Не зная ничего, я не могу решиться фхать. - На этой неделе совершились здесь две помолвки: дочь Писарева помолвлена за одного инженернаго офицера, вдовца, жену котораго я хорониль годь тому назадь. Инсарева замичательна тымь, что у нея косы, впрочемъ не черпыя, ниже колбиъ: она была разъ въ такомъ костюмъ на маскарадъ, гдъ могла выказать красоту своихъ волосъ. Другая помолвка мий ближе извъстна. Унк\*\* старшій, Михаилъ, женился на младшей Кобриной, семнадцатильтней девушкь. Все это совершалось на монхъ глазахъ, и я даже разыгрывалъ роль ийкую, какъ другъ семейства и повъренный тайнъ (Сей послъдній бракъ будеть, въроятно, пресчастливый, но, должно признаться, нисколько не умилительный, а прфсный). Много очень думъ родиль во мит этоть случай: страшно вдругь увидёть всю жизць свою опредъленною до конца, или по крайней мъръ хоть одну ся сторону, и отказаться въ этомъ отношеніи ото

<sup>\*)</sup> См. Приложение. Ири кликать дерзостно повыдных.

всякой неизвъстности будущаго! Нъть, никуда не годится Константиново воззръніе на бракъ! Бракъ тогда является чъмъ-то такимъ обыденно пошлымъ, что трудно на него и ръшиться \*). Нельзя ли сохранить поэзію любви и жазни въ бракъ? Я мирнаго счастія, опошливающаго человъка, не хотъль бы себъ; боюсь дъйствія привычки и, еслибъ долженъ былъ смотръть на жену, какъ на работницу или хозяйку, то сошель бы съ ума отъ тоски. Впрочемъ, объ этомъ нужно писать много, да и я въдь самъ знаю, что черезъ нъсколько лътъ, можетъ быть, и созрью для брака, стану мудръе (иными словами, пошлъе, трусливъе и смирнъе). Таковъ законъ природы!

#### 1847 года, Февраля 11-го, Вторникг. Калуга.

Я сегодня вовсе не располагаль писать къ Вамъ, потому что непременно жду отъ Васъ писемъ завтра. Вы хотели уведомить меня о диспуте, но не уведомили, и я нахожусь въ затруднительномъ положении: если получу письмо завтра, что диспуть въ Пятницу, то я приеду скоре, чемъ это инсьмо, и письмо это будетъ лишнее. Въ Четвергъ выеду, въ Субботу вечеромъ назадъ изъ Москвы. Если же я не получу письма, то, значить, диспута не будетъ, и я не могу отважиться ехать по одному предположению, что онъ состоится на этой неделе. Кстати, на этой неделе выезжаетъ изъ Калуги Унк\*\*.

Что Вамъ сказать покуда? Ничего нѣть особеннаго. На этихъ дняхъ прочли мы съ Ар\*\* романъ Герцена. Это не художественное произведеніе, если хотите,—по, не говоря о болѣзненномъ желаніи всюду острить, въ немъ много чудесныхъ вещей! Такъ тяжело и тоскливо стало у меня

<sup>\*)</sup> На это С. Т—чъ отвечаль 13 Февр.: Твое возортніе на бракь очень односторонне. Все равно по разсудку или по страсти совершается бракь, въ обоихъ случаяхъ жизнь опредпляется до конца и должьо отказиться въ этомъ отношеніи отъ всякой неизвистности: говоря твонин словами, трудно тебѣ понять мое ощущеніе и невольную улибку при чтеніи посліднихъ строкъ твоего письма. Я вспоминль, что точно такъ говориль во дии моей молодости, но будучи горагдо моложе тебя. Когда-же я залумаль женалься, то проповідиваль совершенно противное ученіе; женилея—и вышло совсімь пругое.

на сердцѣ, когда а прочелъ его, тѣмъ болѣе, что это произведеніе современное, 19-го вѣка, болѣзнямъ котораго мы
всѣ болѣе или менѣе сочувствуемъ. Въ Калугѣ беретъ меня
тоска; чувствую, что и въ Москвѣ будетъ тоже послѣ первыхъ двухъ мѣсяцевъ, когда уже достаточно утомитъ меня
эта многосторонняя поверхность всѣхъ вопросовъ и умственныхъ интересовъ. Но у меня впереди два рессурса:
лѣтомъ я беру отпускъ на два мѣсяца и отправляюсь ходить пѣшкомъ по Россіи, въ Кіевъ и т. п. А на будущій
годъ въ чужіе края, несмотря на всѣ доводы Константина.

# 1847 года, Калуга, Фгвраля 15-го. Суббота.

На нынашней недала получиль я два письма отъ Васъ. Очень радъ я, что Вамъ нравятся стихи и гораздо болье, чёмь я ожидаль. Я думаль, признаюсь, получить больше похвалъ за предыдущіе мон стихи, которые мив самому правятся: «Зачъмъ душа твоя смирна?» Въ вихъ есть какая-то подъемлющая стремптельность. «Отечественныхъ Записокъ» еще не видалъ, а потому и не знаю еще разбора «Зимней Дороги». Я, впрочемъ, ничего другаго и не ожидалъ; въ ней можно похвалить развѣ нѣкоторыя мѣста. - Я непременно хочу быть на диспуте, нбо покуда мне, слава Богу, ничто пе мъщаетъ тхать, особенно если диспуть будеть въ Пятницу или Субботу. Когда же выйдеть «Московскій Сборникь»?— Вчера, послѣ долгихъ сборовъ, двинулось отсюда полсемьи Унк\*\* въ Москву на педълю: М-те Унк\*\* съ дочерью, двумя сыновьями и нев встою. На монхъ рукахъ остались отецъ, одна дочь и остальная мелюзга. — Д вятельность Константина меня необыкновенно радуеть: скачеть, фадить, рыскаеть, говорить, читаеть, пишеть драму и мимоходомъ статейки въ газетахъ \*).

<sup>\*)</sup> Серг. Т—чъ извыщаль обы этой статый К—на С—ча въ слід, выраж.:
Ти върно прочлень въ 20-мі номерь Московской газеты статью "общественной благотворительности нашихъ дней". Эта статья начинаетъ поднимать и берь соминий подниметь ужасный шумь. Энатныйшія дамы, попечительници и благотворительници рвуть на себь волосы отъ гибва, а мужья и большая часть мужчинь ихъ подраздинвають. Быть велякому шатанью! Я опасаюсь, чтобъ со-чинитель и редакторь не подверглись жестокому гоненію прекраснаго пола.

Славно! — Я же ничего не делаю. Первую педелю флъ постное, теперь выв скоромное; стиховь не пишу. Представиль себя къ чину Надворнаго Советника. Третьяго дня я быль у С\*\* и опать поссорился съ А. О. Впрочемь. это рано или поздно должно было непремънно случиться Когда я, по требованію мужа, зашель къ ней въ Понедъльникъ вечеромъ, то едва высидълъ полчаса: она, окруженная только священными кипгами, говорила такія грубыя и неделикатныя вещи про нъкоторыхъ монхъ знакомыхъ, что я едва могъ удержаться, по смолчалъ и сказалъ только, что во мив болве кротости, чвив въ ней. По Четвергамъ обыкновенно бывають у мужа ея мужскіе вечера. Мнѣ нато было видеть Ар\*\*; я пріфхаль сначала къ Николаю Михайловичу, съ которымъ мы на самой короткой и дружеской ногь (доказательствомъ служать отличныя сигары, которыми я пользуюсь предпочтительно передъ всёми другими), потомъ прошель на верхъ къ Ар\*\*, который въ это время былъ у сестры и пграль въ карты съ нею и Тимирязевымъ. резъ полчаса опи кончили, и я ушелъ съ Ар\*\* въ его комнату, гдё сидёль до 12-го часа, потомь сошель внизь и прошель въ гостинную, гдф сидфлидамы, чтобъ проститься съ одной изъ нихъ, которая на другой день уфзжала изъ города, именно съ Храповицкой. Дамы эти играли въ карты, и подлъ нихъ сидъла А. О., къ удивлению моему, сошедшая внизъ. А. О. задержала меня разспросами о томъ, что дълается въ Москвъ, о Гоголъ. У меня въ карманъ было Ваше письмо, и я ей хотълъ сообщить извъстие о письмъ Гоголя къ Щенкину и, добираясь до этого мъста, прочитываль про себя, однакоже вслухъ, Ваши, правда, жесткія разсужденія о сумаществін Гоголя и о плутовств въ его сумаществін \*).

<sup>\*)</sup> Письмо С. Т—ча было отъ 8 февраля 1847 года, и воть какъ онъ гововорить о Гоголь: Гоголь не перестаеть занимать меня съ утра до вечера: онъ точно номѣшался, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; но въ самомъ помѣшательствѣ много плутовства—долженъ въ этомъ признаться. Сумашедшія бываютъ плуты и надуватели: это я видѣлъ не одинъ разъ и помѣшательство ихъ дѣлается и жалко и гадко. Мнѣ пришла странная и виѣстѣ утѣшительная мысль въ голову, что Гоголь, получивъ множество печатимхъ и письменимхъ отзивовъ, скажеть: "я вижу, что мон читатели еще не въ состояніи понять втораго тома "Мерівыхъ душъ"; да я еще не созрѣль для написанія его въ настоящемъ видѣ, а потому оставляю

Поднявъ случайно глаза, я ужаснулся. А. О. вся вспыхнула, потомъ побледнела, потомъ затряслась, потомъ подняла руки кверху, и пошла потъха. Я вовсе этого не хотълъ, сталъ извиняться, успоконвать ее, сказаль, что не буду ей возражать... Не тутъ-то было. Она оскорбилась Вашими выраженіями о Гоголь. Это бы еще ничего, по, по свойственной женщинамъ манеръ, заъхала Богъ знаетъ куда, такъ что я подъ конецъ разсердился. Начала съ того, что Гоголь ошибался въ «вашей» семьв: онъ думалъ найти друзей и нашелъ вмъсто того людей, которые дорожать только его талантомъ, что «вы» его надули и надуваете, по ея не надуете, и что она откроетъ глаза Гоголю и т. п. Потомъ стала ругать всю Москву, Васъ вообще и меня въ особенности. Вы (т. е. Москва и Вы), которые съ утра до ночи твердите о христіанствъ и любви христіанской... Туть я не выдержаль. Прошу покорно оставить христіанство въ покож въ теперешнемъ разговоръ, сказалъ я и ушелъ изъ комнаты, не простясь. Ламы, сидъвшія подлъ нея, были ни живы, ни мертвы, а двери были отворены въ залу, гдф играли на четырехъ столахъ \*). Я вовсе не расположенъ быль горячиться и всетаки не высказаль ей и сотой части изъ уваженія къ ея положенію. Какъ я ушель, такъ, говорять, она

этотъ трудь до времени и начинаю писать прежнія побасенки", — и напишетъ намь чудныя побасенки.

А въ следующемъ письме отъ 17 февраля С. Т—чъ добавляетъ, что "желалъ бы, чтобъ ты показалъ или прочелъ А—дре Ос—вие все, что я писалъ о Гоголе. Я желалъ бы, чтобы все, мною написанное и сказанное о немъ, было тогда же напечатано. Ибо теперъ, после его ответа на мое письмо я уже не могу ни говорить, ни писатъ о пемъ. Ты не знаеть этого письма. Я перепесъ его спокойно, равнодушно. Но самые кроткіе люди, которые его прочли, пришли въ бешенство.

<sup>\*)</sup> Получивъ это инсьмо, С. Т. отвъчалъ на него: Ти не можешь себъ представить, милий мой другъ Иванъ, какъ потъщило меня твое письмо отъ 15-го Февраля, вчера мною полученное! Эта горячая схватка съ А. О. посреди изумленнаго Калужскаго общества меня восхитила; "вся вешихнула, потомъ поблъднъла, потомъ затряслась, потомъ подняла руки къерху и пошла потъха"... Эти слова, такъ живо рисующія всю сцену, внезанно перенесли меня на мѣсто дъйствія, откуда я сегодня еще не совсьмъ удалился. За эту сцену, я даже съ А. О. потти помирился; еслибь она била здъсь, то я сейчась-би къ ней побхалъ. Я вижу, что она любить Гоголя, какъ человька. Она не совсьмъ поняла мои слока: "плутносетво въ самомъ сумашествіш", и ти могь би ихъ и не читать

обратилась къ присутствующимъ и долго еще изливала желчь свою на меня. Впрочемъ, я къ этому равнодушенъ, ибо рѣшительно ничего не теряю. Это не то, что было прежде.

#### 1847 года. Февраля 22-го. Суббота. Калуга.

На этой недълъ получилъ я также два письма отъ Васъ. Самъ я во Вторникъ не писалъ, потому что по Вторникамъ нахожусь въ томъ предположении, что самъ отправлюсь въ Четвергъ. Отвѣчаю Вамъ на Ваши письма. Статью объ общественной благотворительности я прочель, п она мий очень нравится: она такъ жива, такъ мфтка, такъ ловка, такъ егозиста, что я никакъ не ожидаль этого отъ Константина. Статей Мельгунова и Шевырева еще пе читаль. Увы! Огромныя «С.-Петербургскія Вѣдомости» начинають здѣсь мало по малу вытъснять Московскія. Статью эту здъсь едва ли кто замътиль, исключая старика У\*\*, который мив ее и указаль, изъявивь въ тоже время предположение, что это должна быть или моя статья или кого нибуль изъ братьевъ монхъ. Кунцы Калужскіе, читающіе В'вдомости, обратили болье всего любопытное внимание на рождение какого-то жеребенка. --Я очень радъ фхать въ Симбирскъ; но вфдь я, какъ Вамъ извъстно, скентикъ, какъ скоро что-либо затъвается или предполагается у насъ въ домъ, и потому не совстмъ върю сбыточности этой побадки. Но для этого мив надобно сначала перейти въ Москву и по переходъ въ Москву взять отпускъ чрезъ Инспекторскій Департаменть почти вслідь за переводомъ (коли предполагають фхать въ Маф). Да чтожъ это наконець, переведуть ли меня? Очень будеть скверно, если меня не переведуть до 1-го Мая; тогда я опять останусь въ распоряженін полномъ Графа Панина до Января 1848 года. Я

ей, если не имых намеренія прочесть ихи. Но я радь тому и другому. Я должень по совести сказать, что А. О. даже отчасти права: мы, надувая самих себя Гоголемь, надували и его, и поистине я не знаю ни одного человька, который бы любных Гоголя, какъ другь, независимо оть его таланта. Надо мною сибялись, когда я говариваль, что для меня не существуеть личность Гоголя, что я благоговейно, сь любовію смотрю на тоть драгодінный сосудь, вь которомь заключень великій дарь творчества, хотя форма этого сосуда мнё совсёмь не правится.

даже удивляюсь, какъ Вы не пошлете справиться, выбыли ли старые Оберъ-Секретари въ Сенатъ? Зачъмъ дъло стало? Мий ужъ, признаюсь, надобло обрататься въ этой неизвъстности: ничемъ не могу положительно заняться, предполагая скорый отъёздъ; живу день за день, въ странномъ ожиданіп... Что жъ это, въ самомъ дѣлѣ! Ольденбургскій приходить отъ меня въ умиленіе, Пинскій объщаеть много, а ужъ два мъсяца никакого исполненія по просьбь! Неужели они думають, что это такой важный пость, который хорошо получить и черезъ годъ, только чтобъ его получить? Ничуть не бывало. Черезъ годъ я его не приму, а просто выйду въ отставку, чтобы фхать въ чужіе края. - Получилъ я небольшую записку отъ Мамонова: онъ пишетъ мит про свою картину Павла Препростаго. Я бы ему отвъчалъ, да не помню его адреса. Трудна задача. Онъ толкуетъ о нашей непростотъ... Но нелься уже намъ упроститься, растравивъ душу сознаніемъ, нельзя сдёлать пылкимъ человёка холоднаго; для насъ почти нътъ исправленія, и въ насъ живетъ полное, безнадежное сознаніе своего безсилія. Мы съ самаго начала чувствуемъ, что для всёхъ сознаваемыхъ и признаваемыхъ нами истинъ нужны мъхи новые, а мы мъхи старые, и съ этой пріятной увъренностью должны проходить, можеть быть, еще длинный, длинный путь: весело! Потомъ, никто изъ насъ почти не извёдаль жизни, но она должна имёть свои права, и я не хочу такъ легко отъ нихъ отказываться. Ну да все равно! Въ настоящую минуту меня не тревожать пикакіе міровые и религіозные вопросы. Запимаеть меня очень положеніе женщины въ обществъ. Какъ однако же върны себъ издатели «Современника». Всв повъсти, весь журналь проникнуть одной идеей. Читали ли Вы тамъ переписку друхъ барышень? Только живущій въ губерискомъ городів можеть понять, до какой степени это верно; тержество пошлести заставляеть невольно задумываться. - Мамоновъ пишеть о пофздкф въ Симбирскъ, говоря, что они фдутъ за невъстами. Если я побду, такъ не за невбетой, потому что не чувствую себя довольно созръвшимъ для женитьбы, какъ дъла покойнаго разсчета, а всякая иная женитьба также вздоръ. -Ар\*\* затываеть издать къ Августу мысяцу литературный альманахъ въ Москвъ. Онъ будетъ доступнъе, легче, эле-

гантиће почтениаго друга моего, полновѣснаго «Сборника». Изъ Петербургскихъ литераторовъ участвують въ немъ Соллогубъ, Вяземскій, Майковъ, которымъ всёмъ уже о томъ п писано. Разумъется, ничего подлаго или могущаго оскорбить насъ, Москвичей, допущено не будеть. Пожалуйста, похлопочите о содъйствии всёхъ нашихъ Московскихъ литераторовъ, которыхъ впрочемъ такъ немного! Я даю ему стихи, на выборъ, и очень радъ этой затъв: чемъ больше будеть у насъ въ Москвъ дъятельности такого рода, тъмъ лучше. Впрочемъ, я самъ скоро прівду забирать статьи. Tyroe рождение на свътъ «Сборника» заставляетъ предполагать, что родится какое-нибудь диво .. — Блеснуло солнце! И сврый, свинцовый цветъ неба вдругъ осветился. Облачный слой еще не разсиялся, но посиниль, и отчетливие, яси ве стали видны мит въ окошко столбы отдаленные дыма, прежде незамътнаго, слившагося съ небомъ. О, какъ я люблю свътлые дни и солнце! Какъ утъщаетъ меня приближение Марта, хотя по календарю весенняго мъсяца. Какъ освъжаеть меня всякій, нежданно блеспувшій яркій лучь.

# Суббота, 1-го Марта, 1847 года. Калуга.

Я совершенно забыль, что въ Февраль только 28 дней, л никакъ не предполагаль во Вторникъ, что 1-е Марта будетъ въ Субботу, а то бы непременно написаль. Впрочемъ, Ваши письма отъ Понедельника приходять сюда после написанія мною писемъ утромъ во Вторникъ, а такъ какъ я безирестанно жду отъ Васъ положительнаго зова на диспуть, то и отлагалъ Вторинчное писаніе до Субботняго. — Въ Понедъльникъ воротился Оедоръ Ун\*\*, привезъ мив свъжія ввсти о Васъ, о Константинъ, разсказалъ мнъ про дурацкія шарады, про дамское негодование на статью о благотворительности... Отвѣчаю на Ваши письма. О Пановѣ: не мало поразился я, прочитавъ извъстіе о его свадьбъ. Грустно и жаль будеть, если онъ дорого поплатится за свое добродушіе; покуда есть время, надо было бы навести вірныя справки, въ состояніи ли эта дівушка, жениховъ приступомъ берущая, сдълать счастіе Василія Алексьевича. Вы ему разъясните, что бракъ «это не такое дело, что взяль извощика

и пофхаль, а совствиь другое». Неть, я не такъ чувствителенъ. Готовъ дать скорфе всевозможные объты другаго рода, дать клятву никогда не жениться, еслибъ это было нужно для ревниваго счастія дівушки, но жениться самому пзъ великодушнаго порыва — сохрани Богъ. Еслибъ видълъ со стороны дъвушки малъйшее желаніе выйти за меня замужъ, немедленно бы отшатнулся. Извольте довольствоваться случав вамъ нетъ смонвитори св противномъ случав вамъ нетъ никакого отвъта. Такъ я думаю. - Благодарю Васъ за присылку письма Гоголя. Да, признаюсь, въ немъ столько высокомърной нъжности, что это даже оскорбительно. Миъ было ужасно досадно, когда я читаль его. А. О. съ тёхъ поръ и не видалъ. - Вся Калуга полна разныхъ толковъ объ уничтоженій чиновъ и т. п. Не знаю, въ какой степени всъ эти слухи справедливы. Полтораста лётъ уродовали наши понятія и сділали наконець такъ, что табель о рангахъ вошла какъ-то въ составъ пашихъ детекихъ верованій, такъ что теперь трудно будеть вдругь разстаться съ ними. Возьмите положение мелкаго слоя чиновниковъ. 40 лътъ человъкъ привыкъ считать себя Титулярнымъ Совътникомъ и въ этихъ звукахъ слышитъ свое опредъление и назначение и цъль жизни... вдругъ онъ не Титулярный Совътникъ, а мечта, миоъ! Но для нашего брата это очень выгодно. Кстати, Вы, вфрио, слышали также, что увеличиваются оклады жалованья по Министерству Юстиціи. Прокуроры сравниваются съ Предсъдателями Палать, будуть считаться въ У классъ и получать жалованья тысячь семь, Предсфдатели Уголовныхъ п Гражданскихъ Палатъ - равное съ пими, а Товарищи Председателей пять тысячъ... Но все это только слухи. Унк\*\* сказывалъ мнъ, что Оберъ-Секретари Московскіе и не думають выходить въ отставку; можеть быть, они и не имъють на то права до окончанін ревизін въ Сенать?.. Какъ бы то ни было, по это все очень скверно. До 1-го Мая остается всего два мѣсяца, и если въ эти два мѣсяца я ничего не сделаю, такъ мий придется высиживать опять въ Калугъ до 1848-го года. Но я ни подъ какимъ видомъ не хочу оставаться въ Калугъ; къ тому же и флигель, въ которомь я живу, съ Априля мисяца будеть передиливаться и украшаться, ибо отдается для проживанія будущимъ мо-

лодымъ: следовательно, въ Апреле месяце мне пришлось бы нанимать новую квартиру и вновь устранваться, что все очень скучно. Къ тому же, и это върно, теперь назначена ревизія Министерства Юстицін по всей Пиперіп, съ огромными правами ревизорамъ. Въ Калужскую губернію назначенъ Членъ Консультаціи, графъ С-въ, надменнъйшее, напыщеннъйшее и глупъйшее создание, какъ увъряють. Когда онъ прибудетъ, это неизвъстно. Боюсь одного, чтобы не состоялось Высочайшаго повельнія: 10 окончанія ревизін не выходить въ отставку, не переходить съ мъста. Соображая все это, я думаю, что если до Апръля мъсяца не будетъ никакого действія по моей просьбе, то послать просьбу объ отставкъ и искать службы по другому въдомству... Тъмъ болье, что если слухи объ уничтожении чиновъ справедливы, то я въ такомъ случав по службв собственно ничего не теряю.

Стиховъ повыхъ пътъ. Правда есть небольше, отвътъ Ар\*\*. Дъло въ томъ, что разсназавъ ему объ одной дъвушкъ, проживающей не въ здъшнихъ мъстахъ, я привелъ его воспріничивую душу въ такой восторгъ, что опъ, постоянно бредящій по юпости літь объ пдеаль женщины п дъвы, сшель съ ума на нъсколько дней, въ состоянія быль фхать ее отыскивать и написаль мив о ней пребольшее стихи, за которые я быль ему очень благодарень, какъ за все, что высказывается прямо отъ души, отъ сердца, какъ бы даже это высказано ни было. Въ этихъ стихахъ, гдф много хорошихъ очень стиховъ, онъ спрашиваеть, неужели дъвушка эта примирится съ жизнью и страданіемъ, сделается барыней убздной, и зачемъ все это такъ на свете и т. п. Я отвъчаль на это слъдующими стихами, которые, впрочемъ, написать можно было только въ сердитую минуту расположенія духа; вотъ они:

Что мив сказать ей въ утвшенье. Чвиъ облегчить ярчо судьбы? Она отвергиетъ примиренье. Она не вынесетъ борьбы! Ен ли чувство не глубоко! А сколько зла судили ей

Такъ простодушно, такъ жестоко Законы мудрые людей?....
Пускай же, міромъ позабыта, Она страдаеть до конца, живой упрекъ земнаго быта И обличеніе Творца!..

Такимъ образомъ, создавъ себѣ, можетъ быть, одну мечту, мы тѣшимъ другъ друга стихотворными сожалѣніями и негодованіями. — Для меня было бы лучше, еслибы диспутъ происходилъ въ концѣ шестой недѣли, тогда бы я могъ прі-фхать и остаться седьмую (Страстную) и Святую... Странно однакоже, что отъ Васъ нѣтъ писемъ нынче.

Всявдь за этимъ инсьмомъ билъ переривъ до 15 Марта. Въ это время И. С. вадилъ въ Москку присутствовать на публичной зашитъ Коист-мъ Серг-мъ своей магистерской диссертаціп о Ломоносовъ.

Письма возобновляются съ 15 Марта, послѣ возвращенія И. С. въ Калугу.

# 1847 года. Марта 15-го. Калуга. Суббота.

Состояніе дорогь должно быть такъ скверно, что вмёсто однихъ сутокъ рискуешь профхать двое. Экстра-почта, которой следовало быть вчера въ полдень, опоздала боле чвыв полу-сутками. Да и теперь не знаю, пришла ли опа еще: послалъ на почту. Ожидаю непременно отъ Васъ уведомленія: не пріфхаль ли Гриша? Унк\*\* еще не воротился, а я его жду съ нетерпиніемь, чтобы узнать о положенін дорогь. По старой Калужской дорогь, по которой мив придется бхать, если не возьму подорожную, такая грязь и топь, что, говорять, почти пробзда ибть... Сейчасъ принесли миб Ваше письмо. Не понимаю, отчего Вы не получили моего письма: я писаль во Вторникъ. Раньше Вторника или Середы будущей недёли я выёхать не могу: дёль очень много, и я рышлся важныйшія закончить при себь, ибо распутица и другія причины могли бы меня задержать на Ооминой. Такъ что взяль ифкоторыя дьла на домъ и дома работаю, что со мной почти инпогда не случается. — Значитъ,

я не буду говъть и на этой недъль: тогда выйдеть, что я болье четырехъ льть не говъль. Не знаю, писаль ли я Вамъ, какъ я рышился: ждать до 1-го Мая, потомъ взять отпускъ на 4 мьсяца. Въ эти 4 мьсяца я могу самъ прінскать себъ мьсто по другому въдомству и перейти и, если уже вовсе не найду, такъ ворочусь въ Калугу посль четырехмьсячной отлучки совсьмъ новый и свъжій, съ запасами на цылую зиму.

# **18-го Марта 1847 года.** Вторникъ. Калупа.

Послѣ многихъ соображеній и разсужденій, я рышился не ъхать въ Москву на Святую. За это посердится на меня только Костя, а Вы, вфрно, согласитесь со мной, что фхать теперь на полторы недьли въ Москву-просто безразсудство. Погода сквернъйшая, по еще хуже ея-дорога. Взда продолжается гораздо болфе сутокъ и съ каждымъ днемъ становится затруднительние, но еще затруднительние будеть возвращение: тогда можно будеть пробхать только на одной тельть. По почтовому тракту нельзя фадить безъ подорожной, а по старому тракту (на Тарутино) могуть остановить ръки Протва и Дема. Главное, я боюсь за дурной дорогой или за простудой (которая есть почти непремъпное слъдствіе дороги) засъсть въ Москвъ посль Святой, когда миъ хочется непремінно взять отнускъ къ 1-му Мая. Да кромів того, пріфхать въ Москву на Святую —значить пріфхать на визитное, суетное, тревожное скаканье съ Дфвичьяго поля на Басманичю и т. п. Съ Вами же я точно такъ же мало увижусь, какъ и въ последній разъ. Ахъ, неть, Богь съ ней и съ Москвой и со встии Московскими знакомыми: только бы лётомъ я былъ свободенъ! Если бъ Вы знали, съ какимъ томленіемъ жду я літа, то поняли бы, почему такъ мало тяпеть меня теперь собственно въ Москву. Живи Вы еще въ деревив - другое дъло. Ръшась не вхать на Святую и сберечь здоровья и денегъ на лъто, я началъ говъть, пбо не говъль уже 4 года. Церковь отъ меня педалеко, а всенощную служать здёсь на дому.-- Писаль ли я Вамь, что получиль письмо отъ Погуляева: Рюминь объявиль ему, что у него въ скоромъ времени откроется вакансія ОберъСекретаря, и онъ очень будетъ радъ, если я займу это мѣсто. Я не поздравлю Васъ теперь съ праздникомъ: какъ-то странно, когда еще онъ не наступплъ. Что это тамъ въ Москвѣ у Копстантина дѣлается: ночныя катанья съ горъ! Попросите Мамонова, чтобы онъ истребовалъ отъ Полонскаго нѣсколько стихотвореній для альманаха.

#### 22-го Марта 1847 года. Калуга. Суббота.

Поздравляю Васъ съ наступающимъ праздникомъ. Христосъ Воскресе и Воистину Воскресе всфив! Жаль, что погода не совстви весенняя: на дворт мъстами ситгъ, мтстами камень, на саняхъ нътъ возможности вздить, да и на колесахъ нехорошо. На этой педълъ я говълъ и въ Четвергъ пріобщился. Заутреню слушаль здісь на дому. Говънье мое было самое обыкновенное. Человъкъ такая дрянь и такое дитя, что дай ему глубокое содержание съ вишними формами, онъ сейчасъ ухватится за однъ формы, а внутренній смысль убъжить. Поэтому-то я такъ и боюсь всякихъ опредъленныхъ, условныхъ формъ и не люблю пока монашескихъ уставовъ, которые назначаютъ человъку способы, виды и формы покаянія, напр. прочти 150 разъ акаопсть и т. п. Грустно видёть, что въ церкви вамъ читаютъ правило такъ, что ни читающій, ни слушающіе ничего понять не должны и не могуть, но всь расходятся предовольные сами собой и другъ другомъ: отстояло правило, ну и совъсть спокойна. А какая чудесная служба! Весь последовательный историческій ходъ событія новторяется предъ глазами чрезъ 18 въковъ! Свътлое Воскресенье, въроятно, я встръчу въ своемъ приходъ, объдню прослушаю въ соборв, а оттуда, въ мундирв, къ Архіерею и См\*\*. Потомъ, воротясь домой, разговъюсь, сдълаю нъкоторые визиты; можеть быть, даже забду къ А.О. Кажется, здёсь на Святой не готовится никакихъ особенныхъ увеселеній, и слава Богу!.. Вообразите, что на ныпъшней недълъя не ълъ рыбы, а вчера весь столь быль изготовлень безь масла!.. Я, разумфется, очень охотно подчинился всему этому и фль грибы. Вообразите также, что въ Калугь ивтъ обычая двлать Четверговую соль! Неправда ли, какой глупый городъ! Я заказалъ Ефиму соль. Съ нынъшней экстра-почтой я не получиль письма отъ Васъ, а потому и не знаю, прібхаль ли Гриша, и когда онъ фдетъ въ Петербургъ. Гриша долженъ хлопотать для меня о мъсть Оберъ-Секретаря въ Уголовномъ Департаментъ или Товарища Предсъдателя въ Уголовной Палать въ Москвь, также о чинь Надворнаго Совътника. Что Вамъ сказать еще про себя? Я, можеть быть, скоро разрёшусь стихами, потому что много мыслей приходить въ голову. Я мало делаю, мало читаю, мало занимаюсь, это правда, - но я много подвинулся възнаніи жизни, много, очень много передумано, прожито, пріобратено и утрачено въ эти полтора года, проведенные мною въ Калугъ. Впрочемъ, туть не сама Калуга пграеть роль, а 23-й и 24-й года жизни. Всякое мъсто важно, всякое обстоятельство, всякая обстановка при развитіи человька въ эти годы... Льтомъ мнь хочется работать и писать. А теперь больше инсать нечего.

#### 1847 года, Вторникъ, 25-е Марта. Калуга.

Сейчасъ воротился отъ ранней объдни. Поздравляю Васъ опять съ праздникомъ Свътлаго Воскресенья и съ пынъшнимъ днемъ. Страпно немного праздновать Благовъщеніе на Святой. Это вовсе выскакиваеть изъ последовательнаго порядка событій, праздичемыхъ Церковью. Католики въ подобныхъ случаяхъ не праздпуютъ Благовъщенія. Поздравляю Васъ также съ прівздомъ Гриши, съ наступающимъ 29 мъ числомъ Марта, т. е. со днемъ Константинова рожденья, а также и съ семисотлътіемъ (неоффиціальнымъ) Москвы. Кръпко обнимаю Костю и поздравляю его. 30-й годъ его жизни не прошель для него даромь и въ бездъйствін! И чёмъ далье подвигается онъ въ жизнь, тымь двятельные становится онь, тамь опредаленные самая его даятельность. Онь еще много надълаетъ и, разумъется, вдесятеро болье каждаго изъ насъ, порицателей бездъйствія и суетности. Чтобъ исключительнъе еще предаться своей дъятельности и отогнать оть себя рой постороннихъ, подчасъ налетающихъ на него мечтаній, слідовало бы ему оградить себя и съ этой стороны, определить навсегда этоть бокъ жизни, словомъ, -

жениться... Но я знаю, что это очень трудно и для него труднъе, чъмъ для кого-либо.

Свътлое Воскресенье встръчается въ Калугъ не очень торжественно: всему мъшаетъ чиновническій характеръ, какъ и во всъхъ губернскихъ городахъ. Въ 12 часовъ отправился я въ церковь, противъ дома стоящую, со всъми Унк\*\*, кромъ старика, который боленъ. Заутреня продолжалась почти три часа, по милости священно и церковно-служителей, которые то и дъло что обходили церковь и собирали деньги то въ руку, то въ кружку. Воротившись въ три часа, легли спать; въ шесть опять встали и отправились мы, служащіе, въ мундирахъ въ соборъ къ ранней объдиъ, а прочіе въ свой приходъ. Безрасходныхъ заутрень и объденъ въ Калугъ иътъ. Въ соборъ служба продолжалась очень долго; изъ собора всъ отправились къ Архіерею; тамъ все чиповничество перехристосовалось между собою и разгавливалось; оттуда всъ къ Губернатору, гдъ было тоже самое.

А. О. не видаль и, въроятно, не увижу, потому что такать къ ней не хочу. Въ первый день праздника получила она сказываль мит Ар\*\*, письмо отъ Гоголя; \*) говорить, самое утъщительное. Онъ увъряеть ее, что будеть второй томъ Мертвыхъ Душъ, будеть непремънно; что книгу свою издаль онъ для того, чтобы посудить и себя и публику; что онъ твердо убъжденъ, что можно выставить такіе идеалы добра,

<sup>\*)</sup> Одновременно съ этимъ и въ Москва било получено васколько висемъ отъ Гоголя, что ми узнаемъ изъ письма С. Т. отъ 28 марта 1847 г.

Незнаю, писаль-ли я тебь о самой радостной новости: о инсьмаль Гоголя? Воть уже теперь четыре письма, написанныя имъ съ 4-го Марта: два къ Шевыреву, а одно ко мив и одно къ Погодину и всф эти письма писаны уже другимъ человъкомъ! уже ифтъ ни высокомфрнаго спокойствія, ни лицемфрнаго смиренія; но положеніе его ужасно. Кинятокъ последнято моего письма и ледяной холодъ письма Свербъева, обрушившісся на него въ одно и тоже время, образумили и оскорбили его душу. Онь благодаритъ меня, но въ тоже время негодуетъ. Инсьмо его начинается такъ: "благодарю Васъ, мой добрий и благородний другь, за ваши упреки! хотя мив и чихнулось оть вашего письма, но чихнулось во здравіе!" Зато вся его ифжность обратилась на Щевкина и Погодина; къ последнему онъ пишетъ даже страстное висьмо, что показиваетъ еще продолжающесся больненное состояніе духа—пусть онъ пикогда ко мив не обратится, для меня это все равно. Для свасенія Гоголя я готовъ сділаться и презарфинимъ орудіемь казин, и отвратительнічшимь палачемь.

передъ которыми содрогнутся всѣ, и Петербурскія львицы пожелають попасть въ львицы иного рода! Послѣднее мнѣ не нравится: все же это будуть идеалы, а не живыя, грѣшныя души человѣческія, не дѣйствительныя лица. Туть же онъ спрашиваеть ее, вирочемъ, не знаетъ ли она какого-нибудь честнаго взяточника; если знаетъ, такъ описала бы. Благодарить ее за любовь и говоритъ: съ моими Московскими пріятелями не разсуждайте обо мнѣ: они люди умише, но многословы и..... Тутъ еще нѣкоторые эпитеты, которые Ар\*\*, разсказывая письмо, не могъ припомнить. Мнѣ же дать прочесть это письмо А. О, несмотря на всѣ просьбы Ар\*\*, отказала.

#### 1847 года, Апрыля 5-го. Суббота. Калуга.

Последнее письмо Ваше отъ 28-го Марта я получиль въ Воскресенье вечеромъ. Статья Хомякова не нравится и А. О., а мит очень правится. Все, что онъ говорить объ анализт, его безсилін, о разсудочности безъ живаго начала, прекрасно, современно и можетъ служить темою для повтсти, по крайней мтр совнадаетъ вполнт съ задуманною мною повтстью.

Къ 1-му Мая я хочу быть въ Москвъ. Я предполагалъ такъ: Май провести съ Вами, Іюнь и Іюль употребить на путешествіе, Августъ опять съ Вами въ деревнѣ, а съ Сентября на службу, гдѣ бы она ни была, а она, вѣроятно, будеть въ Москвѣ. Я получилъ на дняхъ письмо отъ Николая Елагина: онъ зоветъ меня ѣхать съ нимъ лѣтомъ въ Кіевъ, приглашаетъ и Мамонова. Это было бы очень хорото и весело. Можно изъ подъ Орла вплоть до Кіева доѣхать на Мальцевскомъ пароходѣ. Но я еще ни на что не могу рѣшиться. Брать отпускъ немедленно не стоитъ, потому что тогда онъ кончится не къ осени, а еще лѣтомъ, да я обѣщалъ присутствовать на свадьбѣ Унк\*\*, которая будеть 21-го Апрѣля, кажется.

## Калуга. Априля 12-го, 1847 года. Суббота.

Вообразите, что экстра-почта еще до сихъ поръ не пришла, экстра-почта, которой слъдовало придти еще вчера въ

полдень! Значить, дороги очень скверны. Не нынче, такъ завтра или послъ завтра ожидаю письма отъ Гриши; я нетерпъливо хочу выйти изъ этого состоянія неизвъстности, которое парализуеть всв мон силы. Ивкто, прівхавшій изъ Москвы, сказываль мив, что двумъ Оберъ-Секретарямъ 6-го (Уголовнаго) Департамента вельно подать въ отставку. Не знаю, въ какой степени это справедливо... Не помню, писаль ли я Вамъ, что получиль отъ Елагина приглашеніе Вхать въ Кіевъ и очень радъ принять это предложеніе, только опять не могу еще дать положительнаго отвъта. Преглупое состояніе! Впрочемъ, состояніе это тяготитъ меня, когда я о немъ вспоминаю. Въ самомъ же дълъ я весь преданъ наслаждению, производимому во мнъ возвратомъ весны. Не знаю, какъ у Васъ, а здъсь на этой недълъ погода была чудесная: до 15-ти градусовъ въ тъни. Нынче только ненастье, по первое, теплое ненастье. Стало сухо, долой калони, ваточныя шинели, мъховыя шанки! Одътый совершенно по лътпему положению, въ лътпемъ пальто и фуражкъ, я много ходилъ и гулялъ и всъми порами своими винвалъ въ себя весениюю благодать! Мив такъ легко, хорошо. Слава Богу, что я не обремененъ животомъ древняго русскаго боярина и, подобно ему, не обязанъ въ лътній зной носить горлатную шапку! Путешествіе п'єшкомъ составляетъ для меня самое пріятное предположеніе: такъ и хочется взять палку и съ котомкой за плечьми отправиться бродить одному, далеко ото всъхъ, далеко отъ знакомыхъ лицъ, бродить по новымъ мъстамъ и пъть или «der Wanderer» IIIvберта или «Горпыя вершины спять во тьмѣ ночной!...» Хочется испытать эту сторону жизни, сторону, которая, конечно, окажется вдесятеро менфе поэтической, по все хочется!-Что за чудное мъстоположение Калуги, особенно теперь, при разливъ Оки! прелесть! Сдълаютъ ли меня Оберъ-Секретаремъ или нътъ, во всякомъ случав 4 лътвихъ мъсяца я гуляю. Въ городъ новаго ничего иътъ, кромъ ссоръ и столкновеній между властями, служебныхъ мерзостей, раздъленія на партін и т. п... Читали ли Вы въ «Отечественныхъ Запискахъ», 3-мъ Л. новъсть «Кукольную Комедію?» Очень, очень недурно, хотя и есть выходки противъ Константина. Тономъ своимъ она напоминаетъ Тепфера, nouvelles genèvoises, которыя, по прівзді въ Москву, немедленно достану и дамъ прочесть Вірів п сестрамъ.

Априля 19-го 1847 года. Калуга. Суббота.

Иншу письмо это на всякій случай, потому что самъ надъюсь прівхать не позже этого письма. Отпускъ на 28 дней я взяль: считаться будеть онъ съ 23-го Апреля. Грустно подумать, что льто проведу я на службы! Очень, очень грустно! 23-го Апрыя свадьба Ун\*\*. Я обыщаль давно ему присутствовать на свадьбъ и сдержу слово, поэтому выбхать могу не раньше 24-го. Вы, пожалуйста, не удивляйтесь, что я такъ медлю. Во первыхъ, я вовсе не медлю, во-вторыхъ, пельзя же оставить мъсто, гдъ прожилъ почти два года, такъ, не простившись пи съ къмъ, не оказавъ на прощань в никакого вниманія, не закончивь, такъ сказать, своихъ отношеній. На этой недель покончиль почти вев важньйшія дела въ Палать: я твердо решился не уважать, пока не рвшу этихъ двлъ при себв; этого требовала совесть. Вамъ или, лучие сказать, Константину и Въръ, все это дико, а между тъмъ въ течение одной недъли я рышиль участь 40 арестантовь, изъ которыхъ человъкъ 12 ссылаются въ каторгу (въ томъ числъ 9 молодыхъ бабъ), остальные въ Сибирь или въ солдаты, или въ арестантскія роты, — и всф резолюціп инсаль самъ. — Деньги я получиль, - теперь окончательно укладываюсь и въ Четвергъ выбажаю: не знаю, будеть ли это ввечеру или утромъ. Не выпускайте Гриши изъ Москвы раньше 26-го.

Въ концѣ Апрѣля 1847 года Иванъ Сергѣевичъ возвратился въ Москву и его переписка съ родителями прекращается на цѣлый годъ. Онъ пишетъ Кн. Д. А. Оболенскому отъ 30-го Апрѣля 1847 г.:

«Я теперь въ Москвѣ, куда окончательно переѣхалъ въ пятницу, 25 Апрѣля, — по еще не устроился. Пока пользуюсь отпускомъ, которому срокъ 23 Мая: въ это время надѣюсь придетъ бумага о моемъ перемѣщеніи. Очень тебѣ благодаренъ за письмо. Право, такъ весело знать, что есть такіе

люди, какъ ты и Багратіонъ, которыхъ я такъ люблю и на дружбу которыхъ могу положиться. Каковъ К\*! Какъ это хорошо! Какъ неплодно провель опъсвое время - не то, что я! Я много времени потеряль даромъ въ безплодныхъ исканіяхъ, въ отвлеченномъ раздумьь, самоуслаждаясь въ разныхъ душевныхъ страданіяхъ, сомибніяхъ, погружаясь въ вопросы, на къ чему не ведущіе — и усталь. Пытливый. докучливый анализъ умертвиль во мий много жизни, и потому теперь, перефхавъ въ Москву, хочу запиматься хоть какимъ нибудь трудомъ. Константинъ, который между прочимъ въ восторгъ отъ твоей жены, хочетъ непремънно окунуть меня въ «Земскомъ Дѣлѣ». Но я хочу прежде понолепть хоть отчасти тъ невъжественные пробъли, которыми полны наши познанія, особенно мон, словомъ-хочу читать и заниматься, оставя преследование поэзін. — О Гоголе я совсемь не такого мивнія, какъ ты думаешь. Я его никогда не браниль, напротивь быль поражень многимь, что и прежде лежало въ душт моей и написалъ по поводу того стихотворенія о душь человьческой, которыя тебь пришлю вмъсть съ прочими. Но долженъ признаться, что въ книгъ Гоголя много лжи и нелъпицы, много скрытой гордости и самолюбія - словомъ, умъ за разумъ зашелъ. Меня же впрочемъ поражаетъ не это собственно, а то, что побудило его поднять ть страшные вопросы о примиреніи религіи съ жизнью, вопросы, кажется, не разрѣшимые. Прощай!»

Въ концѣ Мая послѣдовало назначеніе Прана Сергѣевича Оберъ-Секретаремъ 2-го Отдѣленія 6-го Департамента Пр. Сената въ Москвѣ, и опъ предался службѣ съ свойственною ему настойчивостью. Онъ провелъ лѣто въ Москвѣ, посѣщая только изрѣдка родителей въ Абрамцевѣ. При отправкѣ списка прежнихъ стиховъ Д. А. Оболенскому, опъ пишетъ: «Вотъ тетрадь монхъ стиховъ; я не имѣлъ духа, или, лучше сказать, териѣнія нересмотрѣть ихъ—стиховъ новыхъ пѣтъ; теперь уже мѣсяцевъ шесть, какъ я не иншу стиховъ, да, кажется, ужъ и вовсе писать не буду. Я дѣлаюсь все болѣе и болѣе положительнымъ Право!

Безъ шутокъ, я служу теперь Оберъ-Секретаремъ и чрезвычайно усердно. Потребность дългельности общественной и общенолезной не чѣмъ удовлетворять у насъ въ Россіи.... Призваній другихъ къ наукѣ или поэзін я не имѣю (да поэзія еще не дѣятельность), а потому остается одна служба, какъ пи ограничена эта сфера, но приходится довольствоваться тѣмп размѣрами дѣятельности, какіе представляетъ дѣйствительность. Нечего дѣлать п я служу, служу, правда съ затаенной тоскою несбывшихся ожиданій.

Въ тетради я отмътилъ карандашемъ стихи, писанные вслъдствіе Гоголевой книги, или, лучше сказать, вслъдствіе мыслей, ею возбужденныхъ \*).

II въ другомъ письмѣ отъ 12 Дек. 1847 г.:

«Я думаю нътъ нигдъ такой работы, какъ въ должности Оберъ - Секретаря! Я конечно не лънивъ, но иногда выбиваешься изъ силъ, особенно теперь къ концу года и вообще съ нашими добросовъстными требованіями. Впрочемъ я умудрился таки найдти время, чтобы написать одно стихотвореніе подъ названіемъ «отдых» \*) (само собою разумьется— «отдых» чиновника), которое перешлю тебф на праздникахъ». Въ стихотворения «Отдых» сказалась та внутренняя борьба, которая совершалась тогда въ душф Ивана Сергфевича. Онъ самъ впоследствін писаль (въ 66 году): «Стихи эти относятся къ тъмъ годамъ службы, гдъ я заставляль себя работать, дабы не обольщаясь праздными мечтами, быть полезнымъ. Туть и сказалась внутренняя борьба, борьба поэтическаго и художественнаго призванія съ сознаніемъ долга гражданскаго. Надо вспомнить, что я тогда служиль, заставляль себя служить, считаль себя не вправъ сложить руки, сказатья-де поэть, и потому-то бездийствую».

Политическія событія, паступившія въ Европѣ въ началѣ 48 года (провозглашеніе республики во Франціп, повсемѣстное революціонерное броженіе), сильно подѣйствовали на умъ передовыхъ мыслящихъ людей въ Россіи. Яснѣе обозначилось для нихъ міровое призваніе Россіи, высокіе политическіе, религіозные и нравственные идеалы, осуществленіе

<sup>\*;</sup> Твой стройй судъ остановивь,... Злиных душа твоя смирна.... Не дай души твоси забыть.

<sup>\*)</sup> См. приложение.

которыхъ ея историческая, всемірная задача. Иванъ Сергѣевичъ пишетъ Оболенскому:

«Ну вотъ и настали событія, отъ которыхъ духъ захватываетъ! Въ какое время живемъ мы: въ очію совершается исторія, ощупью слышишь великія судьбы міра! и кто бы могъ ожидать этого! Теперь-то, когда весь западъ отрекается ото всѣхъ началъ, которыми управлялся во всю свою исторію, когда онъ такъ запутался въ лабиринтѣ своихъ умствованій, что и выйти не можетъ, теперь-то выростаетъ огромное значеніе Россіи, и всякій пойметъ, что одно спасеніе намъ въ нашей самостоятельности. Теперь дѣло обращенія къ самимъ себѣ будетъ гораздо легче: не за что ухватиться на Западѣ, все кругомъ раскачалось и качается.

Великое время для насъ. Уничтожили они тамъ себъ аристократовъ и вообще праздими богатый классъ, а теперь, я самъ читалъ въ одной газетъ, взываютъ къ богатымъ, чтобы они продолжали свою роскошную, развратную жизнь, ибо иначе сотни тысячъ работниковъ остапутся безъ хлѣба. Тамъ, при развитіи промышленности мануфактурной, нельзя иначе. Отвратительно сердятся нѣмцы и въ тоже время смѣшны. Говорятъ, что въ кияжествъ Рейсъ смущеніе и что Правительство увеличило войско 8 человъками. Правда ли?

Прошу покорно теперь заниматься Сенатомъ и писать стихи! Въ Москвъ думаютъ, что Государь падънетъ скоро, или позволитъ носить русское платье. Манифестъ его быль здъсь принятъ очень хорошо».

Весною 48 года, Иванъ Сергѣевичъ былъ очень озабоченъ судьбою по цензурнымъ мытарствамъ драмы его Константина Серг. «Освобожденіе Москвы». Онъ пишетъ Оболенскому: «Вчера братъ Константинъ отправилъ къ тебѣ драму, а я хочу просить тебя поспѣшить этимъ дѣломъ, во 1-хъ потому, что съ высылкой билета, конецъ всѣмъ хлопотамъ о ней, и во 2-хъ потому, что 29 Марта день рожденія Константина, и я желалъ бы, чтобы драма могла получиться въ этотъ день, или къ этому дию. Сдѣлай одолженіе, любезный другъ Митя, хлопочи». Но драма Константина Сергѣевича промаялась еще иѣсколько мѣсяцевъ въ цензурныхъ тискахъ.

Въ началь льта 48 года Иванъ Сергъевичъ отправился для леченія на Сърныя воды въ Самарскую губ. Туть возобно-

вляется его переписка съ родителями, которые жили тогда въ Абрамцовъ, и по случаю сильно свиръпствующей холеры въ Москвъ, въ совершенномъ отръшении отъ общества и внакомыхъ. По письмамъ Ивана Сергъевича видно, съ какой радостію, съ какимъ юношескимъ восторгомъ онъ вырвался изъ служебной неволи на свободу и просторъ русской природы.

# ПИСЬМА СЪ СФРНЫХЪ ВОДЪ КЪ РОДИТЕЛЯМЪ.

Co 2 Irona 1848 2. do 9 Irona 1848 2.

Владиміръ. 2-10 Іюня 1848.

Я прівхаль сюда по нестерипмому жару въ третьемъ часу (пополудни), милые мои Отесинька и Маменька. - Здоровы ли Вы и что у Васъ делается? Я же совершеено здоровъ и быль бы совершенно счастливъ и доволенъ, еслибъ могъ быть спокоенъ на Вашъ счетъ. Когда я свлъ въ тарантасъ и тарантасъ двинулся за заставу, зазвенълъ колокольчикъ и я почувствовалъ себя въ дорогѣ, то у меня слезы прошибли отъ силы виечатлѣнія. Какая была чудная, восхитительная ночь! Съ какою любовью останавливались глаза мон на каждомъ предметв! Какимъ миромъ ввялъ видъ природы и весь деревенскій быть: мив кажется, будто овтодом на веделения объем на верои в на веделения в на редство в на р съ нимъ, и черезъ всв эти мъста въ головъ моей проходить будто бы вмфстф со мною и « Бродяга». Какъ легко забываетъ человъкъ, и миъ казалось, что я и не оберъ-секретарь, и не служиль, и служить въ перспективъ не имъю. Чъмъ ближе къ Владиміру, тъмъ народъ крънче, рослъе в бодрже. Да и женщины лучше и сарафаны носять не помосковски. По всей дорогѣ стоятъ богатѣйшія промышленныя села. — Въ Горенкахъ я напился чаю. Тамъ, по милости Н. А. В - ва. учредившаго въ дом'в бумажную фабрику съ

двумя тысячами фабричныхъ, заведенъ трактиръ съ бильярдомъ и т. п. — Оттуда, безостановочно, ѣхалъ я до самаго
Владиміра, гдѣ, вмѣсто утренняго чая, заразъ пообѣдалъ. —
О холерѣ по дорогѣ нигдѣ не слышно. Во Владимірѣ съ
недѣлю тому назадъ былъ сильный пожаръ, отъ котораго
сгорѣло 32 дома, въ томъ числѣ много хорошихъ купеческихъ. Тарантасъ мой чрезвычайно покоенъ, легокъ и нигдѣ
не ломался, только здѣсь во Владимірѣ оказалась надобность перетянуть шины на переднихъ колесахъ. Впрочемъ,
ѣхали мы не шибко: сначала потому, что лошади были плохи,
а потомъ потому, что черезъ-чуръ было жарко, хотя лошади
были и отличныя. Здѣсь я умылся, перемѣнилъ бѣлье и
осеѣжился молокомъ, по обыкновенію.

Приключеній со мной никакихъ не случилось, но Вы не повърите, съ какимъ чувствомъ благодарности и восторга принимаю я каждое новое впечатльніе, и, слава Богу, воспріимчивость къ впечатльніямъ природы все еще жива во мнъ. Прощайте, пора. Будьте здоровы и бодры, цълую Ваши ручки, обнимаю и цълую братьевъ и сестеръ.

#### 1848 года. Іюня 10-го. Четвергъ. Спрныя воды.

Наконецъ яздёсь, милые мои Отесинька и Маменька! Въ теченіе этихъ десяти дней я столько профхаль, столько, разнородныхъ впечатльній смынилось, одно за другимь, что не вдругь приведешь ихъ въ порядокъ, и я не знаю еще, съумъю ли разсказать Вамъ все последовательно. — Получили ли Вы мое письмено изъ Владиміра? Въ этотъ день было такъ жарко, что я долженъ быль выждать во Владиміръ нъсколько часовъ; видълъ проездомъ Золотые Ворота, но осматривать городъ не ходиль; во Владимірь я ничьмъ особенно не поразился, видълъ только непелище послъ пожара, отъ котораго сгорело 32 дома, самыхъ лучшихъ. Туть же кстати скажу, что выгоръла Корсупь, вся; сгорълъ Алатырь, и въ Самар'в сгорело также около ста, или более, богатенникъ купеческихъ домовъ. Во время моего пребыванія въ Симбирскъ было подквнуто письмо о томъ, что и ему придется испытать тоже. Съ къмъ я ни говориль объ этомъ дорогою. вев убъждены, что это - Поляки. - Но тъмъ не менте я

вполнъ наслаждался дорогою. Чъмъ дальше отъ Москвы, ов ждодие природа и лучше мужикъ; что за народъ во Владимірской губерніи! Живой, бодрый, великорослый, умный, дъятельный, промышленный: богатыя, чистыя села, красивые наряды... Чудо, что такое! Черезъ Оку переправился я совершенно благополучно, такъ что это и нейдетъ къ такой большой ръкъ. Потомъ потянулись пески и пески, черезъ которые везли меня довольно плохо. Подъ Муромомъ встрътиль я (какъ узналь посль) Ө. В. Самарина, фдущаго въ кареть на девяти лошадяхъ. Наконецъ пришлось фхать миъ Муромскимъ лесомъ. Съ особеннымъ чувствомъ въехалъ я въ этотъ лъсъ, всматривался въ него, оживлялъ его въ своей памяти. Все тихо и мирно. Миръ одольлъ всю русскую землю, и трудно вообразить себъ здъсь воинственную дъятельность. Нельзя передать того впечатльнія, того чувства мира и простора (какъ счастливо выразился Константинъ, поставивъ рядомъ эти слова), тишины, безопасности, довфрчивости и силы. Такое лишь положение лицомъ къ лицу съ этою природою, съ этимъ величіемъ простора и торжественностью мира, съ этою неистощимою, непреходящею красотою, -- могло образовать человъка, каковъ русскій крестьянинъ. Ни одна природа не можетъ быть такъ хороша, какъ наша. Горы хороши, но какъ-то односторонии; въ нихъ тфсно. Та природа слишкомъ ярка и горда, другая черезъчуръ роскошна, страстна и сладостна и подчиняетъ себъ человъка, -- но нигдъ не носить она такого мирнаго характера; гдв найти такой простой красоты, такого безконечнаго простора, съ сознаніемъ, что все это наше, родное, что вездъ дома, вездъ Русь!.. Что и говорить! Бъдный Нъмець, живущій въ тьсноть и лишенный этихъ впечатльній, въ тоже время лишенъ главнаго элемента, вошедшаго въ составъ русской души. Въ русскомъ полѣ трудно запѣть другую пѣсню, кромф русской: таже простота, таже безконечность, и даль, и ширина, тотъ же миръ и та же тихо и легко разнообразимая однообразность. И ни съ чемъ сравнить пельзя внечатленія дороги, когда (правда, въ сухую ногоду) вы легко катитесь по живой, мягкой дорогь (а здесь такъ почти по лугу), то спуститесь вы оврагъ, то взъбдете на горы, и блестять вдали полосы, извивающіяся

рвки, и природа развертываетъ ежеминутно свои неистощимыя красоты, и даль, сизая даль, открываеть перель вами свои таниства, по мъръ вашего приближения отодвигаясь п застилая новую даль. И посреди всего этого сидить на козлахъ, въ одной рубахъ, царь и господинъ всего этого, русскій крестьянинъ; душа его свободно вмінаеть въ себъ эту природу... Въ Муромскихъ лъсахъ везли меня пятерикомъ или, лучше сказать, шестерикомъ, я же платиль за иять, и последнюю станцію, слишкомъ 30 версть, ехаль я не несками, а объездомъ. Ямщикъ мой снялъ загородиу, сдёланную въ лёсу, и поёхалъ лёсомъ такой дорогой, по которой вздить только тельга польсовщика или порубщика. Объевдомъ вхать гораздо дальше, но легче и скорве: быстро везли опи меня черезъ бугры, кочки и пин, потомъ, выфхавъ изъ лфса и заложивъ снова перегородку, провезли ифсколько версть по пескамъ и потомъ онять взяли въ сторону и побхали лугомъ. Но несками я уже побхалъ не такъ. Въ Нижегородской губерній и въ Симбирской везуть превосходно, за самую малую водку: лошади сытыя и сильныя, и народъ хоть не такъ промышленъ, но проще и кажется, еще лучше Владимірскаго. Я фхаль, не останавливаясь, развѣ только для того, чтобы похлебать молока и щей или напиться (разъ въ сутки) чаю. Чфиъ дальше отъ Москвы, темъ сильнее поражаеть вась это богатство даровъ природы. Огромныя нивы, луга не кошенные, тучность земли неунавоживаемой, многолюдныя села, такія, какихъ я не видаль и во Владимірь, просторныя, пемануфактурныя. но хлъбныя, напримъръ Промянно и т. п. Въ Промяннъ я долженъ быль остановиться часа на два: ночью ношель (и въ первый разъ дорогою) сильивний дождикъ: испортилась отъ него чудесная черноземная дорога, поднялся сильный и холодный вътеръ, колеса облъпились землею и забрызгивали насъ гразью. Александръ, сидфений въ это время подлф меня въ тарантасъ, не знаю на что, смотръль въ оба глаза. и въ эту самую минуту ему ихъ зальнило грязью до такой степени, что ни протереть, ни раскрыть глазъ не было возможности. Въ Промяшнъ какая-то лекарка вылизала ему глаза: а я межъ тъмъ переодълся, умылся и неремѣнилъ былье. - Уже въ Нижегородской губерній начинаются горы

или, лучше сказать, постоянно сопровождаеть вась синая окраина неба. Острокопечныхъ горъ нътъ, но огромныя покатости, на ибсколько десятковъ верстъ, видныя отъ подошвы доверху, становятся въ дали прямой, отвъсной линіей и кажутся сизою полосою на небосклонь, -- но по мърь вашего приближения взоръ усматриваетъ неясные очерки селъ, одного надъ другимъ, лъсовъ и т. д. - Еслибъ не дождь съ Пятницы на Субботу и не остановка во Владиміръ, то я бы прівхаль въ Симбирскъ гораздо раньше; увидель его я за 18 верстъ и прівхаль часу въ седьмомъ. Городъ очень опрятный; такимъ показался онъ мнф потому, что на дворф было очень сухо, но ныльный, не мощенный, не большой; наружности довольно обыкповенной, ничемъ ярко не отличающійся, не оживленный никакою особенною торговою діятельностью и только скрашенный чудеснымъ видомъ Волги, которая сверху вовсе не кажется такъ широка. Скоро я отыскаль квартиру прокурора и зазвониль въ колокольчикъ, но Гриша самъ услыхалъ, какъ подъфхалъ мой тарантасъ. Сергый всплеснуль руками и чуть не заплакаль отъ радости, увидавъ меня. Софья въ это время спала, но проснулась отъ шума и также съ крикомъ встрътила меня. Очень пріятно имъть у себя на дорогь радостную встрычу!-Въ Симбирскъ остался я не сутки, а двое; отговориться нельзя было никакъ, впрочемъ, едва ли бы и перевезли въ Воскресенье, потому что дуль сильный вътеръ. - А я, ъдучи по Симбирской губериіи, думаль, что хорошо бы Вамъ прівхать сюда, милый Отесинька! Здесь-то, посреди месть, родныхъ Вашей душе, посреди этого богатства природы и благодатнаго простора, вдали отъ Москвы, можно успоконться душою. Когда я фхалъ, миф такъ хотфлось перепесть Васъ всфхъ съ собою въ эти чудные края. Я не помню, отчего Вы оставили намфреніе неревхать въ Тронцкое, гдв бы Вы могли платить конторъ за все забираемое. Убъжденъ, что не только Вы, но и сестры порадовались бы перефоду сюда на годъ или полтора. ведя двое сутокъ въ Симбирскъ, въ Понедъльникъ вечеромъ отправился я далье. Сичетился съ этой ужасной горы, мьшающей благосостоянію Симбирска (здёсь въ грязную погоду беруть для вовоза на гору до 50-ти рублей!), и съ Гришей. Набоковымъ и Гирсомъ сълъ въ лодиу и такимъ образомъ мы перевхали Волгу, которая, кь сожалвнію, къ вечеру очень утихла. Подъ горою совсвиъ другая жизнь.

Туть бурлаки и народь барочный, удалой и разгульный... Хороша Волга! Въ Симбирскъ самомъ иътъ холеры, но подъ горою она продолжаеть гифадиться. Лорогою же я нигиф не встръчаль ее. - Простившись съ Гришей, сълъ я опять въ тарантасъ, и лихой ямщикъ въ два часа взды доставилъ меня въ Чердаки. Знакомыя Вамъ мъста, милый Отесниька? Ночью шель сильный дождикь, который продолжался, съ перемежками, и на другой день. Отъ Чердаковъ до Сфримхъ волъ везли очень плохо. Настоящихъ яминиковъ и почтоваго тракта здёсь нёть, а ёзлять на вольныхь, которые возять за тъже прогоны. Отъ Чердановъ до Урзовы, отъ Урзовы до Шапталы, отъ Шапталы до Мелекесскаго завода (нынъшній годъ уничтоженнаго), отъ завода еще куда-то и т. д. до Липовки, отъ Липовки до Сфримхъ водъ станціи пребольшія, такъ что я преднолагаю разстояніе болье 200 версть; по случаю дождя, дорога была скользкая и трудная, лошади дрянныя, и я, какъ ни торонился, а прібхаль на Сфримя воды въ ночь со Вторинка на Среду, часу во второмъ. Было ясно, лунно и холодно, и запахъ съры еще издали охватилъ меня. -Здфсь пфтъ ни гостинницы, ни постоялыхъ дворовъ, а нанимають квартиры или заранье, или же двемъ. въ сухую погоду; оставивъ тараптасъ на улицъ, отправляются въ поиски. Но ямщикъ мой зналъ какого-то мъщанана, который согласился вичетить меня въ избу, а самъ, такъ какъ уже свътало, пустился съ Александромъ искать мив квартиры. Порядочныхъ домовъ очень мало, а все больше избы, довольно чистенькія и небольшія. Скоро и самъ я отправился искать квартиру: та сквозить, та черезъ-чуръ тъсна, въ той пъть печки и ванника, тамъ хозяниъ больно не зажиточенъ, а для меня, какъ бездомовнаго, это обстоятельство очень важно. Наконецъ, нашелъ я Воейковыхъ, которые напимають порядочную квартиру, обклеенную былою бумагой, съ двумя ваннами и платять за это 300 рублей. Съ ними бочка, лошадь, поваръ, люди и всякіе припасы. У ихъ хозянна на томъ же дворъ, но совершенно особо, нашелъ я флигелечекъ, который и напяль за 115 рублей. Три перегороженныя комнатки: одна кабинеть, другая спальня,

третья моего человѣка, четвертая ванникъ. Столъ-ліэтныйбудеть у меня общій съними, за что я и буду платить третью часть; въ этомъ отношенін для меня много удобствъ. Если, въ случат сырой погоды, мит нельзя брать ванны въ казенномъ заведенін, ибо не позволяють тогда и выходить изъ комнаты, то мит за бездълицу кучеръ привезетъ воды, котлы есть, и нагръть ее не трудно. – Я очень доволенъ своею квартиркой, хотя она, можетъ быть, и покажется Вамъ дорога. Деревянные стулья и лавки, голыя стфны, кой-гдф облепленныя лубочными картинками, - все это очень скромно и хорошо. Вчера же виделся съ докторомъ, Пупыревымъ, - говорятъ, лучшимъ здёсь. Онъ сказалъ, что необходимо миж успоконться и отдохнуть съ дороги, и съ завтрашняго дня велълъ начать воды. -- Покуда я пребываніемъ своимъ на Сфримъ водахъ доволенъ до чрезвычайности. Этотъ запахъ мнъ очень пріятенъ, и весело глядъть на чистые, холодные ключи, бьющіе изъ горы съ такою силою, по бълому дну; Вы знаете ихъ устройство, милый Отесинька, я Вамъ слегка его напомню. Сама деревня лежитъ на холмахъ и между горъ.

Кругомъ горы. Вверху садъ п разныя каменныя зданія, казармы, квартиры докторовъ п т. п. Тутъ же на горъ, надъ самымъ сфриымъ прудомъ-каменный домъ-или лучше одна зала, назначенная для Собранія, которое еще не начиналось. Направо въ саду еще какое-то зданіе съ книжною лавкою, гостинницею (безъ нумеровъ), бильярдомъ и т. и., что все еще не открывалось. — Видъ оттуда превосходный. Внизу лъстница, сходящая уступами къ ключамъ, терраса, -- пиже ихъ прудъ, образуемый сфрными ключами, прудъ, изъ котораго вытекаеть такъ называемая молочная рика. Но объимъ сторонамъ пруда казенныя строенія для ваннъ; за прудомъ паркъ, довольно большой п тенистый, въ немъ протекаетъ эта молочная ріка и, кажется, соедпилется съ Сургутомъ. За паркомъ - луговина, горы и вдали извивается многоводный Сургутъ. Мфстоположение очень хорошо. — Странное дело! Эти места уже не русскія: все названія татарскія, да и заволжскій мужикъ не то, что приволжскій, просто дрянь, въ сравнени съ нимъ. Вы чувствуете, что онъ переселился сюда какъ-то наскоро и не иускаетъ самобытнаго роста. Де-

ревни устроены кое-какъ, безо всякихъ разныхъ украшеній русской деревни, языкъ его не такъ бодръ и чистъ, онъ признаетъ бойкое превосходство надъ собою мужика верховато: спрашиваю я возчика своего: сколько версть по станців?—Не знаетъ. — Сколько тебъ нужно прогоновъ? не знаетъ. -- Какая ръка? -- А Богъ ее знаетъ, я зътсь всего два раза: Ездить плохо и не чувствуеть услажденія въ лихой фаль, какъ верховой яминкъ. По крайней мъръ этимъ поражался я, перефхавии черезъ Волгу и флучи на Сфримя воды... Но несмотря на то, всё эти места живуть русскимъ умомъ, русскою мыслью, и русскій характеръ болье или менье сообщается и природь. По крайней мьрь эта природа, несмотря на сознаніе отдаленности ея отъ центра Россів. не чужда мив нисколько и не чужда русскому мужику, русской жизни и русской ифсиф. Востокъ, видно, намъ болфе сродни, нежели Западъ. — Простора здёсь еще больше. Какъ хороши эти мягкія, зеленыя степи, этотъ ковыль съ такимъ живописнымъ названіемъ, наконецъ мною увиданный, этотъ черпоземъ, тучный и жирный, эти многоводныя рѣки... Да, милый Отеспиька, вспомниль я Ваше описаніе: вфрио и живо передаеть оно этоть край. Въ этомъ можно убъдиться, посътивъ его. Не видалъ только я ни Башкиръ, ни Калмыковъ, ни Татаръ. Пробзжалъ я черезъ Череминанъ! Хотьлось бы миж побывать здесь вездж съ Вами. — Сфрныя воды — мфсто преоригинальное. Это не деревня: крестьянъ почти нътъ, они не нашутъ, не сфютъ; не городъ, ноо здъсь нътъ ни присутственныхъ мъстъ, нътъ торговли и купечества постояннаго, не мъстечко, -- а питетъ однакоже полицеймейстера съ двадцатью человъками команды; — 157 домовъ (кромъ флигелей), - людей разнаго сословія, - п ни одного инструмента пожарнаго, ни старосты, ни гражданскаго чиновника. — Теперь събхалось до 50-ти семействъ; тутъ считается и всякій, туть и я иду за семью. Но изъ нихъ ни одного замъчательнаго или порядочнаго. Знакомиться покуда не видно необходимости, и я, да и Воейковы даже рфшительно незнакомы еще ни съ кфмъ. Впрочемъ, прошлаго года было здёсь до 300 семействь, съёхавшихся изъ Казани, Уфы, Оренбурга, Симбирска, Пензы, Челябинска, Мензелинска и другихъ знаменитыхъ мфстъ. - Музыку (ра-

зумфется, крфпостную) доставляеть Дмитрій Путиловь, еще не пріфхавшій. Собраніе устроивается по подпискъ, съ которою обходить, въроятно, полицеймейстерь. Разгарь весь начинается съ Іюля. — Здёсь московскій Ал... съ женою (музыканть), наружности препустой; доволень, какъ мёдный грошъ, тѣмъ, что примируетъ здѣсь; какіе-то Ру-вы изъ Нижегородской губерній, съ молодымъ человѣкомъ въ очкахъ, говорящимъ по-Французски и по-Нфмецки; какіе-то Кр-вы; все это рожа на рожъ, и, если уже держаться законовъ общества, т. е. если не ходить съ бородой и въ зипунъ,то придется сказать съ Хлестаковымъ, что «ужасный моветонъ». Всъ они проходятъ мимо меня церемоніальнымъ маршемъ, подвергаясь со всёхъ сторонъ моему покуда сгорячажадному наблюденію. Въ самомъ діль, что можеть быть удобиће: я пользуюсь совершеннымъ уединеніемъ, ибо ничего не имфю общаго съ этими людьми, когда же захочу разсъяться, то сотни людей фиглярять и фигурирують предо мною, раскрывая всв свои стороны. — Здвсь какая-то старуха Тахтарова, узнавъ, что Воейковы здёсь, прислала за ними, объявивъ себя нашею родственницею, называя Тимооея Степановича дядюшкою и т. д. Ей сказали, что и я здёсь, она пожелала и меня видёть. Воть и зашель нынче къ ней: грязная, болтливая и, разумфется, добрая старушонка, съ нашленкой на носу, пустилась называть всёхъ насъ и всю нашу родию по именамъ. - Здъсь до сихъ поръ стоить домь, въ которомъ живала бабинька и въ которомъ, въроятно, п Вы бывали не разъ, милый Отесинька. Не знаю, была ли маменька на Сърныхъ водахъ?—Мнъ нравится республиканскій видъ этого сборяща, въ которомъ можно быть совершенно независиму и самостоятельну и уединенну, и въ тоже время не одному. За стихи покуда не принимался, но все устроивался, знакомился съ мъстностью, ходилъ на горы: змъй не видалъ. - Нынче принялся я инть сърныя воды; ванну беру завтра. Вода показалась мив такъ вкусна, что я готовъ бы пить ее изъ одного удовольствія; съ ваннами скучно то, что надобно болже или менже беречься, а погода не совсьмъ хороша. Вчера, въ то время, какъ я вамъ писалъ, лилъ ливень и бушевала сильная гроза. Грозы здъсь всегда сильны; еще слышнье сталь запахь: гроза прошла,

къ вечеру разъяснилось, и нынче ясный, но прохладный лень. Налобно еще събздить на Нефтяное и Голубое озера... Каждый день прівзжають новыя лица, помещики съ отчаянными фигурами, изъ мфстъ, звучащихъ свирфпо-татарскими названіями... Ни одной живой, умной, челов'тческой физіономіи! Впрочемъ, есть нѣсколько Казанскихъ студентовъ. - Право, глядя на эти лица, есть надъ чемъ задуматься. Въдь это все люди же, съдушою человъческой, или по крайней мфрф, съ тфиъ же матерьяломъ, и въ этой пошлости. плоскости, грязи повторяются тъ же законы человъческой природы, не въ одномъ физическомъ отношении. Но, кажется, есть одно время или одна минута, не пошлая среди этой жизни: это молодость, ранняя молодость. И для меня особенно интересна эта минута въ каждомъ изъ нихъ, а еще болье въ дъвушкъ, какимъ бы пошлымъ уродомъ она теперь ни смотрила. Была же въ ней минута, когда — вращаясь въ дичи, повторяя дичь, она была хороша уже тамъ, что носила въ себъ молодую душу. - Тогда слышится какая-то искренность въ самой этой пошлости, по крайней мфрф искреннее стремленіе, хотвніе, рвеніе души. Прощайте! Коглато я получу отъ Васъ извъстіе.

#### 17-го Іюня 1848 года. Четвергъ. Стрныя воды.

Пишу къ вамъ наканунъ, милые мои Отесинька и Маменька, потому что завтра поутру ѣду съ Воейковыми осматривать Нефтяное и Голубое озера. Вчера поутру получилъ в Ваше письмо, посланное изъ Москвы 5-го Іюня: слъдовательно, оно пришло ко мнѣ въ одиннадцатий день. Это гораздо скорѣе, чѣмъ я ожидалъ: не знаю только, такъ же ли скоро ходитъ почта отсюда. Получили ли Вы мое большое письмо? Гдѣ-то Вы теперь? Спокойно ли все у Васъ?... Какъ часто думаю я объ Васъ, милый Отесинька, именно въ этой сторонѣ! Хотѣлось бы мнѣ хоть на мигъ перенесть сюда всѣхъ напихъ, показать имъ этотъ просторъ и луговое приволье, о которомъ они и понятія не пмѣютъ!... Теперь обращусь къ своему житью-бытью. Время здѣсь проходитъ такъ однообразно, такъ тихо и мирно, что мало особенностей оставляетъ въ памяти. На этой недѣлѣ съѣхалось до-

вольно много: полиція считаеть 105 семействь, но семействь дворянскихъ не болъе тридцати. Тутъ Чемадуровы, Чагодаевы, Курофдовы, Кронотовы, Щербаковы, Пальчиковы и пр. и пр., все это, большею частію, изъ Елабуги, Стерлитамака, Малмыка и т. п. мёсть. Много молодыхъ людей изъ Казани, одётыхъ по последней моде: почти не слышишь другаго языка, кро-мѣ Французскаго. Дамы наряжаются въ запуски, мѣняя платья поутру и ввечеру, по Собранія еще не открывались. Все еще мало събзда, но дело въ томь, что все это общество какъ-то врозь, туго знакомится и, какъ вездъ почти у насъ, выглядить медвъдемъ. Я самъ ни съ къмъ не познакомился, да и не вижу надобности, и не съ къмъ. Встаю въ шестомъ часу утра, одъваюсь, отправляюсь на воды, чернаю стаканомъ, своимъ собственнымъ, поставленнымъ въ кружокъ съ палочкой, воды изъ источника и отправляюсь ходить по аллеямъ. Гуляющихъ еще мало, постепенно они собираются, - но садъ великъ, и хоть и встръчаюсь со всфми непремънно разъ въ день, но проходимъ мимо другъ друга не кланяясь, а я не знаю даже и одной трети фамилій, пребывающихъ здёсь. Походивъ четверть часа, опять на помость, устроенный около источника, который самь обдёланъ камнемъ и подъ помостомъ протекаетъ въ прудъ. Такимъ образомъ выпиваю я поутру 4 стакана и потомъ отправляюсь въ ванники, туть же, около саду, гдв беру ванну въ 29 градусовъ и сижу въ ней полчаса, послъ чего опять подымаюсь на гору и прихожу домой или къ Воейковымъ инть чай. Послъ чаю мы расходимся и сходимся опять въ часъ, къ объду. Въ этотъ промежутокъ времени я сижу дома; окошко открыто, но на улицѣ никого не видно; пишу, читаю, думаю, бездействую... Въ чась объдаемъ. Объдъ самый умфренный и діэтный, безъ приправъ. Послъ объда я опять ухожу къ себъ, а въ нятомъ часу отправляюсь опять на источникъ, гдъ повторяю тоже, что поутру, вышиваю 4 стакана, по ванну беру градусомъ слабе и четверть часа. После того онять чай; после чаю гуляю до поздняго времени, - въ одиннадцатомъ часу ложусь въ постель и читаю. Видите, какъ проходить время. Изъ прівзжихъ нать никого, кто бы возбудиль во мив охоту познакомиться съ нимъ. Не только ибтъ красавицы, но даже

ни одной въ полномъ смыслѣ хорошенькой. Есть двѣ, триискреннихъ дъвичьихъ физіономіи, очень и очень молодихъ; видно, что это ихъ первый выбадъ, и Сфрина воды кажутся имъ Богъ знаетъ какимъ большимъ свътомъ. Искреннесудовольствіе блестить въ глазахъ, а это всегда пріятно видъть, хотя самъ и не раздълзень этого и хотя это и указываеть на ифкоторую пустоту души и кривое направление. Вообще я люблю видъть всякую искрепнюю радость и чужое счастіе, удивляясь этой способности и зная, что скоро миновать этому, и кривое направление выпрямить жизнь своими строгими уроками. Можетъ быть, эта пустая барышня, которая такъ пошло выражается, что душа выворачивается, которая всегда такъ же пошло будеть разсуждать и вести разговоръ, -- явится геропней въ доманией жизни, осуждена на тажкія испытанія, возвеличивающія человѣка. Чудное дѣло совокупность жизней отдельных лиць, съ ихъ началомъ и концомъ въ общей жизни человфчества. Человфчество! Признаюсь, произнося это слово, я неръдко представляю себъ вдругъ все собирательное количество, выражаемое этимъ именемъ, стараясь вывести хоръ общей жизни изъ всъхъ этихъ жизней... Можетъ быть, и теперь, въ какой-инбудь квартиренкъ на Сърныхъ водахъ (онъ не заслуживаютъ названія дома) совершается мудрая драма, - но мий это до сихъ нев'вдомо и покуда наблюдению моему не было особенной пищи, тамъ болве что я не новичекъ и многое видаль. Все это очень порядочно, скромно, фраки, сюртуки и нальто безукоризненны; конечно, есть и вкоторыя прорухи, являются кое-какіе спенсеры особеннаго вида, ну да этого пемпого... Мић даже это грустно, даже досадно, что всћ здће хорошо одъваются (хоть и не совсъмъ изящно, но это даръ, не всьмъ принадлежащій), вопервыхъ, потому, что не надъ чьмъ добродушно посмёнться, вовторыхъ, потому, что уязвленные насмъшками писателей надъ ихъ костюмомъ, провинціалы выписывають себф платья и шляпки изъ Москвы, Петербурга и Парижа и тратять огромныя деньги, наконецъ, потому, что всв они почли себя вполив удовлетворенными по части просвъщенія, тымь болье, что всь говорять, хорошо или дурно, по Французски. Пустота и тщеславіе пустаго, малоценнаго разбора, выражаются почти на всехъ лицахъ.

особенно у дамъ. Самое лучшее доказательство, что здъсь 4 модныхъ магазина!!! Но скверно фдятъ, нельзя найти ни зелени, ни порядочной телятины, ни книгъ, ни журналовъ. Я живу совершенно скромно и тихо, никто меня не посъщаеть и вообще не произвожу никакого эффекта, за то и самъ, среди этого незнакомства, совершенно свободенъ безцеремоненъ. Пальто мой одинъ и тотъ же, сигарка во рту, палка въ рукахъ, и миъ ръшительно все равно, какое бы они обо мнъ заключение ни сдълали. Впрочемъ, Воейковы живуть точно такъ же и ни съ къмъ не знакомятся и съ Пу-вымъ рѣдко видятся. Да! вотъ я и забылъ сказать Вамъ про слона здъшняго. Сюда прівхаль Д. А. Пу-въ. Вы про него, конечно, слыхали? У него здъсь иъсколько домовъ, все обзаведение и даже оркестръ (впрочемъ, очень плохой) изъ собственныхъ людей. Онъ богатъйшій помъщикъ и тузъ Самарскаго увзда, холость, льть 50-ти, дюжій, широкоплечій, толстый, черный, складомъ похожъ на Собакевича, служить по коннозаводству, имбеть въ распоряженін своемъ вст казенныя конюшни утада и по этому случаю носить военный сюртукъ и бакенбарды посреды щеки отъ виска до верхней губы. Кстати тутъ сказать, что изобиліе усовь въ здішпемъ краю приводить меня просто въ отчанніе. Носятся слухи, что опъ быль подъ судомъ за то, что убиль крипостнаго своего человика до смерти и оставленъ по этому предмету въ подозрѣнін; быль подъ судомъ и за то, что въ молодости еще, собравъ всъхъ горбатыхъ по увзду, прінскавъ имъ горбатыхъ неввсть, обвиналь ихъ въ церкви и потомъ сделалъ имъ балъ. Теперь онъ покровитель мелкопомфетныхъ, предъ нимъ раболфиствующихъ, отчаянный либераль, тузь и лихой баринь; имфеть сверхь того репутацію остроумнаго насмфиника и злаго языка; пишеть стишки. Воть сведенія, какія я объ немь имею; самъ я его видель раза три въ саду или на улице, но съ нимъ незнакомъ. На лицъ выражается самодовольство и холодная увъренность, самодовольно же острящая на счетъ другихъ, разум вется, не всякихъ. Острота холодная, спокойная и глуная! Хорошъ гусь? Раза два или три угощаль онъ въ саду музыкой. Онъ и Ал-въ два хозянна и распорядителя Сфрныхъ водъ. Ныпфиній годъ не совсемъ удаченъ для нихъ,

но прошлаго или третьяго, года, когда весь Симбирскъ перенесся сюда на льто, сезонъ быль, говорять, блистательный. За то зимой — скука смертная, все занесено сифгомъ, тишина гробовая. Здёсь до 300 домовъ, и хозяева, немилосердно грабящіе, наживаются літомъ и всь очень богаты, а межиу тымы переванная перковы вы такомы плачевномы состояніп, что Вы и представить себъ не можете. Стыдъжителямъ, стыдъ сосъднимъ помъщикамъ!... Въ Воскресенье я заходиль къ объднь: изъ прівзжихь инкого! Скоты! Надобно признаться, что какъ ни хороша окрестная природа, но чувствуешь, что это перусская сторона; по крайней мфрф такъ здесь на Серныхъ водахъ. Мужикъ прилеживе и честнье, да глупъ и размазня; не услышишь ни русской бодрой рвчи, ни русской пъсни, не видишь бодраго русскаго лица... Хотьлось бы видьть Башкирь, Киргизовь и даже Калмыковь, но ихъ никого уже здёсь нётъ. — Я продолжаю писать Бродлу: листъ стиховъ написалъ, но этого мало. Мий хотилось бы очень, да едвали, кончить здесь первую часть. Казалось бы ничто не мфшало!. Читаю и перечитываю здфсь разныя книги, Донъ-Кихота, Гомера, Тысячу и одну ночь... Нфсколько дней стоить чудная погода. Вфтеръ самый теплый, удушливый, въ сумерки стихаетъ, и нынче редко хорошій вечеръ. Я пересталь писать письмо и пошель походить: кой-кто гуляетъ по улицамъ, — пришель къ саду, — никого! Виизу прудъкакъ зеркало, отражаетъ деревья и зданія и небо, а шумъ паленія сърной воды, проведенной черезъ желоба, непрерывенъ. Мъсто это чудесное, я хотълъ бы срисовать его. Теперь бы музыку, пеніе и изъ здёшнихъ никто о томъ и не думаеть, никто и не навъстить сфринкъ ключей поздно вечеромъ, въ тишину. При теплотъ запахъ очень силенъ всюду, пиферблать монхъ часовъ почеривлъ, но золото, благородный металлъ, не чериветъ!-Я себя очень хорошо чувствую и ожидаю отъ водъ непремѣнной пользы. Еслибъ только мит знать, что все у Васъ хорошо! Дай-то Богъ! Прощайте, милая моя Маменька и милый Отесинька!

1848 года. Іюня 25-го. Пятница. Сърныя воды.

Хотя последняя почта и не привезла мив отъ Васъ писемъ, но на этой недълъ Грита переслаль миъ съ оказіей письмо Ваше къ нему отъ 7-го Іюня, наканунъ Вашего перевзда въ деревию. Вфрио этотъ перевздъ совершился, иначе бы я получилъ письмо. Что Вы, какъ Вы провели эти дни? Такая ли же у Васъ жаркая погода? Здёсь погода чудесная: по 29-ти градусовъ въ тъни, а по вечерамъ часто бывають сильныя грозы и теплые летніе дожди. Какъ я счастливъ, что это еще все Іюнь, что впереди еще цфлый мъсяцъ тепла. Ахъ, льто, льто! Ныньшпяя недъля во многомъ разстроила мой образъ жизни и мое уединеніе. Пріфхалъ Соллогубъ. Онъ встретилъ меня на источнике, узналъ меня и аттаковаль. Мы пустились съ нимъ въ споры и разговоры. Онъ въ восторгъ отъ пятаго акта драмы Константина, но утверждаеть, что это не драма. Драма или не драма, это споръ въ словахъ, ибо надо знать, что разумфють подъ словомъ драма; я считаю, что это драма, но Соллогубу однакожъ многое въ ней осталось недоступно; онъ говорить также, что Константинь взяль только одну хорошую сторону русскаго народа, а не всв, я поэтому драма немного бледна и пр. и пр. Когда я спросиль его о его драме, такъ онъ отвъчалъ, что бъется надъ нею почти уже два года, но что ему страшчо выдти съ нею на судъ Славянофиловъ, которые уже до такой степени обругали его «и поділомъ», прибавляеть онъ, что рішительно его обезкуражили. Я сказалъ ему много правды въ глаза, сказалъ, что всь его прежиія произведенія нисколько не художественныя, а галантерейныя; что въ драмъ его не будетъ доставать бездълицы: любви къ Руси и искренности. -- Онъ внолиъ согласился со всемъ, что касается до прежнихъ его сочиненій, говорить, что ему бы хотьлось наконець оставить за собой трудъ добросовъстный, прочный, что хотя его повъсти и доставили ему уснъхъ, но внутри себя онъ имъ дорожить не можеть, и признаеть справедливость нашихъ упрековъ, хотя не раздъляеть политическихъ убъжденій (какъ будто политическія убъжденія у насъ могуть быть независимо ото всего взгляда на жизнь, и это не одно и тоже!).

Ифло въ томъ, что онъ никакъ не можетъ совлечь съ себя аристократа и человъка большаго свъта. Видно однакожъ по всему, что онъ ничемъ такъ не порожить, какъ мивніемъ Москвы, и очень огорченъ нашими отзывами. Онъ оправдывался такъ, что просто было смъшно! Я ему сказаль, что покуда онъ хоть сколько-инбудь будеть тянуть къ Нетербургу, онъ ничего порядочнаго не сдфлаетъ, а жаль. потому что онъ съ талантомъ, который теперь... «пустой и испорченнаго направленія». «Правда!» перебиль онъ. «что делать, чувствую самь, да не могу сладить!» — Божится и клянется, что онъ не поллецъ, какъ мы думаемъ въ Москвъ: а я ему доказываль, что въ Петербургскомъ свътъ камеръюнкеру, какъ ему, трудно обойтись безъ маленькой подлости, и указываль ему на нъкоторыя его сочинения и дъйствия. --Обстоятельства его разстроены очень и онъ хочетъ зиму съ семействомъ провести въ Москвъ, но бонтся. Вообще я скажу, что онъ умиый человъкъ и все же нъсколько до сихъ поръ «Деритскій Студенть,» такъ что съ нимъ очень безцеремонно и какъ-то трудно не высказать ему правды. Я попросиль его прочесть драму, -- онъ долго не ръшался, требуя снисхожденія, дёлаль по крайпей мёрё чась оговорки противъ разныхъ недостатновъ его драмы и просиль меня придти къ нему завтра и разбудить его часовъ въ восемь утра. вмъсто двънадцати. Я такъ и сдълалъ, и онъ прочелъ мнъ два акта своей драмы — первый и четвертый. Невърностей историческихъ (больше фактическихъ) много, но онъ удачно выбраль время: при царь Өедөрь Алексвевичь, когда быть боярскій гиплъ и былъ испорченъ до нельзя, весь проникнутый гордостью, кичливостью и въ тоже время принявний нъкоторые элементы уже чужіе. Дъйствительно, гнусность этого боярскаго быта и привела переворотъ Иетра. Такую вещь изобразить было ему сподручиве и она у него довольно хороша. Онъ такъ уменъ, что не ръшился во всей драмъ выставить ни одного русскаго мужика; крестьянина, народа у него нътъ. Вся драма происходить въ верхнемъ наплывъ. Кром'в бояръ-въ драм'в действують стрельцы, бунтующе противъ бояръ, расхищавшихъ царскую казиу и бравшихъ съ нихъ взятки. Стръльцы у него просто разбойники, и какъ разбойники, они удачно, хорошо изображены. Ихъ шутки,

слова, прибаутки, ихъ какъ-то самъ собою возникающій бунть, все это стоило ему многихь, долгихь трудовъ. Славныя есть туть у него пословицы. Напримъръ: «Не всякъ злодъй, кто часомъ лихъ!» Или: «на кръпкій сукъ точи топоръ! " Хорошо!-- Но стръльцы вовсе не освъщены настоящимъ свътомъ своего значенія, -- даже не видно въ нихъ привязанности къ старинф, къ старообрядчеству. Просто балованный народъ, вродъ царской дворни, между тъмъ какъ они имъли и другой смыслъ. Впрочемъ, не надо забывать, что это дъйствительно было не земское войско. Эффекты на каждомъ шагу и, при его знанін сцены, они действуютъ удачно и сильно, особенно четвертый актъ, который онъ читаль въ источный голось, просто раздражаеть нервы, такъ что, кончивъ его, онъ самъ такъ и повалился на кровать. Но завязка битая, старая, французская! Онъ самъ это чувствуетъ, хотя и не такъ ощутительно, какъ я, но говоритъ, что не хватаетъ таланта и силъ; онъ постоянно поправляетъ, обдълываеть, записаль многія мон замьчанія, особенно относительно языка, потому что слухъ мой всегда оскорблялся выраженіями, встрычающимися у него не вы духы того времени. Словомъ, есть хорошія мъста, много психологической върности въ отношеніи характеровъ, отдёльно взятыхъ, много труда, и при всемъ томъ цълое-плохо и пропасть французскаго «шику», т. е. эффектной дряни, но при всемъ томъ умно. Право, и сменно и жалко было видеть, какъ человъкъ этотъ, будучи слишкомъ умепъ и самолюбивъ для того, чтобъ довольствоваться настоящимъ своимъ пустымъ значеніемъ, бьется, какъ рыба, объ ледъ, стараясь создать что-нибудь прочное и на русской почвъ. Константина опъ такъ боптся, что, кажется, и не очень его долюбливаетъ, хотя твердить о своемъ уваженін къ нему. Я висказаль ему всю правду, но за то, впрочемъ, всегда хвалилъ его талантъ, браня его произведенія и пустое, ложное направленіе. - Послів об'єда явился онъ ко мив слушать бродяту. которымъ, а въ особенности сценою бурмистра въ деревиъ, такъ восхитился, что заставилъ перечесть ифсколько разъ, выучиль почти наизусть, обнималь и на другой день написаль мив посланіе въ стихахъ. Дело въ томъ, что однимъ изъ первыхъ его восклицаній было: «батюшка, спасите себя

оть односторонности славянофильской, оть вліянія Хомякова и Константина Сергъевича!" Я ему сказалъ, что если есть что хорошее, такъ этимъ я обязанъ московскому направленію. но что тімь не меніве я совершенно независимь, и не надъль бы русскаго платья, да и къ жизни нахожусь въ другихъ отношеніяхъ. Въ посланіи довольно илохомъ. вирочемъ, онъ пишетъ о томъ, чтобы не было у меня исключительной привазанности къ Руси, что поэтъ долженъ любить всю вселенную и въщать міру не вражду, а сокровенные голоса природы и пр. и пр. и вообще не безъ чепухи. Онъ говорить между прочимь: души святаго зеркала враждою не тумань". — На это я ему отвъчаль также посланіемъ, пасельно написаннымъ, также немножко старымъ, избитымъ. Первыя строфы очень натянуты и холодны. Сначала я говорю ему, что хороша природа, красиво бъгуть ръки на земль, но Волга красивъе ихъ, и я по неволь люблю ее больше; такъ и Русь, которую люблю преимущественно по той же причинь, не только, какъ русскій. Говоря про созерданіе природы, я объясняю, что покойное созерцаніе природы, такъ ясно отражающееся въ русской пъснъ, мудрено для насъ, разорвавшихъ связь съ народомъ, н что вообще слишкомъ скверно кругомъ насъ, -тутъ и ему досталось въ этой строфѣ, воть она:

> И негодуеть духъ поэта, Тъснимый горестно кругомъ Всей этой челядью паркета, Несущей мракъ, съ названьемъ свъта, На нашу Русь, на Божій домъ!—

Обращаясь къ нему, я говорю и кончаю такъ:

Къ тебъ же ръчь теперь иная:
Зачьмъ, ошибку сознавая,
Такъ малодушна жизнь твоя?
Зачьмъ, подъ властью чужестранной,
Тщеславной, мелкой красоты,
Досель талантъ, отъ Бога данный,

Раститъ на почвѣ бездыханной Недолговѣчные цвѣгы? Пора! Мы ждемъ опроверженья Упрековъ горькихъ...

II этимъ закончилъ. Согласитесь, что не совсемъ льстивые стихи. «Что-жъ это вы ругаетесь», сказаль опъ мив и, хотя и объясниль мив, что видить въ этомъ знакъ уваженія и расположенія къ себъ, однакоже не показаль этого отвъта никому, даже изъ тъхъ своихъ здъщнихъ знакомыхъ, которымъ опъ читалъ свое послапіе ко мнѣ и разные мон стихи. Пробывъ здёсь нёсколько дней, онъ уёхалъ въ свою деревню, взявъ съ меня слово зафхать къ нему на обратномъ пути, потому что это совершенно по дорогъ и не составляеть ни мальйшаго крюка, какь онь увъряеть, именно, вмфсто Мелекесъ, на которые я фхалъ, надо фхать на Новую Майну. Я, впрочемъ, еще недоумъваю, - сдержать ли слово или пътъ; деревия же его всего 120 верстъ отсюда. Онъ познакомплъ меня здёсь съ Ал-вымъ и Пувымъ. Ал-въ явился ко мнъ съ нимъ и, слышавъ нъкоторыя мъста изъ бродяги, повторяетъ ихъ кстати и не кстати и перевираетъ ужасно. Соллогубъ хвалитъ очень его неизданную оперу Амалатъ-Бекъ. Я познакомился также и съ его женою. Ал-въ-артисть стараго обтёса; практическаго знанія жизин никакого, образованія плохаго и вообще, кромъ таланта, пустой человъкъ, также какъ и жена его, и оба ума довольно ограниченнаго. Впрочемъ, жену я еще мало знаю. Въ молодости онъ былъ, какъ и вев тогдашніе артисты, горячій кутила, любитель пирушекъ и поноекъ. Теперь ему за 50 льть, -льта, бользии и несчастія остепенили ого и сделали добримъ и мягкимъ. Это я виделъ изъ обращения его съ людьми и вообще съ бёднымъ классомъ народа. Здесь добыль онъ где-то рояль и много занимается музыкой: въ домѣ ни одной книги, а все поты. Жена его все просить меня, чтобы я ей прочель Бродяту и другіе свои стихи, собираясь зараше придти въ восторгъ, подъ вліяніемъ авторитета Соллогубова, но я еще не псполнилъ ея желанія. Охоты ність, тяжело и совієтно, да и непріятно читать, когда чувствуень, что слово отскакиваеть отъ

души, какъ горохъ отъ стѣны. Иу — въ же въ десять разъ любопытнъе Ал — ва. Вообразите, что этотъ человъкъ не только не глупый, по даже умный и чрезвычайно начитанный. Пропасть знаеть и все следить, но избалованный помъщичьимъ самовластіемъ и рабольпствомъ Самарскихъ жителей донельзя, доволенъ темъ, что есть; всехъ богаче и всьхь умиве, онъ потвшается надъ ними, ругаеть ихъ всьхъ въ глаза, особенно же чиновниковъ, которые въ отищение сочиняють на него доносы, никого не боится, пишеть на ихъ счетъ стишки (а стихомъ онъ владветъ довольно хорошо) и живетъ однакоже съ ними! Слава Богу, онъ холостъ; братца своего Арнстарха, кажется, не очень высоко ценить, Николая Тимовеевича и Гришу превозносить всюду до небесъ. Я узналъ, и со стороны, что всф бфдиые помфицики находять будто бы въ немъ опору и защиту, и что онъ постоянный, громкій обличитель служебнаго мошениичества. Не знаю, въ какой степени это правда, но самъ опъ ораторствуеть о правосудін и добрь и ругаеть мошенниковь съ большимъ, большимъ чувствомъ: впрочемъ, и Гоголевскій городничій тоже! Кто ихъ разбереть! Дряпенъ человѣкъ. Либеральничаетъ отчаянно, а необыкновенно радъ, что имфетъ возможность надёть мундиръ, и счастливъ темъ, что Николай Тимовеевичъ представилъ его къ кресту!.. Во всякомъ случат этотъ субъектъ любопытенъ для изученія. — Познакомился по неволь, отъ закуриванія спрарт и т. п. съ некоторыми мужчинами, - вотъ и все мое знакомство. Дамъ, кромъ Ал — вой, пикого не знаю. — Начались собранія, т. е. каждый вечерь вь галлерев играеть музыка и охотники танцовать тапцують. Събздъ довольно великъ, но въ половину менье прошлогодияго; изъ дамъ ни одной хорошенькой. а о дъвушкахъ и говорить печего. Прівхали было сюда родственники, какъ сказали миф Воейковы, какіе-то Самойловы, и дрогнуло мое сердце, по, слава Богу, почему-то черезъ пъсколько дней уъхали, не успъвъ познакомиться съ нами; но воть отчего береть страхь: скоро должны ринуться ко мив съ распростертыми объятіями Ногаткины. Говорять, что скоро прівдуть сюда. Да, я и забыль. Третьяго дия быль здысь Аркадій Тимооеевичь, на обратномы пути вы Москву. Пробыль здісь всего чась и, перемінняв лошадей, отправился въ Симбирскъ. Онъ здоровъ, торопится къ своимъ и вился въ Симопрекъ. Онъ здоровъ, торопител къ своимъ и проъдетъ прямо въ Пущино, говоря, что увидится съ Вами, можетъ бить, не ближе Сентября, почему и отдалъ мит лесу, сработанную Ногаткинымъ. — До сихъ поръ не удалось мить поудить. —То дождикъ, то вътеръ, а главное расположение часовъ мъшаетъ. У меня же намърение наудить здъсъ рыбы, высущить ее и привезти къ Вамъ. - Вообще я недоволенъ препровождениемъ времени, какъ-то мало усибваешь дёлать; жаръ, ванны два раза въ день... Но мий удалось сдёлать таки чудесную пойздку. Нанявъ дроги, отправился в съ Воейковыми на Голубое Озеро. Хозяинъ нашъ, который насъ и всзъ, сначала показалъ намъ пещеру, верстахъ въ восьми отъ Сфриыхъ водъ. Пещера эта вся алебастровая; до дна ея или конца никогда не доходилъ. Вообразите: подлѣ нея жаръ страшный, отъ солица; полшага впередъ, подъ пещеру: тамъ нъсколько градусовъ холоду, сосульки ледяныя и даже снътъ. У насъ есть намъреніе одъться потеплъе и спуститься туда на веревкахъ, съ факелами, да врядъ ли это состоится, потому что докторъ не позволить. Оттуда пробхали на нефтяные ключи и видбли черную нефть, плавающую по водь, а оттуда на Голубое Озеро. Что за красота! Я ничего подобнаго и представить себѣ не могъ! Оно голубо отъ преломленія лучей въ этой свътлой, сърной водъ. Озеро или озерцо – глубоко, говорятъ, до 20-ти саженей и идетъ внизъ воронкой. Мы бросали камни, и по крайней мфрф вы цьлую минуту можете про-следить паденіе камня, постепенно голубьющаго, до техъ поръ, пока его не станетъ видно. Но еще краше сама степь, и горы и ковыль! Что за роскошь! Дикое вишенье, дикіе персики, сухія и съдыя болота, камышъ по Тунгуту, журавли, утки, разная дичь, пространство, видное на 40 верстъ кругомъ, мъстами дубнякъ, ковыль въ цевту... Зачемъ Васъ ньть съ нами, милый Отесинька. Я не могу безъ слезь подумать о томъ, каковы были бы Ваши впечатленія и ощущенія!... Надо, надо еще разъ съйздить въ Оренбургскую губернію. Меньше, чёмъ черезъ місяцъ, я буду у Васъ. Прощайте, второй часъ, скоро обідать. Будьте только здоровы; я совершенно здоровъ вообще.

Иятница, 2-го Іюля, 1848 года. Спрныя воды.

Въ Середу получилъ я письма Ваши отъ 14-го Іюня изъ Амбрамцова. Слава Богу! У васъ, кажется, все идетъ довольно хорошо. Зафсь же, послф этой жаркой погоды (въ продолжение которой по вечерамъ были частыя и сильныя грозы), наступило было холодное и ненастное время: однакоже черезъ три дня подулъ вновь съверный или ведрииный вътеръ, и теперь стоить красное, хотя не жаркое ведро. Воть и еще неделя прошла! Это письмо мое предпоследнее, и скоро, скоро я опять буду съ Вами. Пробовалъ удить: но удять завсь на поддонную, а я къ этому не привыкъ; къ тому же отправились мы удить вечеромъ, передъ грозою (такъ что насъ самихъ помочилъ дождикъ) и ничего не поймали, а клюють здесь сомы и лещи. — Вы пишете, милая маменька, что боитесь, чтобы я пе вздумаль жениться. Не бойтесь, милая маменька. Здесь десятокъ, два девицъ, по ни одной физіономіи привлекательной нфтъ. Есть нъсколько казанскихъ институтокъ, одна съ шифромъ, Чоколова, Челокова, хорошенько не знаю... Все это прыгаеть до упаду. Два раза въ недълю балъ, и ин одна никогда не появится въ томъ же платьъ, въ которомъ была въ прошедшій разъ. Вообще, кажется, ніть ничего въ мірі тщеславпъе женщини. Еще спажу Вамъ въ утъщение, что я здъсь знакомъ только съ двумя дамами: старухой Ал-вой и старухой полковницею St. Martin, пріфхавшей съ мужемъ изъ Сибири и встръченной мною у Ал — вой. Больше не знакомъ ни съ одной. Да, вчера на балъ, послъ одной исторін, которую разскажу послів, я сгоряча сталь неосторожно близко одной родственницы, которую досель постоянно ловко избъгалъ, ибо миъ Воейковы, также съ нею незнакомые, сказали, что она какъ-то съ родни. Тутъ она меня поймала, подошла ко мить, спросила мою фамилію и сказала: «честь имъю рекомендоваться, я ваша дальняя родственица С.» Что-то дома я отъ Васъ этой фамиліи не слыхаль. Просить къ себъ: придется сдълать визить. Разумъется, знала батюшку, матушку, дядюшку, бабушку, дедушку. тетушку... такъ и засыпала! Дочка у нея уже не молодая дъвушка, съ лицомъ бользненио толстымъ, Сынъ-огромнайний верзила, дворянскій недоросль. А исторія, о которой я Вамъ упомянуль, состояла въ следующемъ: здешнее собрание состоитъ изъ добровольно подписавшихся и внесшихъ деньги, на которыя нанимается музыка, освъщается зала й т. п. Въ чяслъ вкладчиковъ или членовъ много есть и купцовъ, которые, къ сожальнію, здысь большею частію одыты совершенно по-Европейски и ни манерами, ни образованиемъ нисколько съ нами не разнятся, тъмъ болъе, что дъти все первыхъ двухъ гильдій. Вчера на балѣ вдругъ узнаю я, что двухъ изъ нихъ, молодыхъ людей, принудили оставить собраніе потому, что Ш-ва изволила оскорбиться темъ, что на одномъ балъ съ нею танцуютъ купцы, изъ которыхъ одного (кончившаго курсъ въ казанскомъ университетъ) она видъла гдъ-то и когда-то за прилавкомъ, и которые оба ведутъ себя очень скромно и благопристойно и даже робко. Она шепнула объ этомъ одному Ю—ву. Ю—въ съ братомъ. два помъщика-кавалера, отчалниые франты и здъшніе Ловеласы (можете представить каковы!). Этотъ господинъ сію минуту распорядился въ угодность дамъ. Ал-въ сейчасъ разсказаль мий объ этомъ и я такъ взбёсился, какъ давно уже не бъсился. Можетъ быть, издали оно и не кажется Вамъ такъ возмутительнымъ, но на мѣстѣ, когда въ глазахъ Вашихъ оскорбляють человфка въ силу аристократическаго чувства, это-невыносимо. Я бросился къ этому господину и вступилъ съ нимъ въ громкій и крупный разговоръ. Тутъ присоединилось много мужчинъ, много молодыхъ людей, которые раздёляли мое мнёніе и горячо вступились, въ особенности одинъ Тургеневъ, студентъ Дерптскаго Университета. Даму эту, не называя ея по пмени, прилично выругаль; кромѣ того, что не имѣли права выгонять ихъ, ибо они подписались, я, разумбется, возставалъ противъ того. что могли обидьться ихъ присутствіемъ, противъ чувства аристократическаго.

Разумъется, ръчь сію же минуту дошла и до мужика, со словами: эдакъ и мужикъ и т. и., на что я отвъчалъ ему, что всякій мужикъ въ тысячу разъ достойнъе уваженія, чъмъ вст эти бездъйствующіе помъщики и чиновники взяточники, и высказалъ ито и о дворянахъ.

Гвалтъ и шумъ былъ страшный. Разумфется, купцовъ

этихъ просили остаться. Я предлагалъ этому господину обойти со мною всёхъ дамъ и спросить у каждой ея мифије, но онъ уклонился, и. слава Богу, я увъренъ, что ни одна изъ нихъ не сказала бы нётъ. Надо знать, что въ провинціяхъ всь дамы танцують съ незнакомыми и отыскались ифкоторыя дъвушки, очень порядочныя, не помню ихъ фамилій. чуть ли не какія-то генеральскія дочери, которыя сейчась пошли танцовать съ этими купцами. Кучка раздробилась на нфсколько кучекъ, гдф вездф преслфдовали этотъ вопросъ. Туть же мий рекомендовался старикь, отставной полковникъ, свъжій и бодрый, знавшій Васъ, Аристовъ. Я зарядиль его всёмъ своимъ сердцемъ и онъ таки порядочно отподчиваль всёхь этихь голубчиковь словами. Досталось этой Ш-ой. Никто не произносиль ся имени, говорили «какаято дама» и вступиться было нельзя. Мужу ея, съ которымъ я, впрочемъ, незнакомъ, но съ которымъ тутъ столкнулся. высказаль также все, что было на душь. Я не думаль, чтобъ я еще въ состоянін быль такъ б'єснться: я просто задыхался и колъни подо мною такъ и дрожали. Мужское общество здёсь мало между собою знакомо, но въ эту минуту все это мгновенно сблизилось, и весело било все-таки видъть, что ни одинъ почти не имълъ духу сказать, что-либо прямо въ защиту аристократства... Я радъ этой исторін въ томъ отношенін, что все же это быль урокь обществу, что все же громко и не мпою однимъ были высказаны смёлыя вещи (смфлыя относительно предразсудковъ) и выдвинуты впередъ человъческія права. Конечно, это буря въ стаканъ воды, и всь эти танцы и балы и свътъ все это само по себъ слъдуеть къ чорту, но темъ не мене хорошо уже и то, что дъвушки, бывшія туть, върно не осмълятся впредь и подумать что-либо подобное. Воть туть-то, после этого, когда уже я не обращалъ ни на что вниманія, п подцёпила меня родственница, но я носпѣшилъ съ нею раскланяться и ушелъ домой спать. - Здёсь познакомился я и коротко сошелся съ однимъ молодымъ человъкомъ, Соловьевымъ. Онъ шесть лътъ тому назадъ кончилъ курсъ въ Петербургскомъ Университеть и быль товарищемь и пріятелемь покойнаго Шишкова. Замфчательный человфкъ, съ которымъ я непремфино Васъ познакомлю: онъ зиму эту будеть жить въ Москвъ. Меня давно поразила его прекраспая, добрая, кроткая и умная физіономія. Случай насъ свель, и мы, вотъ уже почти недъя, постоянно вмѣстѣ. Эти шесть лѣть онъ служилъ при кадастрѣ въ разныхъ губерніяхъ и пришелъ къ тихому, строго-правственному, христіалскому направленію и къ религіознымъ убѣжденіямъ, постоянно трудясь надъ собой, но безъ порывовъ и уныпін. Онъ уже знакомъ нѣсколько съ московскими мыслями, въ проѣзды чрезъ Москву слышалъ разные анекдоты про Копстантина, и я его окончательно посвятилъ въ наши таниства. Все это онъ принялъ душой, впрочемъ, еще болѣе потому, что оно согласно съ его религіознымъ взглядомъ. Я увѣренъ, что онъ поправится Вамъ съ перваго раза. Лицомъ онъ нѣсколько, только не такъ грубо, похожъ на Сашу Карташевскаго,—ниже его и свѣтътѣс.—Зовутъ обѣдать. Прощайте.

## 9-го Іюля 1848 года. Спрныя воды.

На этой недёлё почта не привезла мнё Вашихъ писемъ, Что это значить? Здоровы ли Вы? Это письмо мое последнее, потому что на будущей недёль, дождавшись Вашихъ писемъ, въ Середу, я Еду. Теперь заканчиваю питье воды и холодныя ванны. Самъ я совершенно здоровъ, бодръ твломъ и духомъ. Но вижу самъ, что слъдовало бы выдержать второй курсь леченія, но что ділать! Не могу оставаться! Служба меня еще не такъ связываетъ, но я далъ честное слово Оголину воротиться къ концу Іюля и дать ему возможность убхать также въ отнускъ... Всв единогласно говорять о необходимости продолжительной діэты и всякаго береженія по крайней мірів неділь шесть. Но Сірныя воды во многихъ случаяхъ дълаютъ просто чудеса, особенно въ отношенін ревматизмовъ. Я самъ видёль безногихъ, которые начали ходить, разбитыхъ нараличемъ, которые теперь танцують, нокрытых золотупною корью и шанкою на голов',которые облушились теперь, какъ янчко, и стали почти красавцами; впрочемъ, большая часть изъ нихъ прівхали на второй годъ или взяли более шестидесяти ваннъ. Итакъ на будущей неділь въ путь! Хочу пригнать такъ, чтобъ до ветупленія на службу мив было пьсколько дней свободныхъ,

чтобъ я могъ усивть съвздить въ Абрамцово. Какъ ни хочется миж вильть и обнять Вась, признаюсь, всякій разъ, какъ вспомню о Сенать, о работь, о службь льтомъ,меня такъ и подеретъ по кожъ. Я уъзжаю съ Сърныхъ водъ съ пріятнымъ воспоминаніемъ мира и отдыха. Дѣйствіе ли это холодной сфриой воды или другая причина, только завсь невозможно уныніе. Для меня, если хотите, завсь 10.1жно быть очень скучно: я знакомъ съ мужчинами и то съ немногими и большею частію не интересными (Соловьевъ съ нелълю какъ увхалъ); съ «барыниями» незнакомъ, и такихъ, которыя бы стоили особеннаго вниманія, нътъ вовсе. брюнетки ни одной; написаль ядаже здёсь вчетверо меньше противъ того, сколько предполагалъ, -- но мит какъ-то хорошо. Изъ моего окна видь на горы, тутъ довольно высокія: на горь стоить лошадь и рызко обозначается на горизонты, отчетливо выдаваясь; день красный... Ахъ, Боже мой, что можеть быть лучие льта, льта, этого святаго времени!... Лорого бы, дорого даль я, чтобъ перенести Васъ сюда. Н какъ бы всъмъ Вамъ это было полезно!.. Мий кажется, что у Васъ все должно быть хорошо, слава Богу, потому что нътъ у меня что-то страху. Здёсь кругомъ холера, и поэтому вновь начался събадъ; всф бъгуть отъ холеры сюда, но здъсь все благополучно и у меня въ душъ также нътъ за себя ни мальйшаго страха. Ныиче будеть опять концерть, въ которомъ, кромъ скринача Париса, будетъ участвовать М-те Кронотова, Саратовская пом'єщица, которая здёсь съ мужемъ. Она будетъ пъть серенаду Шуберта, съ акомпапиментомъ А-ва... Но я убъдился, что всъ дамы, какъ ни пусты здёсь, а лучше мужчинъ, здёшнихъ помёщиковъ. Эхъ! вчера насмотрълся на нихъ въ собраніи, они какъ-то особенно ярко выдались, зудиль у меня языкъ. Впрочемъ, всёмъ, кто только подходили ко мий говорить, всёмъ высказываль я свое впечатление и мысли... Подлецы, трусы, развратники, иьяницы, торгаши, невёжды... И рёдко, рёдко кто не говорить по-Французски (т. е. коверкаеть). Но это негодование питательное. Оно даеть пищу духу, живить мон силы, крантъ убъжденія, подталкиваетъ въ направленіи. Прощайте.

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

| 1.  | Предисловіе                                       | 18           | 3   |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|-----|
| 2.  | Очеркъ семейнаго быта Аксаковыхъ                  | 9-2          | 4   |
| 3.  | Училищиме годы                                    | <b>25</b> —3 | 6   |
| 4.  | Астраханскія письма                               | 372          | 225 |
| 5.  | Калужекія пвеьма                                  | 226-4        | 40  |
| 6.  | Письма съ сфриму водъ                             | 441-4        | 66  |
|     |                                                   |              |     |
|     | ,                                                 |              |     |
|     | приложеніе.                                       |              |     |
|     | (Стихотворенія за періодъ времени отъ 1843 до 184 | 8 г.).       |     |
| 1.  | Жизнь чиновинка                                   |              | 1   |
| 2.  | Христофоръ Колумбъ съ пріятелями                  |              | 21  |
| 3.  | Зимняя дорога                                     |              | 23  |
| 4.  | Въ тихой компатъ моей                             |              | 49  |
| 5.  | Не въ блески пышнаго мечтанья                     |              |     |
| 6.  | Голось вака                                       |              | 50  |
| 7.  | Среди удобныхъ и лъпивыхъ                         |              | 52  |
|     | Зачемъ опять тенятся звуки                        |              | 53  |
| 9.  | Марія Егппетская                                  |              | 55  |
| 10. | Ифтъ, съ непреклонной судьбою                     |              | 62  |
| 11. | 26-е Сентября. Всявъ человъкъ ложь                |              |     |
| 12. | Сонъ                                              |              | 65  |
| 13. | Очеркъ                                            |              | 67  |
| 14. | Ночь                                              |              | 68  |
| 15. | Съ преступной гордостью                           |              | 70  |
| 16. | Языкову                                           |              |     |
| 17. | Вопросомъ дерзкимъ не пытай                       |              | 72  |
| 18. | Панову                                            |              |     |

| 19. | Andante                                     | 73         |
|-----|---------------------------------------------|------------|
| 20. | Поэту-художнику                             | <b>7</b> 5 |
| 21. | Мы вст страдаемъ и тоскуемъ                 | 76         |
| 22. | Дождь                                       | 77         |
| 23. | А. О. Смирновой                             | <b>7</b> 9 |
| 24. | Ей-же                                       | 81         |
| 25. | Къ ***                                      |            |
| 26. | Бываеть такъ, что зодчій много льть         | 82         |
| 27. | Совътъ                                      | 84         |
| 28. | Къ портрету                                 | _          |
| 29. | С. Мухановой                                | 85         |
| 30. | Блаженин тв                                 | 86         |
| 31. | Capriccio                                   |            |
| 32. | Въ альбомъ В. А. Хой                        | 88         |
| 33. | N. N. N-ой, при получении отъ нея рукодълья | _          |
| 34. | При посылка стихотвореній Ю. Жадовской      | 89         |
| 35. | Санный быть                                 | 90         |
| 36. | Свой строгій судъ остановивъ                | 91         |
| 37. | Зачымь душа твоя смирна                     | 92         |
| 38. | Посвящено Л. И. Арнольди                    | 93         |
| 39. | Страннымъ чувствомъ                         | 94         |
| 40. | Отдыхъ                                      |            |
| 41. | Въ альбомъ невъстъ брата                    | 96         |
| 42. | А. И. Елагиной                              | 97         |
| 43. | Не дай душь твоей забыть                    | 98         |
| 44. | Гр. В. А. Создогубу                         | -          |
|     |                                             |            |

# ПРИЛОЖЕНІЕ.

СТИХОТВОРЕНІЯ

Ивана Сергъевича Аксакова за 1843—1848 годы.

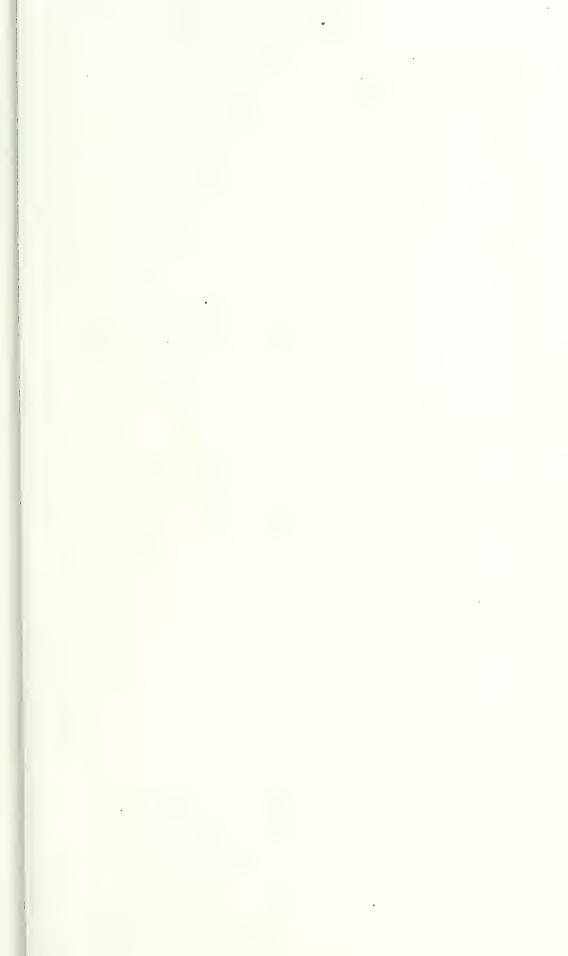

## Жизнь чиновника. (\*)

Мистерія въ тремъ періодамъ. — Дійствующіє: Чиновникъ будущій въ 1-мъ періодії, настоящій во 2-мъ и старикъ въ 3-мъ. Демонъ службы, Тахнотвенний голось, Хоръ добрымъ геніевъ, Курьеръ, Канцелярія присутственнаго міста.

## періодъ первый.

Комната, скромно убранная; въ ней тихо и уединенно; будушій чиновникъ сидить за столомь, на которомь лежать книги, журналы и бумаги да сще не разръзанные томы Свода Законовъ.

## Будущій чиновникъ.

Служить? иль не служить? да, воть вопрось! Какъ сильно онъ мою тревожить душу! Не я-ль мечталь для общей пользы жить? Ужель теперь я свой объть нарушу? Но службою достигну-ль цёли я? Но благородныя движенья, Тревожная дёятельность моя Найдуть-ли въ ней себъ вознагражденье? Отраду-ли пошлеть въ моей глуши То поприще, что предо мной открылось? Споконть-ли стремленіе души? Въ груди моей всегда такъ много билось!

<sup>(\*)</sup> Эта лирическая шутка написана авторомь, когда ему било 19 літь: представляя образчикь самых ранних вего стихотвореній, она свидітельствуєть еще, какь рано авторь — едва сойдя со школьной сками и навануні собственнаго поступленія на службу—уже смущался чиновною каррьерою, чувствоваль инос призваніе и предназначаль себі иной путь. Печагается съ рукописи, которая не готовидась для печати; годь сочиненій па ней обозначень 1843-й.

## Демонъ службы.

Будень жить спокойно, кругло и счастливо; Лучте лавра гордаго мирная олива! Пылкія и смёлыя рушатся мечты, Такъ съ судьбой заранёе примирися ты. Самъ достопочтенный, ревностный чиновникъ, Подчиненныхъ счастья будень ты виновникъ. И начальство высшее, дорожа тобой, Грудь украситъ лентою, осёнитъ звёздой! Не ища Фортуны милости случайной, Будешь ты Действительный, будешь ты и Тайный!

Не толкуя о вещахъ превратно

И любя приличие и миръ, Приходи на службу аккуратно, Надавай зеленый вид-мундиръ. Лишь войдешь въ Присутствіе, -- учтиво Всехъ приветствуй, прочь отбросивъ спесь; А взойдеть начальникь, -- тороиливо Ты почтительный поклонь отвфсь.... На столь реэстры и таблины Взоръ привычный манять на себя; Буквъ чернильныхъ белыя страницы Просять жадно - жадно у тебя! Благородной службою довольный, На бумагахъ нумера отмѣть, Свой реэстръ неребери настольный: Надо всюду зоркій глазь им'ять! Вечеромъ съ супругою достойной, Чуждый встхъ безсинсленныхъ тревогъ, Будеть чай вкутать съ дутой спокойной, -А малютки развятся у ногъ!... Годъ за годомъ такъ промчится мимо, Чинъ за чиномъ станетъ приходить, И начальствомъ и судьбой хранимый, Будешь долго въ лонф мира жить! И когда наступить срокъ урочный, Въ сердцѣ той-же ревностью горя, Обратень знакъ службы безпорочной, Пенсіонъ по милости царя. Да! повърь! Сатурномъ убъленный, Жизнь свою на службу посвятивъ,

Гражданинъ полезный и почтенный, Будеть ты уваженъ и счастливъ.

## Будущій чиновникъ (въ раздумый и какт бы вспоминая).

Не буйная радость, Веселье и шумъ Тревожили младость, заиу йом иквник.П Силь юныхъ отвага, Думъ гордыхъ полетъ, —отако выпоромента выпоромента на примента на прим Высовихъ заботъ!... И грудь воздымалась, Ждаль пламенно я, Чтобы оправдалась Надежда моя! Миж грустно: ужели Изъ сердца изгнать, О чемъ съ колыбели Привыкъ я ментать?

#### Таинственный голосъ.

Прекраснаго въ тебъ таится много:
Ты Божьей искрой свыше надъленъ,
И жизни пошлой битая дорога
Не твой удълъ: къ иному ты сужденъ!
Да, съ раннихъ лътъ жила въ тебъ тревога,
Стремленіе твой волновало сонъ,
Иную цъль, цъль высшихъ наслажденій
Тебъ давно предназначалъ твой геній!

Остановись! и для мертвящей жизни
Не отдавай младой души своей:
Чтобъ не внушило поздней укоризны
Сознаніе ничтожности твоей!
На поприщѣ служебномъ для отчизны
Не будешь ты полезньй и славнѣй.
Еще въ тебѣ такъ силы свѣжи, новы:
Ужель на нихъ надѣнешь ты оковы?
О вѣрь же мнѣ! грядущее богато
Вознаградитъ тревожные года!
Ничтожныхъ выгодъ мелкая утрага
Раскаянья не вызоветъ слѣда!

Смый же вы путь, съ надеждою крыдатой На поприще и славы и труда! И ты придешь, стремяся безвозвратно, И кь лучшим днямь, и къ цыи благодатной!

## Вудущій чиновникъ.

Голосъ илфинтельный, голосъ лукавый, Много сулинь ты мнф чести и славы! Было - бъ отрадно мнф вфрить тебф, Что предназначенъ иной я судьбф! Кто же мнф вфрною будеть порукой, Что не окончу безславьемъ и мукой? Чфмъ за мечтою гоняться пустой, Въ жизни пе лучиг-ль безсграстный покой?

## Демонъ службы.

Оставь тревожныя мечты, Услышь совать благоразумный, Признайся самь мна: вь права - ль ты Судьбы искать блестящей, шумной?

Полно самолюбивых думъ, Волнуется младое племя, Кипить свободный, гордый умъ, И мыслить: будеть наше время: Узнаемъ мы народный плескъ, И громъ похвалъ и славы блескъ!

Но время твердою стоной Наружу истину выводить. И свъть ея мечтаній рой Отгоинтъ прочь. Туманъ проходитъ, И съ настоящимъ примирясь, Ватага прежняя безумцевъ Нисходить въ жизненную грязь, Въ ханжей, въ рабовъ изъ вольнодумцевъ! Поглотить ихъ толна людей Обычной пошлостью своей! Къ Превосходительнымъ чинамь Стремятся Бруты, Александры!... Внемли же ты моныт словамъ; Услышь пророчество Кассандры! Немного я въ тебф нашель: Ты не изъ яркихъ исключеній,

Ни слишкомъ добръ, ни слишкомъ золъ, Не то, чтобъ глупъ, не то, чтобъ геній! Такъ избери солидный бытъ, Гдѣ былъ бы счастливъ ты и сытъ!

Будущій чиновникъ (хватая себя за 10.108у).

Горе мнт! какіе звуки! Въ душу голосъ твой проникъ, И ужъ вижу л въ тумант, Свой Чиновическій ликъ!

(Придвигается къ столу и пишеть просьбу о принятии его на службу).

## нерюдъ второй.

(Пятнадцать льть спустя посль перваго).

Канцелярія Присутственнаго мъста. Обширная грязная комната, уставленная столами и шкафами и наполненная чиновниками. Одни сидять и занимаются, другіе хлопочать, сустятся, безпрестанно входять и выходять. Шумь. Всь говорять вслухь и въ одно время. Среди этого гула слышится:

Хоръ (на голось духовь изъ Роберта Діавола).

Намъ дюбо и мило Средь грязныхъ налатъ, Гдѣ брызжатъ чернила, Гдв перыя скрипять! Согнувши гат спины, Мы вфчно сидимъ. Огромной машины Колеса вертимъ! Здъсь нашему брату Раздольный пріють, И добрую плату Беремъ мы за трудъ! Богачъ-ли спъсивый, Бълнякъ-ли зайдетъ, Отъ всъхъ намъ ножива И дань и почеть! И казнь и прощенье, И радость и страхъ,

Все въ нашемъ владѣньи, Все въ нашихъ рукахъ!

## Два чиновника (встрычаясь).

#### 1-й.

Петръ Карпычъ! будьте мнѣ полезны.

#### 2-й.

Въ чемъ-съ? радъ служить, дозволить лишь законъ... Чего-же?—

#### 1-й.

Табачку, любезный!

2-й (вынимаеть табакерку, 1-й нюхаеть и кланяясь). Въ знакъ благодарности усердный мой поклонъ.

Одинъ столоначальникъ (своему помощнику).

Скажите, Маркъ Ильичъ, пу кто тамъ скверно пишетъ? Все думаете вы: сойдетъ и такъ авось! Нътъ-съ, Секретарь у насъ все видитъ и все слышитъ, И этотъ приговоръ тенерь хоть даромъ брось!

## Другой столоначальникъ

(принимая бумаги от регистраторского помощника и отдавая ихг писцу).

Отматьте здась регистратуры номерь, Бумаги всё сложите къ сорту сорть.

(Обращаясь къ регистраторскому чиновнику).

Скажи, правда-ли, что Маркъ Терентьевъ померъ? Есть, говорять, изъ Грузін ранорть?

Регистраторскій помощникъ (указывая на одну изг бу-

Да, вотъ онъ на-лицо. —

#### Столоначальникъ.

Благодарю, мой Боже! Такъ дёло кончено. Доложимъ дня сего-же!

## Чиновнивъ (въ очкахъ).

Что это! новыя таблицы,
Плоды глубокаго ума,
Для арестантовь! Эки птицы!
Да намь-то каково: вёдь ихъ такая тьма!
Объ нихъ строжайшихъ повелёній
Мы удостоплись въ Апрёлё до трех-соть!
Мошенники не стоятъ попеченій,
А здёсь за нихъ трудись, потёй честной народъ!

## Одинъ секретарь (проходя черезт комнату ст другимт).

Его превосходительство,
Вотъ видишь, опомнясь,
Про чье-то покровительство
Просить изволиль князь.
А нашь Его Сіятельству
На это говорить,
Что въ жертву онъ пріятельству
Душой не покривить.
Однако нынче митьніе
Вельль мив сочинить,
Чтобъ это преступленіе
Законно извинить!
Да все, брать, педосужливо....

## Другой.

Mon cher, что много врать? Законъ у насъ услужливый, Такъ долго-ль написать!

## **Е**ще Секретарь (Столоначальнику подавая черную резолюцію).

Смотрите: Демина они велёли высёчь!
Вотъ вздоръ подчасъ изволять городить!
И слушать не хотять! да этакъ сотни тысячь
И скоро насъ самихъ придется имъ судить.
То строги черезъ-чуръ, то черезъ-чуръ ужъ слабы,
Какой на нихъ найдетъ, извольте видёть, часъ!
Охъ, будь-ка я Министръ, Лука Ильичъ, такъ я-бы....
(махая рукой и со вздохомг)

Пиши, брать, приговоръ! да заготовь указъ!

## Столоначальникъ старикъ

Ребята! за дёло, Пишите дружнёй! Что только посиёло, Давайте скорёй. Готовы-ли перья?

#### Писпы.

Готовы.

## Столоначальникъ старикъ.

Вонии:

(диктуя)

Крестьянка Лукерья Стучется плетьми!

## 4-й Столоначльникъ (читая просьбу).

Ахъ, бестія Будылгинъ,—снова съ просьбой! Побили дурака, и подѣломъ. А онъ Безчестія просить изволить; видишь, Обиженъ, говорить, честь страждеть, впрочемъ что-жь? Кажись не все по формѣ. Дай-ка справлюсь.

(поется въ Х томъ)

И вирямь, вотъ тутъ четырнадцатый пунктъ Не соблюденъ, — такъ съ надписью, пріятель, Назадъ ее получишь! Но сперва Ты подождень за это въ наказанье.

## Главный начальникъ

(входить въ комнату; вст опрометью вскакивають съ мпсть; онг подзываеть къ себъ одного изъ Секретарей).

У васъ какія непсправности— Съ прискорбіемъ замѣчу вамъ: Писцы безъ всякой благонравности, Безъ уваженія къ чинамъ! Признайтесь миъ,—не отмѣчаете Настольный вовсе вы регистръ? Вы такъ по службъ потеряете: Что ежели-бъ узналъ Министръ? По высшимъ строгимъ повелѣніямъ Небрежный шлете вы указъ! Да,—повторяю съ сожалѣніемъ,— Не ждалъ я этого отъ васъ!

#### Секретарь.

Заваленъ, право, я работою: Дъла въ три тысячи листовъ! Повърьте мит: со всей охотою,— А не могу быть въ срокъ готовъ.

Главный начальникъ (пожимая плечами).

Мит дела итть, — начальстве требуеть, Чтобь только полонь быль итогь! Я предвариль вась, такъ какъ следуеть. Я сделаль все, что только могь!...

#### ПЕРЕМЪНА ДЕКОРАЦІИ.

Комната настоящаго чиновника, установленная кипими бумать и томами Свода Законовъ. Онъ сидитъ за письменнымъ столомъ.

## Таинственный голосъ.

Твоего касаюсь слуха Вновь теперь, какъ прежде, я. Это-ль деятельность духа, Это-ль ифль была твоя? Гаф-жъ явиженье, гаф-же благо, Сердца искренній призывъ, Благородныхъ думъ отвага, Прежнихъ латъ твоихъ порывъ? Ты не тотъ, какимъ былъ прежде, Съ строго-честною душой Ловфрявшійся надеждф, Убольщавшійся мечтой! Нать души той въ прежнемъ таль, Иламень свътлый въ ней погасъ: Ты растратиль въ мертвомъ деле. Свъжнуъ силь своихъ запасъ! Ты отвергнуль путь спасенья, Быль ты глухь на голось мой: Прозябай же безъ стремленья И косньй своей душой!

#### Чиновникъ

(не слышить таинственнаго голоса, кладеть перо, зъваеть на креслахь, придвичается къ окошку и задумывается).

Пятнадцать лёть служу я; каждый день Хожу въ Присутствіе; и съ совёстью спокойной Могу сказать, что долгь служебный свой Я исполняль усердно и достойно!

И счастливъ я: моя прекрасная жена Толпой развящихся датей окружена! Лишь орденъ-бы еще миф дали для почёта, la денегь отъ казны, да генеральскій чинь-Тогла-бъ. Иванъ Ильнчъ! служиль бы безъ разсчета, Чиновникъ ревностный и добрый семьянинъ! А праздникъ нынф! всф толпятся на гулянье: Туда и модники, туда бородачи! Воть сколько молодыхъ въ курьезномъ одбяньи, Спъсивый все народъ и върно богачи! Я ихъ не жалую: они народъ ученый, И смотрять все на насъ, какъ будто, право, мы Зафсь безполезный классь, на плутии лишь смышлевый. Что-жъ ихъ работають великіе умы? Болтають целый день, да ни объ чемь не тужать, А между темъ, туда-жъ, о пользе говорятъ. Служить не такъ дегко: за то они не служать, А нашу братію безжалостно бранять!-

## Демонъ службы.

Они кружатся въ вихрѣ свѣта
Толною жалкою невѣждъ,
И полны ихъ младыя лѣта
Пустыхъ рѣчей, пустыхъ надеждъ!
Любовь къ отчизнѣ производитъ
И въ сердцахъ ихъ какой-то жаръ.
Но ихъ безъ пользы жизнь проходитъ,
Но ихъ любви безилоденъ даръ!
Они отчизнѣ стали чужды,
Не постигая межъ собой
Ея дѣйствительныя нужды!
Привычно имъ—страпы родной,—

Среди поверхностныхъ сужденій О томъ, что стыдно имъ не знать,-Ткань многосложныхъ учрежденій Безумной рѣчью поридать! И расточая даромъ время, Все осмъянью обреча, Трудовъ правительственныхъ бремя Не возлагають на плеча! Но если грозный част пастанеть. Раздвинетъ мракъ, разсветъ сонъ. И надъ безумцами прогрянетъ Словами вѣшими законъ: Передъ тобой тогда во прахъ, Понявъ инчтожество свое, Сознають въ трепеть и страхв, Законъ, могущество твое!

Да, въ нихъ сердца надменны, души гнилы....
Чиновникъ выше ихъ, блуждающихъ во мглѣ,
Орудіе правительственной силы
И правосудія служитель на землѣ!
Гражданское ты вѣдаешь устройство,
И тщательно тобой изучены
Законодательства всѣ стороны и свойства,
Ихъ приложеніе къ обычаямъ страны!
Жірецъ истины, въ томъ словъ проявленной,
Покоренъ духъ въ тебѣ, но веселится онъ,
Когда гремитъ, на благо устремленный,
Съ неогразимой силою законъ!

## Чиновникъ.

Да, это такъ; служа по части судной, Могу сказать аминь, по что-то я Работой утомился многотрудной, И отдыхъ върно подкръпитъ меня.

(протяшвается въ креслахъ).

Эхь, хорошо-бъ теперь на мигъ забиться Огъ дёловихь бумагъ, въ пріятномъ легкомъ снъ... Теперь, Иванъ Ильичь, ты можешь позіниться, Не къ спъху, кажется, онь!

(Мало-по-малу засыпасть).

#### Таинственный голосъ

Ньть! не помысль благородный движеть весь чиновный людь. Вызываеть умь холодный На полезный мнимо трудь! Мысль о славь, о безславьь, Не волнуеть вашу кровь, Въ васъ живеть одно тщеславье, Мелкихъ почестей любовь!

## Хоръ добрыхъ геніевъ

(витающих около спящаю чиновника).

О тебѣ мы пожалѣемъ, Ты работой утомленъ, Поласкаемъ, полелѣемъ, И пошлемъ пріятный сонь!

#### 1-й.

Что тебѣ пророчить смѣю,
Примешь въ сердду горячо:
Анны врестъ тебь на шего,
Станиславъ черезъ плечо!

#### 2-й

И другаго жди патента,
Только службъ въренъ будь:
Ляжетъ Аннинская лента
Инароко тебъ на грудь.

## 3-й.

Будь Өемиды обороной И получить знакъ иной:

Съ брилліантовой короной, Съ осьмигранною зв'єздой.

(Чиновникъ сквозъ сонъ улыбается и простираетъ руки).

#### Вст вмтстт.

Простираеть онъ объятья, Ленть и звёздь желаеть онь! Мы ему послади, братья, Улыбающійся сонз!

(Входить курьерь).

## Курьеръ.

Его Сіятельство прислаль меня съ накетомъ.

Иванъ Ильичъ (вскакивая).

Его Сіятельство? съ накетомъ? дай сюда...

(Береть пакеть въ руки и какъ бы взвъшивая его)

Что можеть заключаться вь этомь? Награда-ль моего недавняго труда,— Иль приказанье? иль выговорь, быть можеть? Послёднее меня чувствительно тревожить! Что, если выговорь?... Воть будеть мий тоска! За что-бы, кажется? дрожить моя рука!

(Распечатываеть, изъ пакета выпадаешь кресть Анны 2-й степени, Ивань Ильичь поспышно подхватываеть его).

Что это! Боже мой! глазамъ своимъ не върю! На шею? Анны крестъ! Давай-же я примфрю! Вотъ радостный сюриризъ! какъ благодарень я Его Сіятельству и вся моя семья!

(передъ зеркаломъ)

Надать его... вотъ такъ... чтобъ быль опъ виденъ делый На черномъ галстухт и на манишкт бълой!...

## Курьеръ.

Съ монаршей милостью...

## Иванъ Ильичъ.

Спасибо, брать курьерь! Воть красная тебь: пей за мое здоровье,

> (отдаеть курьеру ассигнацію, тоть кланястся и уходить).

Ну! зависть Трухмина теперь не знасть мерь:
Онь все безь ордена: терпыне воловье!
Однако начисать къ Суханову скорей,
Чтобы прислаль аршинь онъ орденской миф ленты.

А полученные сегодня мной патенты Пойду и принесу туда, къ женъ моей!... Нъть, что-жь это, дуракъ, я даромъ время трачу? Къ Его Сіятельству скоръй, скоръй на дачу Благодарить его... Я будто бы во снъ Все вижу.... Прошка, эй! поди сюда ко мнъ! Ты эту отнесещь къ Суханову бумагу И приготовишь мнъ мундиръ, жилетъ и шпагу.

(Vxodumo).

## періодъ третій.

(тридцать лёть спустя послё втораго).

Чиновникъ старикъ, дряхлый и больной лежить въ креслалъ; подлъ кресель столикъ, уставленный лъкарствами; на дивинъ кинутъ мундиръ съ нъсколькими звъздами.

#### Чиновникъ.

Мой путь свершень. И на краю могилы Я вспоминаю все, о чемь давно забыль! Куда бывалыя свои растратиль силы, Съ какою цёлію и для чего я жиль? Когда назадь я мыслью обращаюсь, Прошедшее окину взоромь и, Скоролю тогда и духомь я смущаюсь: Какая жизнь ничтожная моя! Безцвётной я и ровною тропою Пель за другими вслёдь и также, какъ они, ётами дождался, чего по службё стою:

Съ льтами дождался, чего по службъ стою:
Пустыя, мертвыя лишь почести однъ!
Да! Счастье пошлое судьба мнѣ даровала,
Занятья дѣльныя мой изсушили умъ,
И грудь чиновника ничто не волновало:
Лишь служба—вотъ предметъ моихъ привычныхъ дунъ.
А памятны мнѣ прежніе тѣ годы,
Когда быль молодъ я и на своемъ пути
Такъ смѣло выжидаль житейскія невзгоды...
Но жизнь прожить—не поле перейти!
Душа тогда прекрасное любила,
Порывы доблести мнѣ волновали грудь!
Но жизнь бумажная въ ней свѣжесть ногубила,
И охватиль меня избранный мною путь.

И грустно думать мнѣ, что тщетно я трудился. Что даромь отдаль жизнь на жертву службѣ я, Что труженникомъ здѣсь ничтожнымъ я явился, Что не своей я шель дорогой бытія! Что отъ моей усердной долгой жизни, Отъ моего служебнаго труда, Ни пользы никому, ни блага для отчизны, Ни свѣтлой памяти, ни яснаго слѣда! О, тяжело! во мнѣ проснулись снова Всѣ прежнія движенія души! Я будто слышу вновь таинственное слово, Давно будившее меня въ ночной тиши!

#### Таинственный голосъ.

Да! вновь къ тебъ я слово обращаю, И въ грудь твою проникнетъ ръчь моя, Поймешь теперь, что я тебъ въщаю И что тебъ въщалъ, бывало, я!

Еще не весь ты очерствыть въ поков Убійственно-однообразных льтт! Въ тебъ опять проснулося живое, И я опять найду себъ отвыть!

Называють люди счастьемь Жизнь подобную твоей, Не смущенную ненастьемь, Не знававшую страстей!

По плечу имъ счастье это, Любять души ихъ покой, И сердца не жаждутъ свъта Истинъ мудрости живой!

Но губительно вліянье Той счастливой сліпоты; но опасно обаянье Безиятежной пустоты!

Въ комъ она—тогъ голосъ шумный Заглушить въ груди своей, Умертвить, благоразумный, Все тренещущее въ ней!

Отдаль ты за горькій опыть Жизни лучшія літа, И теперь невольный ропоть Издають твои уста!

Ты къ иному быль назначень; Жребій тоть тобой утрачень! И постигнуть не умфль Ты свой истинный удфль!

Помню я: живое чувство, И науки и искусства, Безкорыстная любовь Волновали сильно кровь!

> Еслибъ перваго призванья Ти послушался вліянья, Можетъ быть, твои труды Дали-бъ вѣчные плоды.

Не терзался бы сознаньемь, Что ничтожнымь ты созданьемь, Чадомь ношлой суеты На земль явился ты!

И, быть можеть, вмёсто муки, Службы тягостной науки, Здёсь на поприщё другомъ Славнымъ шель бы ты путемъ!

Много сладостныхъ міновеній, Много чистыхъ наслажденій, Съ чувствомъ легкимъ бытія Исимтала-бъ жизнь твоя!

Поздно все, передъ собою Видишь даромъ прожитою Жизнь свою! Отрады ифтъ, Не воротишь прежнихъ лѣтъ!

(Чиновникт въ ужасъ содрогается).

## Демонъ службы.

Въ обширномъ поприцф служебного труда Есть много отраслей и дъятелей много...

Но къ достиженію великаго плода Ведеть различная дорога. Один (и много ихъ)-правительственныхъ думъ Орудья втрныя, смиренныя пружины: Полезень ихъ всегда покорный умъ Для государственной, въ движение, машины!... Такъ, если Божій храмъ художникъ создаетъ, Потребенъ каменщикъ съ испытанцымъ терифиьемъ: Онъ жизнь творенію художника даетъ Работы мертвой исполненьемь!... И счастье мирное ихъ наполняетъ грудь, Внъ гордыхъ помысловъ, волненія и страсти; Но не для нихъ иной, богатый славой путь, Не имъ удъль правленія и власти! Тоть удаль-удаль немногихь, Свыше избранныхъ людей! Духомъ твердыхъ, духомъ строгихъ, Цфли преданныхъ своей. Благородной страсти жаромъ Сердце въ нихъ воспалено, И чело высокимъ даромъ Отъ небесъ озарено! Много въ нихъ судьба вмфстила, Вознесла ихъ высоко; Имъ привычны власть и сила, Лвигать массой имъ легко.

Доступны имъ труды большаго Объёма числъ. Законодательнаго слова Глубокій смысль! Ихъ подвигь тяжкій, но полезный, Всегда даеть, Лобытый волею жельзной, Великій плодъ. Имъ чужды дегкія забавы, Ихъ трудень путь; Для блага общаго и славы Ихъ бьется грудь. За то, лишившись личныхъ въ жизни Утфхъ, они Вст на алтарь своей отчизны Приносять дии!...

Но если не горить въ груди тотъ дивный даръ, Но если въ сердцѣ нѣтъ призванья, И пылъ стремленія—лишь юной крови жаръ. Хладѣющій отъ испытанья... То пусть служебнаго тотъ поприща бѣжитъ Далеко отъ его однообразной муки, Иусть наслажденіемъ высокимъ дорожитъ На поприщѣ другомъ—искусства иль науки!

#### Чиновникъ.

Да! ясно мнв теперь утраченное мною, Невозвратимое ничемъ ужъ на земле! Я, съ чувствомъ пламеннымъ, съ тревожною душою Призванью чуждому пожертвоваль собою, Самъ провлачилъ всю жизнь въ какой-то жалкой мгле; Теперь ужасное свершилось пробужденье, И правды поздній блескъ мив очи просветиль: Благоразумія слепаго заблужденье Я дорогой ценою искупиль.... Я даромъ жиль! я даромъ жиль!

(Умираеть).

## эпилогъ.

Великольныя похороны. Народь останазливается и смотрить.

## Одинъ.

Э! какъ знатно! должно быть важный!

## Другой.

На подушкахъ несуть звъзды... върно чиновный...

## Третій.

А відь, говорять, быль такъ, простой дворянчикь, дослужился. Ну, да не всякому такое счастье!

(Проходять).

## ЕЩЕ ДВОЕ.

## Первый.

Кто покойникъ, какъ слышне?

## Второй.

Не знаю; по приходу хвалятъ.

## Первый.

Ну, Царство ему небесное!

(Yxodama).

#### два чиновника.

## Молодой чиновникъ.

Нокойный Его Превосходительство намъ всёмъ примеръ. Служилъ, работалъ, трудился и чтожъ? до всего дошелъ, всего достигъ, счастіе узналъ полное.

#### Пожидой чиновникъ.

Намъ всъмъ примъръ! тебъ, братъ, хорошо такъ говорить. Ты молодъ, впереди еще хоть лътъ сорокъ службы, всего можешь надъяться; а я, что я?...

## Молодой чиновникъ..

Влагородный человъкъ покойникъ. Сколько лѣтъ, съ какимъ усердіемъ исслужилъ Отечеству! и какъ добръ и вѣжливъ быль: придутъ, бывало, просители, оборванные, грязиме, нищіе... чтожъ, выйдетъ бывало, говоритъ, бывало, со всякимъ: радъ былъ бы, говоритъ, душевно радъ сдѣлать доброе дѣло, да нельзя, не могу, долгъ службы не позволяетъ, законъ преиятствуетъ. Да, всякаго, бывало, обласкаетъ!...

## Пожилой чиновникъ.

Добрый быль гепераль. Впрочемь, упывать не надо. За Богомь молитва, а за Царемъ служба не пропадаеть.

(Проходять).

## Женщина.

А скажите, батюшка, кто быль покойный?

#### Баринъ.

Чорть его знаеть; такъ себъ, какой-инбудь!...

#### Купецъ.

Нфть съ. Почетъ великъ. Понимать должно, что важный чиновичкъ.

#### Голосъ изъ толпы.

Чиповникъ, точно. А что, если правлу сказать, въдь върно былъ такой же мошенникъ!... Впрочемъ, бываютъ всякіе...

Москва 1843 г.

#### XI.

### Астраханскій beau monde.

Въ многочисленномъ собрань В губернское вниманье Отъ себя отсторонилъ, И на дамъ и ихъ уборы Испытующие взоры Съ любопытствомъ устремилъ.

Другь за другомъ вереницы Кажуть новыя все лица Астраханскаго beau monde... То чиновничія жены Разодіты, набілены, Въ полномъ блескі ленть и блондь.

Мит знакомы лишь мужчины И судебныя лощины, Гдт сражался съ неми я, Гдт оправдывалась нами, Воздвигалася съ правами Свода каждая статья.

Да, хоть женщинь я не знаю, Но я ихъ преображаю, Отмьчаю по мьстамь, Гдв мужья теперь ихъ служать, Но о службь и не тужать. Предаюсь своимъ мечтамъ....

Воть Сальянская опека Въ видѣ рыбы-человѣка Или матки-тюленя; Густо, щедро наложила И румяна, и былила, Но не скрасила себя.

Воть купчиха не простая: Это дума городская, Хочеть пыль въ глаза пустить! Не къ лицу ей астраханскихъ Силь гильдейскихъ и мъщанскихъ Представительницей быть! Баба ловкая купчиха, Не дурна и смотрить лихо; Но морщинь закрыть нельзя! Ридикюль ея коть полонъ... Да для города онъ солонъ... Такъ повсюду слышаль я!

Пусть себь гуляеть дума!... Это кто глядить угрюмо,—
Не добьешься пары словь?
Хоть она не изъ смиренныхъ,
Экспедиція тюленныхъ
И всьхъ рыбныхъ промысловъ.

Астрахань. Сентября 1844 г.

# Христофоръ Колумбъ съ пріятелями,

### Первый пріятель.

Я знаю замысль твой глубокій, Мечту завътную твою; И вздохъ груди твоей широкой Волнуетъ также грудь мою! Но время, другь! передъ тобою Я сны твои разоблачу И къ жизни съ бодрою душою Тебя я вновь воззвать хочу. Ты рано жизни наслажденья Отвергь далеко отъ себя И въ грудь вложилъ одно стремленье, Однимъ дыша, одно любя! Но если цъль твоя напрасна, Но если ложень выводь твой, Чего ты ищень ежечасно-Ввакъ не достигнется тобой! Но если ты нигде привета, Нигат участья не найдешь, И отъ судей надменныхъ свъта Одно презринье обратень? Тогда пройдеть очарованье, Надежда минетъ долгихъ лѣтъ;

Глядишь вазадь: одно мечтанье! Глядишь впередь: отрады пѣтъ! Такъ гдѣ же цьль суровой жизни? Служенье праздное мечты!... Но для себя, но для отчизны, Но для другихъ что сдѣлалъ ты?

### Другой пріятель.

Енге пе позлно. Небо чисто: Не въеть въ воздухъ грозой, Многостороння и пвытиста Дорога жизни предъ тобой! Съ высотъ мечты своей безумной Къ намъ въ мірь дійствительный явись, Бестлой дегкою и шумной Среди друзей одушевись! Живи какъ всф, сдержи волненье, Гляди на міръ не съ высока, И ты найдень успокоенье. И станеть жизнь тебф легка! Но если будеть пель стремленья Всегда безумна и дерзка. Ты не найдень успокоенья И станеть жизнь тебф тяжка.

### Колумбъ.

Лицемъ въ лицу я встречусь съ нею И смілый взорь не опущу; Не отстунлю, не оробъю. Судьбъ упорствомъ огомиу. Пойду впередъ съ своимъ стремленьемъ, Исторгну помыслъ изъ глуши, Съ неколебимымъ убъжденьемъ, Залогомъ искреннимъ души! И верю я: наступить время, Хоть громъ греми и ветерь вый, Но долетить благое съмя До почвы избранной своей. Я не страшусь суда людекаго, Я двину сміло мысль впередъ, И далеко отгрянеть слово И слухъ внимательный найдетъ.

Крикъ близорукајо участья Меня не тронеть, не смутить. Я жду заранве несчастья; Миф тайный голось говорить: Терпи, Колумбъ, терпи и въдай, На эло сомнѣнью и врагамъ, Ты увтичаеться побъдой!...

Но быть грозф, гремфть бфдамъ!

# ЗИМНЯЯ ДОРОГА.

(LICENTIA POÈTICA).

### дъйствующие.

Петръ Семеновичъ Архиповъ. сквы на именины одного помѣщика, родственника Ящерина. Иванъ-слуга.

Молодые люди, Здущіе изъ Мо-

Действіе происходить въ повозкі, а частію и на станціяхъ.

# Зимняя дорога.

Деревня на большой дорогь. Подль станціонной избы стоить повозка, запряженная тройкой. Архиповь и Ящеринь выходять изъ избы.

### Ящеринъ.

Ну что, готово ли?

Иванъ.

Гогово-съ.

### Архиповъ.

Ну, такъ съ Богомъ... (Подлодить ямщикь).

### Ямщикъ.

Старому, баринъ, ямщику на водку... (Архиповъ даетъ сму).

### Ящеринъ.

Въдь мы должны будемъ своротить на проседочную дорогу: намъ уже тенерь до мъста недалеко... (Усаживаются въ повозку).

### Архиповъ (ямщику).

А сколько до этой станцін будеть?

#### ваншикъ.

Да версть тридцать считають.

### Ящеринъ.

Какая скука! А мит еще и спать не хочется, на той станціи выспадся славно. Выкурить развт спгару... (Подходить другой ямщикь).

#### Ямщикъ.

Старость, баринь, за хлопоты...

### Ящеринъ.

Поди ты прочь! довольно и того, что ямщику на водку дають. Какія туть хлопоты?... Да что-жь это нашь ямщикь конается такь долго?—Ну, усфлея что-ли?—валяй!...

### Ямщикъ (трогая лошадей).

Эхъ, вы!... (Колокольчикъ звенитъ. Иванъ подпрыгиваетъ на облучкъ. Повозка выъзжаетъ изъ деревни на большую дорогу).

### Архиповъ.

А въдь не холодно?

### Ящеринъ.

Не холодно, конечно, Да, не мъшало-бъ и теплъй!

### Архиповъ.

Ты, брать Андрей, все зябнешь вёчно; А мнё на холодые какъ будто весельй!

### Ящеринъ.

Да знаю я твое веселье!

Прошедшею зимой случилось тхать мить
Въ Москву, къ сестрт на новоселье:
Во-первыхъ—отъ толчковъ тогда моей спинть
Досталось кртико; не забуду
Ухабовъ зимняго, привольнаго пути!
Да во-вторыхъ—ужъ втчно помнить буду,
Что я себя насилу могъ спасти
Отъ стужи,—а слуга мой съ козель
Во всю дорогу не сходилъ,—
Такъ, кажется, себт онъ ноги отморозилъ!
Вотъ какъ твой холодокъ надъ нами подшутилъ!

### Архиповъ.

Ну, кто и говорить про этакую стужу! А кстати, что твоя семья? Твоя сестра на дняхъ поёдетъ къ мужу? Не знаю отъ кого, но только слышаль я...

### Ящеринъ.

Да, мужъ ея живетъ въ деревнѣ постоянно; Хозяйствомъ занятъ онъ, повѣришь, день и ночь, И умножаетъ безпрестанно Онъ годовой доходъ; однаво дочь, Мою племянницу, въ Москву на воспитанье, Отцовскій капиталъ туда жъ на проживанье Со всей семьей онъ скоро повезетъ!...

Нъсколько времени продолжають ъхать молча. Наконець ямщикь гонить лошадей шибче и они проъзжають мимо небольшой деревушки. Мальчишки, игравшіе на дорогь, съ визгомь разбылаются. Одна баба останавливается и смотрить. Мужикь толкаеть ее:

Ну, что глядишь, чего не видала?

### Баба.

Экъ, --шубъ-то, шубъ-то на нихъ! вишь, какъ господа-то сеся гръють!

### Мужикъ.

На то они и господа! А ямщикъ-то никакъ изъ Семеновки?...

#### Баба.

Изъ Семеновки. Онъ еще давича, ранехонько по утру, провезъ туды барина, а теперь оттоль домой съ попутчикомъ.

### Мужикъ.

Пойдемь! Вишь, баринь глядить на нась и смется... (Повозка произжаеть далье).

### Ящеринъ.

Ну, не красива, нечего сказать; Какой костюмь, какая стать!

(Запъваетъ мотивъ изъ Нормы).

### Архиповъ.

Фальшивишь, брать. Никакъ не можеть ты Произть порядочно и втрно ни полслова!

### Ящеринъ.

Тебѣ такъ кажется, —обмань твоей мечты... Не вникь ты въ пѣніе, а критика готова... Ты, впрочемь, оцѣнить достойно голосъ мой Теперь не могъ бы и внимая:
Мѣшаеть мнѣ вотъ этотъ «даръ Валдая «Гудить уныло подъ дугой!»
А кстати—спѣть: «Вотъ мчится тройка удалая».

(Запъваеть. Архиповъ подтягиваеть сначала тихо, потомъ мало-по-малу громче, и такимь образомь поють всю пъсню.)

### Ящеринъ (ямщику).

Стой! — Дай зажечь спичку. Да помоги, Петръ, отъ вътра оборониться...

### Архиповъ.

Изволь, изволь, (Останавливается. Подъ полой шубы зажинають оннь и закуривають синары).

### Архиповъ.

Ну, ношель! (поуть).

### Архиповъ.

Люблю я зимній, красный день:
Онь гонить прочь покой и нѣгу,
Люблю глядѣть, когда по дѣвственному снѣгу,
По ярко-бѣлому слегка ложится тѣнь!
Смотри, какъ на краю дороги, здѣсь на правомъ,
Нась отражаеть солнца свѣть,
И наша тѣнь, въ размѣрѣ величавомъ,
Съ повозкой, съ ямщикомъ за нами скачетъ велѣдъ.
Деревья снѣжною опушены одеждой,
И синева прозрачна и ясна́,
И воздухъ чистъ,—и грудь надеждой
И чувствомъ юныхь силъ полна̂!
По ровному пути несешься; виѣсто крылій
Полозья гладкіе скользятъ

Легко, подвижно, безъ усилій, И искры сибжныя по сгоронамъ летять, Блестя на солнцѣ. Подъ ногою Хрустить морозь. А тамъ, недалеко, Надъ каждою избой, надъ каждою трубою, Синфеть дымный столбъ: сначала высоко, Все прямо, прямо подымансь, Потомь мфияя стройный ходь, Ложится косвенно и, въ облако сливаясь, Теряется. Роскошный пеба сводь, И въ бъломъ образъ прекрасная природа, И лица свъжія и бодрыя народа, Все веселить меня. Какъ радъ я, Боже мой, Что отъ искусственной, условной жизни нашей, Могу прибъжние, свободите и краше, Найти въ природъ Русской и простой!

### Ящеринъ.

Ты фантазируень не худо, Да я не фангазерь. Хоть самь люблю порой Природу и стихи; но занять я покуда Все той-же думою одной. Я дале тебя несусь своей душою, Скажу тебь здесь кстати вновь,—

Я не съ одной кочу сочувствовать страною,— Во мит пространите любовь! Природой Русскою и Русскимъ человъкомъ Нельзя, повтрь, довольнымъ быть Тому, кто вследъ идетъ за просвъщеннымъ въкомъ!

### Архиповъ.

Мы любимь жить чужимь умомь, Свое чужимь аршиномь мёрить, И пировать въ пиру чужомь, Кому ненужны мы—о томъ И хлопотать и лицемёрить!

Но если въ комъ не даромъ кровь Волнуетъ пылкое стремленье, Зоветъ пространная любовь, Чтобъ угнетаемому—вновь Воздать все прежнее значенье,—

Такъ чёнъ глядеть по сторонамъ, Въ чужомъ пиру некать похмёлья, И по проложеннымъ тропамъ Идти во слёдъ чужимъ стонамъ, Ковать ненужныя издёлья,—

Пусть пелену съ себя сорветь, Пусть ближе онъ допустить въ сердцу, Что отзывъ въ немъ родной найдеть, Что чужестранецъ не пойметь, Что будеть дико пновърцу!

Пусть онь почувствуеть въ себѣ Всю святость узъ своихъ къ народу.... Но не проложеннымъ слѣдомъ, не по стопамъ чужимъ и узкимъ, народъ, въ развити своемъ, нойдеть, повѣрь, инымъ путемъ, Самостоятельнымъ и Русскимъ!

Услышь, Господь, усердный зовъ: Чтобъ самобытное начало Своихъ разсѣяло враговъ Н иго нравственныхъ оковъ Съ себя, презрѣнное, сорвало!

### ящеринъ.

Смѣшно твое негодованье, Безумны дѣтскія мечты! Уже-ли думать смѣешь ты, Твое свершится ожиданье?

Скажи: что дёлаль нашь народь, Когда тяжелыми трудами Другіе собирали плодь, Взращенный долгими вёками?

Они собою движуть мірь, Гордяся опытомь и славой; Богать ихъ жизни, шумень пирь, Ихъ достоянье величаво!

Они рѣшатъ задачу намъ Вопросовъ жизни и стремленья.... А гдѣ же ты своимъ мечтамъ Нашелъ основу? Гдѣ спасенье?

Нътъ! обольщаться не сивши Одной потъхою гремучей! Гдъ тъ сокровища—могучей Народа Русскаго души?

Н я не чувствую ни мало Въ себѣ пристрастья твоего: Глѣ, въ чемъ лежитъ его начало? Что намь порукой за него?

### Архиповъ.

Кто имфеть слухь—да слышить, Кто имфеть очи—зрить; Вь комь живое чувство дышить,— Въ томь оно заговорить. Я не дамь тебф ответа, Возражать не буду я: Блескомь внутренцяго света, Жаромь тайнаго огня, Вычной истиной согрета Жизнь народа для меня!

Раздаются звуки русской пъсни: Внизг по матушкъ по Волгь»... Едутг большія розвальни, запряженныя тройкой, вг

которых сидять человных до 10-ти мужиков и почть. По-ровнявшись, они обмъниваются съ ямщиком поклоними.

### Ящеринъ.

Что за народъ, откуда?

#### Ямщикъ.

Да съ работы изъ города, къ празднику домой торопятся. Экъ ихъ тамъ насъло! Любо, весело ждуть.

Ящеринъ.

Ну, ну, пошель!

Ямщикъ (потоняя).

Эй, вы, залетныя!

Архиповъ.

Какая пфеня!... что?

Ящеринъ.

Ну хороша, конечно, Готовъ признаться я. Но развъ тутъ и все? Позволь теперь чистосердечно Сказать миф про тебя суждение мое: Хоть есть въ тебь и пскреннее чувство, Но пользы отъ того не вижу никакой! Напротивъ, ты живешь одной своей мечтой, Огъ дъла ты отвыкъ и бредишь про искусство, Насиліе творя душь своей, Національное ты ставишь ей кумпромъ. Напрасень трудь: ей жить привольней съ делымь міромь, Ей тамъ отрадный и свытави! Затьмъ-то полонь ты вопросовъ и сомньній, И поэтическимъ мечтамъ Не хочется, въ среду действительныхъ явленій Сойдя, разрушиться... выль правда, знаешь самъ!

### Архиповъ.

Отчасти, должень я признаться, Что правда есть въ твоихъ словохъ: Еще не могь вполнѣ я съ жизнью уравняться. Быть пѣльнымъ существомъ, хоть въ молодыхъ голахъ! Но я тебѣ во всемъ другомъ противорѣчу....

### Ящеринъ.

Постой, кто это къ намъ катить теперь навстрачу?

Вдеть кибитка: въ ней лежить старый отставной офицерь и курить трубку.

На городиичаго Бѣловскаго похожь, Не правда-ль? Сходство этихъ рожъ Разительно!...

### Архиповъ.

Да ужъ не онъ ли самый: Такіе же усы, и видъ такой упрямый?

### Ящеринъ.

О нътъ! того я знаю коротко...

Въ это время сильный порывь вытра выметываеть нисколько искръ изъ трубки офицера и доносить отдаленный отзывь пынія мужиковь: «ужь я въ три косы косила». Офицерь поспышно накрываеть трубку, ложится опять и запываеть въ полголоса: «ужь я въ три косы косила».

День вечерьеть. Новозка несется далье. Ивань давно уже спить, качаясь на облучкь; но по временамь, ударяясь о ямщика, кричить ему: «пошель!» Ящеринь лежить долю молча и потомь мало-по-малу засыпаеть.—Архиповъ впадаеть въдремотное раздумье. Передъ нимь, въ неопредъленныхь, смутныхь образахь, носятся его собственныя, разнообразныя димы, и слышится ему ихъ звучный шопоть.

### Голосъ.

Кто слезы льеть, простерши руки, Оть скорбной сердца полноты? Чьи грусть тяжелая разлуки Исчалить и-киныя черты?

Она стоить передъ иконой. На ней дрожить лампады свѣгъ, Ея молитва — обороной Тебъ отъ горести и бъдъ!

То мчится въ даль она мечтою, Покинувъ спящую семью, То смотрить съ тихою тоскою На опустѣвшую скамью,—

Гдѣ ты всегда сидѣль, бывало, Скучаль покойною судьбою: Она съ прискорбіемъ внимала И говорила: Богъ съ тобой!

И силь той молитви въря, Ты бодрый духъ несешь въ себъ... Готовъ идти, не лицемъря, На встръчу жизни и борьбъ...

О, что бы ни могло случиться, Но знать отрадно каждый чась, Что есть кому за нась молиться, Кому любить и номнить нась!...

### Другой голосъ (перебивая).

Жизнь общественная мянтся, И безь устали, всегда, Колесо ея вертится Безъ замътнаго слъда! И одно другимъ смъняя Жизни каждый мигъ, она, Непрерывно отживая, Новой жизнію полна!

Отъйзжающему странно
Воротиться будеть къ ней:
Все, что онь носиль сохранно
Въ глубинй души своей,
Все, что онь живымь оставиль,
Всй вопросы, всякій спорь,
Что любиль, на что направиль
Любопытства полный взорь;

Все, что вы немъ въ опредбленность, Въ образъ твердый перешло,

Вся былая современность—
Все забыто, все прошло!
Все звучить воспоминаньемь
Неумъстнымь и глухимь,
Уступивъ мечтамь, желаньямь
И событіямь другимь!

Будеть-ли такъ и съ тобою? Грустью душа облеклась, Думою волнуясь простою. Что ты найдешь, воротясь? Все начатое—свершится, Многаго слѣдъ пропадетъ, Много должно измѣнитьем, Много воды утечетъ!...

Надъ Архиповымъ пролетають и нъсколько разъ повторяются звуки стиховъ:

"Тебт; но голосъ музы темной "Коснется-ль слуха твоего, "Поймешь-ли ты душою спромной "Стремленье сердца моего"?... (перестають).

### Еще разъ:

"Тебь; но голось музы томной"... (умолкають на время).

#### Onamb:

"Тебѣ; но голосъ музы томной "Коснется-ль слуха твоего"...

Зачтив, откуда, безотвязно, Безь умолку звучите вы, Такъ упоительно, несвязно, Былые пробуждая сны? "Поймень ли ты дужою скромной"...

Какъ сладко, въ часъ уснокоенья, Когда вся жизнь кругомъ упыла и тиха, Внимать гармоніи стиха, Иль слышать издали несущееся пфиге! "Для береговъ отчизны дальной"
Блаженъ, кто могь здёсь вдохновенья
Святой поэзіи узнать,
Всю безконечность упоенья
И всю восторговъ благодать!
Тотъ много жизни дней ненастныхъ
И грозъ и бурь простить гоговъ
Затѣмъ, что столько есть прекрасныхъ
Волшебныхъ звуковъ и стиховъ!
Что многое стихомъ открыться
Намъ лучше всякихъ можетъ книгъ,
Что есть съ чѣмъ въ мірѣ нозабыться,
Хоть на единый только мигь!

### Хоръ невидимыхъ.

Нѣтъ, напрасно, погоди! Жизнь повсюду, впереди, И кругомъ тебя несется: Впечатлъньями сполна Надълитъ тебя она, И нерѣдко содрогнется Все въ тебъ... но погоди! Кто-то ѣдетъ впереди!

Вдеть старый тарантась, поставленный на полозыя и запряженный 6-ю лошадьми, съ форейторомь.

### Тарантасъ (поетъ).

Все живу я въ службъ, да въ отвътъ, На своемъ помаялся въку; Сколькихъ я возилъ на этомъ свътъ, Видълъ Волгу—матушку ръку!

Номию день, какъ вышель я впервые Изъ родной просторной мастерской; Братья были у меня родные, Всф они разсфяны фадой!

Афто быль я всякое въ дорогь.
А зимой по праву отдыхаль:
Но увы! мои хозяннь дроги
На полозья сдвинуть приказаль!

И моихъ встревожили пенатовъ, Беззаконно снарядили въ путь! И теперь тащуся я въ Саратовъ: Старъ ужъ я, пора миф отдохнуть.

Мит житье давно уже постыло: Все на смерть здъсь осудиль Творець! Я скринлю, скриилю теперь уныло, Скоро я разрушуся вь конець!

Тарантась подъъзжаеть ближе. Въ немь сидить подль старой помъщицы молодая дъвушка прекрасной наружности и дремлеть. Передь нею также носятся разнообразные видънія и звуки.

### Голосъ (напизая Архипову).

Жаль мий и грустно, что ты, молодая. Вудешь томиться въ глуши; Жаль, что исчезнеть въ тебф, увядая. Свъжесть прекрасной души!

Вудень подъ гнетомъ нустой и безплодной Медкихъ заботъ суеты, Вудень подавлена жизнью холодной,— Бъдная дъвушка, ты!

### Другой голось (напивая молодой дизушен).

Въ замѣнъ разлуки и нечали, Что впереди тебѣ дано, Что въ безотрадно-грустной дали Тебъ судьбой обречено?

Зачёмъ возможность понимала
Ты жизни лучшей и другой;
Зачёмъ ты душу воспитала,
Зачёмъ стремилась въ міръ иной?

И знай: должна уединенно Твоя поблекнуть красота, Промчаться юность постепенно, Разбиться світлая мечта!

Но заживеть съ годами рана. •Съ евоимь ты свыкиемися житьемь!

И вст мы, поздно, или рано, Себя самихъ переживемъ!...

Экипажи разгъзжаются. Передг Архиповыма возникаеть обгразг Бъловскаго городничаго.

### Городничій.

Прочесть я должень наспорть вашь; не то другимь повадка. Законовь аккуратный стражь, Блюститель я порядка. Давно служить имёю честь, Такь у меня, повёрьте, есть Проворная приглядка!.. Своею властью могь бы я Вамь снособь дать уёхать, но... (Исчезаеть.)

Новозка проъзжаетъ мимо обширнаго, стараго барскаго дома, который видится издали Архипову, даже сквозь дремоту.

#### Голосъ.

Глядить онъ, мраченъ и угрюмъ, Пустой, холодный и старинный! Какъ много, много грустныхъ думъ Встаютъ во мнѣ чредою длинной!

Била здѣсь нѣкогда семья, Знавала счастіе и радость; Подъ сѣнью тихаго житья Росла, воспитывалась младость!

И быль въ кругу доманиемъ ихъ Свой міръ отдёльный, мірь завётный; Отвсюду вілло на нихъ Знакомствомъ, дружбою привётной!

Н этоть паркъ, и этоть садъ, Для итицъ узорчатая клътка, Столовъ, скамей зеленыхъ рядъ И отдаленная бесьдка,

И сходъ къ тъниснимъ берегамъ Ръки излучистой, плотина, и прудъ, и мельница, а тамъ За рощей скрытая равнина...

Чего свидателями вы Въ былое время не бывали? Какихъ забавъ, какой игры, Какихъ тревогъ, какой печали?...

Когда-жъ для всёхъ наступить сонъ, Одна, быть-можеть, оставалась, Съ тебя, возвышенный балконъ, Безмолвьемъ ночи любовалась...

О чемъ тогда ея мечты, О комъ была ея забота?., Зачёмъ такъ поздно съ высоты Стремилась вдаль, ждала кого-то?... И все промчалось...

(Домъ скрывается изъ глазъ).

### Другой голосъ.

Съ юныхъ леть въ тебе бывало, Все раздумью отдано, Беззаботному мѣшало Наслаждению оно! Все вездъ тогда посило Лля тебя въ себъ вопросъ... Развилась младая сила, Возмужаль ты и возрось!... Но и нынъ среди шумной Разговорной суеты, Легкомысленной, иль умной, Погружаться любинь ты Въ тъ нъмыя созерцанья Лицъ, явленій, - каждый часъ Безъ следа и замечанья Проходящихъ мимо насъ! Все иначе представало Взорамъ внутреннимь твоимъ, Въ образъ новыи возрастало, Міромъ вѣяло своимъ! Вев отдельныя явленья Обратали, расширясь,

Въ хорф парственномъ творенья Гармоническую связы!

Но неопытной душою Возмущатся сильно ты, Виля наглою бѣлою Погубленные цвты! Видя много золь напрасныхъ, Много горестей намыхъ, Слыша жалобы несчастныхъ И ттету моленій ихъ! Какъ развитію, движенью Въ человической семьи Служать первою ступенью Плачъ и слезы на земль! И пока затихнуть можеть Безполезная борьба, Сколько жертвь она положить! Какъ безжалостна судьба, По законамъ властелинскимъ Непреложности своей. Лавить ходомъ исполинскимь Жизнь отдъльную людей!...

Такъ въ нѣмыя созерцанья Погружаться любишь ты, Пробуждать въ себѣ желанья И высокія мечты! И носиться въ мірѣ сложномъ Чувства грусти и любви, И въ участін тревожномъ Проводить младые дви!

### Другой голосъ.

Окрфини духъ! воскресни сила! Гони бездайствіе мечты! Все то, что грудь вь себа носила, Осуществить не можешь ты!

Откинь же ложное стремленье И чувствь восторженных порывь: Они приносять разслабленье, Вст силы духа умертвивь! Твои безплодныя страданья, Лишь даромь возмущая кревь, Твои безцільныя исканья И безполезная любовь

Не разрѣшать тебѣ задачи, Не измѣнять земли суда: Все также горести и илачи, Какъ были, будутъ и всегда!

Ты уносился въ міръ нездѣшній, Ты отдаль юности почеть: Пусть міръ дѣйствительный и внѣшній Всего теперь тебя займеть!

Его дела пробудять въ теле И боярый духъ и силы вновь; Но на одномъ высокомъ деле Сосредоточь свою любовь!

### Первый голось (прерывая).

Кто изъ насъ въ былое время, Полонъ скорби, не хотъль Облегчить чужое бремя, Усладить чужой удъль! И бъду и грусть лихую Отогнать далеко прочь! Утолить печаль чужую, Горю всякому помочь!

И хоть знаешь: скорбь и муки Все равно должны мы несть, Знаешь ты, что здёсь разлуки Неминуемыя есть! Что для всёхъ таятся въ жизни Нензбёжные труды, Что печаль и укоризны Не защита отъ бёты!

Но для мертваго воззрывья
Ты себя не воспиталь;
Чуветвъ живых ограниченья
Ты душь не налагаль!
Пусть живуть въ тебь достойно
Заблужденья и мехны...

Но законность жерівь спокойно Признавать не можешь ты!

### Другой голосъ.

Зачёмь же чувства въ васъ, прекрасныя. всегда Работъ дёйствительныхъ боятся? Вамъ, видно, легче жить безъ всякаго труда, Да въ отвлеченности скитаться! Тотъ эгоистъ холодный и пустой, Кто жизнь свою не посвятилъ народу, Чтобъ онъ ни говорилъ про долгъ любви святой. Про человѣчество, свободу, Спадетъ твоихъ сомнѣній шелуха. Сильнѣй восторжествуетъ чувство И смѣло ты...

(Попадають въ ухабъ. Ящеринь и Архиповъ приоскакивають оба съ своиль мъсть и смъются).

### Ящеринъ.

Вотъ ровный зимній путь! онъ разбудиль меня! Ну, кстати выкурнть! Иванъ, подай отня! Не нужно, нътъ: заснуть попробую я снова! Да ты что? сналь иль нѣтъ, не скажешь мн! ни слова!

### Архиповъ.

Не знаю, спаль ли я, дремаль,
Но много, много, мнф казалось.
Я видфль образовь, яснфе понималь,
Что прежде миф неяснымь представлялось!
Вопросы разные, сужденья зрфлыхь лфть,
И чувства юности, внутри противорфчья,
Желаніе найдти себф отвфть,
Вездф всегда со мной. Ихъ отъ себя отвлечь я,
Какъ ты, не въ сплахь; твоего
Я бъ не хотфль холоднаго покоя:
Онъ разрушаетъ то, что для меня всего
Святфе: чувство гонить онь родное!

### Ящеринъ.

Желаю я тебя найти Себя по праву разряшенье; А я уже давно нащель успокоенье! Пріятных сновь тебя, прости!...

#### ПЕРЕМЪНА ДЕКОРАЦІИ.

Черная, бъдная изба, освъщенная двумя горящими лучинами. Подъ образами, за столомъ сидитъ человъкъ пятъ мужиковъизвощиковъ, подлъ нихъ хозяинъ-старикъ. Двъ бабы: одна старуха, сидитъ въ углу; другая, молодая, съ добрымъ и пріятнымъ выраженіемъ лица, сидитъ подль огня, прядетъ и безпрестанно вставляетъ новыя лучинки въ свътецъ. Ребятишки всъхъ возрастовъ, въ изорванныхъ и грязныхъ рубаменкахъ, лежатъ частію на полатяхъ, частію на печкы, частію сидятъ на полу. За персгородкой слышатся хрюканъс свиней, мычанъс телятъ и т. Мъсяцъ свътитъ сквозъ замерэтес окно.

### Одинъ изъ извощиковъ.

Дай квасу, бабушка!

### Старуха (подавия квась)

На, родимый, пей!

### Другой извощикъ.

Эхъ, мѣсяцъ свѣтитъ! теперь бы и быть въ дорогѣ! А мы заплошали, ночку должны переждать...

### жозяинъ.

А какъ дорога-то, ухабиста?...

### Извощикъ.

Всяко случалось: гдф ухабиста, гдф какъ шаромъ покати. (Сли-шенъ колокольчикъ; подъвзжаетъ повозка).

Да что, викакъ къ вамъ пробажіе?

Отворяется дверь; холодный воздухь клубами вригается въ избу; входять Архиповь, Яшеринь и Ивань, съзамерэшимь мохомь на воротникахъ.

### Архиповъ.

Ухъ, холодно! Дай намъ мѣстечко, холяннъ. Да принеен. Ивань, изъ повозки погребецъ и все нужное. (Иванъ уходитъ).

### Ящеринъ.

Пф! Что, хозяннь, нъть у тебя другой избы. - попросторные, по... чище?

#### жозяинъ.

Нъть, нъту. Да мъсто-то мы воть сейчасъ опростаемь. Ну, ребята, поужинали, что ли?

Извощики встають и крестятся на образа. Ящеринь и Архиповь, скинувь шубы и мыховые сапоги, располагаются възглу. Ивань приносить погребець, складной самоварь и ставить на столь чайный приборь, ложки и пр.

### Ящеринъ.

Да у тебя тамъ были восковые огарки. Зажги ихъ. (Иванъ исполняетъ приказаніе). Съ этими лучинками ничего не видагь! Да поставь самоваръ!

### Одинъ изъ ямщиковъ (другому).

Госпола-то запасливы.

### Другой.

Не малаго и стоить...

### Ящеринъ (Архипову).

Какая скверная изба! Ну есть-ли возможность жить въ такомь хлфву?

### Архиповъ (тихо).

Полно! услышатъ!

### Ящеринъ.

Diable! voilà une triste existence! On aurait peine à se faire idèc d'une pareille misere!

Подають самоварь. Нарь быеть вверхь и распространяется по избы. Ящеринь и Архиповь приготовляють чай. Мужики всю вмисть стоять въ углублении молчи и смотрять.

### Ящеринъ.

Voyez comme ces drôles-la nous regardent! je n'ai rien vu de plus niais! Ха, ха, ха (смпется). (Архиповъ пожимиетъ плечъми).

### Одинъ изъ извощиковъ (другому тихо).

Это про пасъ!

### Ящеринъ.

А еливокъ итть у вась?

### Старуха.

Ньть, батюшка, все на сметану къ разговьнью пошло. Выдь воть уже посту 6-и недыля идеть.

### Ящеринъ.

Да, бинь, я и забыль! Что намь лошадей?...

#### хозяинъ.

Сейчасъ запрягуть. Дорога проселочная; дошадей мало; мужички всф въ городъ пофхали, а оттоль еще не возвращались...

### Молодая баба.

Мужу-то пора бы быть домой....

### Ящеринъ (Архинову шепотомь).

Носмотри, выды очень недурна!... Какъ странно видъть такія лица и вы этомы класси, да еще вы добавокь съ грустнымы выраженіемь?

### Архиповъ (также).

Да, доброе лицо! и вести такую бъдную, скучную жизнь!

Вг это время раздается плачь ребенка. Молодая женщина кладеть веретено и качаеть люльку. Маленькая длявчка подмойных къстолу и смотрить.

### Архиповъ.

Ты что, дівочка, такь на насъ уставилась? хочень чаю, что ли?

### Старуха (отводя $\epsilon e$ ).

Пошла, глупая, прочь! Вы, батюшка, не взыщите! Ей въ диковинку, вотъ что свъчки горятъ.... Мы все лучину жжемъ.

### Архиповъ.

А зачамъ же?

### Старуха.

Куда намъ, батюшка! И съ хворостомъ-то, слава те Господи, еще справляемся.

Другой ребенокъ, возясь на лавкъ, стукастся объ стъну и реветъ.

### Ящеринъ.

Hy! ...

### Молодая женщина (подбылая къ ребенку).

Что, убился? Ничего, ничего, не плачь, родимый, не плачь, поди жо мнв...

Береть ребенка на рука, онь перестасть плакать. — Муженки садятся молча на лавку.

### Ящеринъ.

Чорть знаеть, какъ мы долго тдемъ! А завтра именины у Чечиныхъ! Пожалуй, не поситемъ. Надобло... Какой-ты, брать. Архиповъ, скучный ныиче!—Иванъ! допивай чай, а потомъ приберт все хорошенько, да оботри стаканы и серебро.

Ивань прибираеть чай, садится вы уголь и пысты, говоря сидяшему подлы него изволиску.

Экой глуный мужикъ, гіф усфлея, на барекомъ саногу... номель прочь, болванъ! (Мужикъ еходитъ).

### Архиповъ.

Что вы, господение?

(Bxodums summes).

### Ямщикъ.

Старому, баринъ, ямщику на водку.

### Ящеринъ.

Плохо фхаль... на! (Диеть ему деневь).

**Ямщикъ**. (Кланяется и подходить къ мужикамъ).

Э, замерзъ совсемъ! Дайте, ребята, погреться у печки. (Мужики дакть ему мното). Вы отколь едете?

### Одинъ изъ мужиковъ.

А изь-подъ Саратова. Еще съ Миколина дня...

### ь азишик.

Съ своимъ товаромъ, аль съ чужимъ?

### Мужикъ.

Сь чужимь, купцовенимъ.

### Ямщикъ.

Да ужъ не на ярманку ли, что въ сель Ростовь?

### Мужикъ.

Нату, мы на Воровежь....

### Ямщикъ.

А у насъ-то мужички веб на ярманку собираются.

### Муживъ.

А далече отсель?

### Ямщикъ.

Верстъ двадцать будеть. А и у васъ ярманка водитея?

### Мужикъ.

Вываеть и у нась. Воть и въ Михайловь день было, говаровъ вавезли и не въсть что изо всъхъ земель... такая народная была... (Продолжають разговаривать между собою).

#### Ящеринъ.

Хозяннъ, сколько тебъ?

Хозяинъ.

Что пожалуете.

#### Ящеринъ.

Ну, добро, говори... Мы у тебя вичего не брали....

#### Хозяинъ.

Да хоть ияти-алтынный съ вашей милости...

#### Ящеринъ.

Ha! (Бросаеть ему деньги на столь, потомь, насыченьная, ходить по избы). Чье это село мы проважали, здъсь недалеко, по проседочной дорогъ, съ домомъ?

#### Хозяинъ.

Помфиниве....

### Ящеринъ.

Что, богатое село?...

### Хозяинъ.

Да, прежде крестьяне жили изрядочно, а теперича жаловаться стали... управитель изъ Нъмцевъ и не въсть что творитъ!...

### Ящеринъ.

А господа-то гдъ?

### жозяинъ.

А Богъ знаеть, ужъ они въ отчинъ давно не бывали, годовь съ десятокъ....

### Ящеринъ.

Да гав они живуть-то, вы Москвв что-ли?

### Хозяинъ.

Нѣтъ, не на Москвъ, а сказываль мнь намеднась мужикъ отголь. что, говорить, должим быть или въ Питеръ, или въ чужихъ сторомахъ... Денегъ, говорить, и Богъ вѣсть что посылаютъ. Господа-то далеко, говоритъ, такъ на Нѣмца и управы нѣтъ!

**Иванъ** (который между тимъ, прибравъвсе, выходилъ къ повозкъ, возвращается).

Готово-съ.

### Ящеринъ.

А! одъваться. (Оби одъваются).

### Ящеринъ.

На той станцін я все спаль, теперь напился чаю и вёрно спать не буду, что мнё очень досадно...

### Архиповъ.

Это всегда такъ кажется... Пойдень, подремлень и заснень! Особенно ты...

### Ящеринъ.

Ну, а ваша милость что? Будете опять разнымы видъніямы, думамы и мечтамы предаваться?...

### Архиповъ.

Нать, ужа теперь не разныма, а одной. Ты помнишь, что я теба говориль вы начала той станціи?

### Ящеринъ.

Что это, о народъ?

### Архиповъ.

Да, и я еще живъе убъждаюсь въ этомъ. Какъ въ эту минуту, передь дъйствительностію всъ осгальныя и отвлеченныя думы баьдпьють!...

### Ящеринъ.

Смогри брать, ты, кажегся, на ложномь пути. Nous parlons en énigmes et je crois que ces gens là ne nous comprennent pas...

### Архиповъ.

Пусть и понимають...

### Ящеринъ.

Какой ты сердитый! Пойдемъ...

Въ это время входить Петръ, сынь хозяина, мужикь льть 25, молится на образа, патомъ кланяется всъмъ присутствующимъ.

#### хозяинъ.

Здорово, Петрушка! Ну, что? какія вёсте?

Петръ.

Ла плохо-ста!

жозяинъ.

Hy?...

**Петръ** (вышая кушакь и тулупь на перекладину).

Да не хорошо діло. Быль я въ городі и ходиль съ гостинцемь, накъ ты приказываль. Воть онь и сказаль мий: ладно, говорить, это ты хорошо сділаль, что принесь; а воть пришла изъ Петербурга вість вірная: черезь місяць, говорить, по пяти душь съ тысячи, наборь!

(Всп мужики приподнимаются съ мыстъ).

#### Бабы.

Съ нами крестная сила! Царица Небесная!

Ящеринъ (схватывая Архипова за руку)

Partons, partons!

(У.содять и садятся въ повозку. Въ избъ слышенъ женекій  $\epsilon$ опль).

Архиповъ (Ящерину).

Слышаль? видель, а?

### Ящеринъ.

Да, брать, видёль; ну, что говорить! (Машеть рукой). Бдемь. (Усаживаются).

### Иванъ (скороговоркой).

Ну, валяй скорфе, господа нескупые, фдуть на праздникъ, будеть тебъ и водка.

Ямщикъ (трогая лошадей).

Ну вы, голубчики, съ Богомъ!...

Колокольчика звенита; они подуть. Мысяць освыщаеть дорогу.

### Въ тихой комнатъ моей.

Въ тихой комнатъ моей Мыт привольно и простор но, Міромъ, царствующимъ въ ней, Я привътствуюсь покорно. Объ чужое-въ ней мое Не граничить бытіе..... Все, что тамъ опредъленно И понятно и ясно. Что забыто, несомнѣнно, Что давно разрѣшено,-Изь оковь определенья, Въ образъ смутнаго виденья Здесь выходить и растеть, Безъ границъ освобожденье! Всь былыя впечативныя Выдвигаются вперелъ. Изъ пучинь бездонныхъ духа, Тихо носятся по ней, Не боясь чужаго слуха, Не стыдясь чужихь очей! Въ безвучной тишин в Все поеть и шепчеть мић! Оть того-то мнѣ просторно Въ тихой комнатъ моей, Гдв привътствуюсь покорно Міромъ, царствующимъ въ ней.

1845 г.

### Не въ блескъ пышнаго мечтанья.

Не въ блескъ пышнаго мечтанья, Не въ ложномъ сладкомъ полуснъ, Не съ красотой очарованья, Вывало, жизнь являлась мит. Но преданъ юному усердью Къ трудамъ суровымъ бытія, Казалось мить — съ землей и гвердью

Не прочь бы быль сразиться я! йоннододо ихатоп кик И Готовиль я, на всякій чась, Такъ много воли непреклонной, Ла сколько мужества въ запасъ! Сначала бодро и упруго Кипила диятельность силь. И душу-вреднаго досуга, А сердце-голоса лишиль. И радъ я быдь въ своей гордына Жить безь отрады и въ типи. Ла все идти!... Слабъетъ нынъ Высокій строй моей луши! Когла наифвъ забытыхъ ифсенъ Варугь пронесется нало мной. То мнится мнф, что міръ мой тфсенъ, Но что прекрасень мірь иной! Что много въ жизни упоенья Ларуетъ образъ красоты, Что есть возможность увлеченья, Что власти много у мечты! Что тяжко иго силь жельзныхъ. И что бездъйствіе иныхъ Полезный всыхы трудовы полезныхы, Отраднёй всёхъ даровъ земныхъ! Что ты, высокое искусство, Противно жизии трудовой: Всегда съ тобой риомуетъ чувство, Какъ неразлучный путникъ твой!

1845 г.

# Голосъ вѣка.

Много силь и твердой воли, Раннихь льть твоихь въ бреду, Обрекаль ты низкой доли, Въ жертву ложному труду! Съ бодрымъ чувствомъ юной мочи Подвизался ты... но върь, Что сознаньемъ наши очи Просвътилися теперь!

Ваше царство пасть готово, Ваше благо—вредъ и ложь, Вашь законь—пустое слово, Ваша двятельность—тожь! Но иной теперь стремится Міръ достигнуть высоты, И грозять осуществиться Наши давнія мечты!

Но вижу я, печальный и смущенный, Свои глаза ты обращаеть вновь Къ той области, отъ міра отръшенной, Гдѣ властвуютъ искусство и любовь! Но берегись, чтобы въ избыткѣ чувства, Не ослабѣла крѣпкая душа: Блаженство дастъ тебѣ искусство, Но силъ не дастъ для доли боевой...

Не время вамъ теперь скитаться, Въ садахъ Аркадін златой, Гражданскій быть готовь распасться, Грозить вамъ близкою бъдой! Въ язящномъ, сладостномъ забвеньт, Ужели станешь ты дремать, Когда на славное служенье Мы собпраемся возстать! Для насъ искусство стало средствомъ, Науки путь избрали иы: Грядущей радостью и бъдствомъ Да преисполнятся умы! Услышь мой зовъ! ужели руки Теперь ты сложишь навсегда? Нфтъ, въ пользу дфла и науки Ты принесень мечты и звуки И жаръ обильнаго труда!

1845 г.

# Среди удобныхъ и лѣнивыхъ.

«Среди удобныхъ и лѣнивыхъ Упорно—медленныхъ работъ, Негодованій говорливыхъ, Привычныхъ золъ и терпѣливыхъ Надеждъ, волненій и заботъ,—

Живемъ, довольные судьбою, Браня судьбу. Досуга нѣтъ, Ни сладить съ внутренней борьбою, Ни дать взывающему къ бою Вопросу жизненный отвыть.

Но жизни нашей ложь и бремя Сознали ми;—чего-жи мы ждемь? Ужели не приспёло время, Ужели мы, бросая стмя, Его плодовы не соберемь?»

Н мий вы отвить на это слово Другое слово раздалось:
Оно не слыханно и ново,
Всей силой пламеннаго зова
Въ моей груди отозвалось!

И втрт уступая жгучей, Сталь также втровать и я И современности могучей И близости еще за тучей Оть нась таяшагося дня.

Но время мчится, жизнь старфеть, Все также света не видать: Такъ незаметно дело зреть, Такъ мало васъ, которыхъ греть Любви и скорби благодать!

И дней былыхь не даромъ, мнится, Тяжелый опыть учить насъ, Что много леть еще промчится, Пока лучемъ не озарится Давно предчувствуемый часъ! Пока роскошный и достойный, Завѣтный не созрѣетъ плодъ; Пока неумолимо стройный, Тяжелый, твердый и спокойный Событій не свершится ходъ!

А сколько прежде покольній Ждеть вновь неправедность судьбы, И бремя тяжкое стремленій, И оскорбительность явленій, И безутьшныя борьбы!

1845 г.

# Зачёмъ опять тёснятся въ звуки.

Зачёмъ опять тёснятся въ звуки Вопросы, спавшіе въ тити, Всё тёже образы и муки Сосредоточенной души? Зачёмъ стиха волтебной чарой Я не могу облечь сполна́ Всю скорбь дути, еще не старой, Всю глубину ея до дна?

Когда кругомъ себя, тоскуя, Гляжу на веность нашихъ дней, Былое время памятуя, Теперь иное вижу въ ней: Ей веселится неохотно, Ей слышенъ громъ издалека, И не живется беззаботно, И ноша жизни нелегка!

Но не обманы, не мечтанья, не жажда счастья и надеждъ, Самолюбивыя страданья Разочарованныхъ невъждъ Волнуютъ насъ. Иное время. Теперь инымъ полны умы, — Зачѣмъ неправедное бремя Условій ложныхъ терпимъ мы?

И быстро ходить молодая Реликодушная молва, Что человъчество, страдая, Кладеть на всёхь свои права, И что напрасно въ жизни нашей Мы скорби тяжкія несемь, И пьемъ отраву полной чашей, А чаши той не разобъемь!

Что грѣхъ искать намъ наслажденій, Когда теперь сознали мы Многозначительность стремленій На Божій свѣть—изъ мрака тьмы, На животворную свободу.... Когда сказалися слова, Провозгласившія— народу Принадлежащія права!

Но гдѣ звѣзда? Кто путь укажеть? Кто прорицать событій ходъ Дерзнеть—и жертвой смѣло ляжеть, Готовя намъ богатый плодъ? За опрометчиво—прекрасный Порывь, — ужель Господь судиль Пасть не одной младой и страстной, Высокой жертвѣ въ цвѣтѣ силъ?

Къ чему? быть можеть, мы избрали Не путь, назначенной судьбой: Еще таясь въ туманной дали, Онъ проложился-бъ самъ собой? И то, чего мы такъ хотѣли, Придется поздно позабыть: Всю жизнь стремимъ къ единой цѣли И къ цѣли ложной можеть быть?

Но легче-мь ждать, влача оковы—
Ихъ бремя вздорная мечта,—
Пока громадные засовы
Падуть—и двинутся врата?
О нъть! смотрю, въ часы раздумья,
Я съ негодующей тоской
На эгонзмъ благоразумья,
На возмутительный покой!

О нѣтъ! страданье благодатно Пусть нашь восинтываетъ вѣкъ; Пусть безпрерывно, безвозвратно, Стремится къ цѣли человѣкъ! Пусть сторожить тревожнымъ слухомъ Движенье всякое добра! Блаженны алчущіе духомъ: Наступить жданная пора!

1845 г.

# Марія Египетская.

Отрывки изъ неоконченной поэмы.

#### Глава І-я.

Всегда нуждой или заботой, Иль-деломъ собственной вины, Мы равнодушною дремотой Отъ строгихъ думъ отвлечены. Но если дёль и свойствъ презрѣнныхъ Придеть сознанья грустный мигь, Отраденъ видъ благословенныхъ Тъхъ непреложныхъ древнихъ книгъ. Онв другое намъ ввщають, Онф уносять въ міръ нной: Языкъ и буквы отрываютъ Насъ отъ случайности земной. Изъ нихъ люблю я описанья Мужей святителей судьбы, Годовъ тяжелыхъ испытанья, Надеждъ, печали и борьбы. Люблю спокойствіе и важность, Особый складъ разсказа ихъ Про недоступную отважность Трудовъ и подвиговъ святыхъ. Люблю я ихъ живое слово Про сокровенный міръ небесъ И прелесть тихую простаго Повъствованія чудесь. Мит вразумительные сила, Яснье стали времена, Когда отъ новаго свътила Заколыхались племена. Когда они съ безумнымъ илескомъ

Помчались страшною волной,
И древній міръ ломился съ трескомъ
И воцарялся міръ иной.
А между тѣмъ повсюду странникъ
Живому слову поучалъ
И силъ невидимихъ посланникъ
Земния силы покорялъ.
И совершались всюду дивной
Могучей вѣры чудеса:
Казалось, въ связи непрерывной,
Съ землею были небеса.

Нонятень мнй въ то время каждый, Кто, вызвань Истины лучемь, Томился внутреннею жаждой, Горфль мучительнымь огнемь, Высокой тайной благостыни Выль осфияемь—и опять, Объятый ужасомь святыни, Оставя мірь, бфжаль въ пустыни, Одинь, молиться и страдать!

Другіе дивные приміры
Тіз квиги древнія хранять.
Какую власть и силу візры
Явиль намь мучениковь рядь,
Когда съ отвагою чудесной,
Душой далеко оть немли,
Исполнясь силою небесной,
Они на казнь и муку шли,
Хвалой и пізснями святыми
Судьбу привітствуя свою....
Благоговію передъ ними
И нашу слабость познаю.

Но падмій духомъ и возставшій, Но, тотъ, который, въ цвътъ силь Сей гржшный міръ, его плѣнявшій, Такъ человѣчески любилъ. Кто много суетныхъ волненій, Кто много благъ земли вкушалъ, Пока со страхомъ не позналь Всю лесть порочныхъ заблужденій, И мучимъ жаждою святой,
Палимъ огнемъ воспоминанья,
Въ пучинъ страшной покаянья
Обръть спасенье и покой,—
Тотъ ближе къ намъ. Его паденье,
Страданьемъ выкупленный гръхъ
И милость Божія—для всъхъ
Нінвотворящее явленье.

Такъ, объ одной изъ этихъ женъ, Издревле чествуемыхъ нами, Тамъ есть разсказъ. Поведанъ онъ Благочестивыми устами.

#### Глава II-я.

Жила въ томъ городѣ одна, Далеко славимая, дева, Но страстныхъ номысловъ полна, Не чая Божескаго гивва; Она бъжала строгихъ думъ, Любила грѣшное веселье, Любила жизни блескъ и шумъ, Пировъ разгульное похивлье; Своей роскошной красоты Лары свободно расточала; Но не корыстныя мечты, Не звонъ блестящаго металла Ее ильняль; казалось, мгла Ей душу странная одфла: Любить иначе не могла, Иначе жизнь не разумфла. Она дала себя вести Ей непонятному влеченым И шла по грашному пути Отъ наслаждения къ наслажденью; Но подъ личиной красоты Коварныхъ мыслей не хранилось, И въ сердцъ злобы не танлось, А было много теплоты!

А какъ чудесно хороша Была Египетская дева, Когда она, едва дыша, Подъ звуки страстнаго наивва, Тимнань вертя назь головой, И станомъ косвенно склоняясь, Кружилась развою ногой, Огнемъ веселья разгараясь! Или когда, закинувъ вдругъ Назадъ съ тимпаномъ объ руки, Подъ ускоряемые звуки Неслась, неслась она вокругъ; И очи всиыхивали ярче. И страстнымъ пурпуромъ облитъ, Тогда роскошиве и жарче Быль смуглый пвать ея данить!

Но девы парственная власть Неотразимо познавалась. Когда томительная страсть Въ ея чертахъ не отражалась, Когда лишь просто весела, Не въ вихрѣ шумныхъ увлеченій, Она илфинтельна была Въ прелестной тихости движеній; Когда на берегу морскомъ Отъ всехъ подругъ сидела тайно, Или задумалась случайно, Сама не вѣдан о чемъ: Быть можеть, на душу укора Ей чувство смутное легло.... И низко, низко пали взоры, Склонилось смуглое чело.... Но, будто ночью блескъ заринцы Такъ озарялась красота, Когда подымутся ръсницы, Смѣются тихія уста!

За то предъ этимъ многогласнымъ, Предъ этимъ взоромъ молодымъ, То ифжнимъ и глубоко яснымъ,

То упонтельно живымъ, Могучей силы впечатывныя Никто лосель не избъгалъ, Но весь исполненный смятенья, Какъ очарованный стояль! Недобрый слухь объ ней носился, Биль явень всемь ея позоры, Но ей никто бы не рашился Тяжелый высказать укоръ! Нетъ, гибли все стезею зыбкой Суровой твердости мечты Передъ чарующей улыбкой, Предъ этой бездной красоты! И не одинъ изъ темпыхъ келій, Забывши стыдъ и Божій страхъ, За нею въ бъщенство веселій Бъжалъ измученний монахъ! И Гностикъ быль Александрійскій Невольнымь трепетомъ объять, Когда, убравшися въ Нубійскій Простой и легкій свой нарядъ, Она предъ Гностикомъ стояла Съ огнемъ губительныхъ очей, И строгій доводь разрушала Внезанной развостью рачей!

"Скажи, зачёмъ несугся шумво Народа волны къ берегамъ? Не для потёхи-ли безумной? Бёда-ли вновь случилась тамъ? — Нѣтъ, ихъ не праздная затёя Влечетъ, не новая бёда. Ты видишь, тамъ стоятъ, чернёя Остроконечныя суда; Они, при свёжемъ вётрё, въ морё У насъ быстрейшими елывутъ: На нихъ толны народа вскорё На брегъ Сирійскій отплывутъ, Чтобъ свётлый праздникъ Воскресенья Въ землё священной провождать, Чтобъ вь храмё чинъ Богослуженья

Іерусалимскомъ увидать. Тамъ, тамъ, по общему разсказу, Творятся чудныя діла... -Я не видала, я ни разу Въ томъ храмв славномъ не была!... Но я пойду на праздникъ нынь, Увижу я Іерусалимъ, Я поклонюсь его святынь, Пройдусь по встыь мыстамь святымь! Туда ближайшая дорога Съ остроконечнымъ кораблемъ. Тамъ богомольневъ булетъ много, Мив будеть весело на немъ! -Но корабельщикъ, знай, Марія, Того лишь приметь, кто за трудъ Заплатить леньги золотыя, А ты... тебь не мьсто туть! -Зачёмъ ему такая плата! Приду на пристань и скажу: Возьми меня въ себъ безъ злата, И все, чемъ, бедная, богата, Тебъ я шедро предложу!>

1845 г.

## Пъсня Маріи Египетской.

«Тамъ, вблизи святаго кедра, Гдѣ палящій солнца лучъ Прожигаль земныя нѣдра, По кампямь струился ключъ И маниль къ себѣ отрадой; И къ нему въ полдневный зной Приходила за прохладой Дѣва странная порой. Веселилась, молодая, Ноги въ воду опустя Беззаботная, живая И красавица... какъ я!...

У ручья сидя на плить, Видить разь, что Фараонь, Грозный царь, что на гранить Обелиска изсѣченъ,—
По тропинкѣ къ ней подходитъ,
И, огонь смиривъ въ крови,
Рѣчь смущенную заводитъ
О богатствѣ и дюбви!

Тонкій стань, какъ пальма гибкой, Гордо выпрямивши свой, Говорить она съ улыбкой, Вся блистая красотой:
"Матерь общую Изиду
"Я въ свидътели зову:
"Про дворець и пирамиду
"Ни во снѣ, ни на яву
"Не мечтала, не мечтаю
"Ни про злато, ни парчу;
"Жизнью весело играю
"И люблю кого хочу!

"Видишь тамъ, - толпа мелькаетъ, "Страстью пылкою дыша? "Но по сердцу выбираетъ • Прихотливая душа! "Тоть, кого теперь люблю я, "И забавенъ и уменъ; "Будетъ съ нихъ и поцелуя, "А счастливцемъ будетъ-онъ!" Говорять, что дева много Веселяся прожила; Отъ красавца полу-бога Трехъ красавицъ родила; И съ бойцемъ краевъ далекихъ Уходя въ страну лисовъ, Трехъ красавицъ одинокихъ Вдоль священныхъ береговъ Положила; молвять слухи, Будто мий они родня... Говорили мит старухи, Воспитавина меня. --

## Нътъ, съ непреклонною судьбою.

Нѣтъ, съ непреклонною судьбою Не могъ я сладить, мизми мой! Я взять ее имтался съ бою, Но кончиль тщетною борьбой Съ упрямой П... башкой.

И вотъ теперь одинъ единый Брожу по улицъ моей: Еще не спущены гардины, — Вездъ семейныя картины При блескъ трепетномъ свъчей!

А дома пусто, безотрадно, И, будто въ ссылкъ, дни мон Проходятъ вяло и досадно, Такъ утомительно нещадны, Безъ пъсенъ, дружбы и любви!

Н мой досугъ проходить даромъ, Тоска меня лишаеть силъ, Съ бывалымъ я простился жаромъ, — Я поэтическимъ товаромъ Давно портфель не богатилъ!

Нѣтъ, полно другъ, закроемъ лавку; Придетъ ли день, о мой Творецъ, Когда включивъ законъ и справку, Пошлю къ П\*\*\* отставку Н буду воленъ наконецъ.

1845 г. Сентябрь, Калуга.

## 26-е Сентября.

Всякь человько ложь. Псалонь 14.

Я не всегда обычной жизни Бываю вихремъ увлеченъ; Смущаютъ сердца укоризны; Неръдко ими пробуждень Отъ чаду жизненной тревоги,
Отъ мелкихъ, суетныхъ заботъ:

Какъ бъдный путникъ, средь дороги
Свой останавливая ходъ,
На землю съ плечъ слагаетъ бремя
И, погруженъ въ свою печаль,
Глядитъ назадъ, считаетъ время,
Усталымъ окомъ мъритъ даль,—

Такъ вызываю безпристрастно На судъ изъ мрака и тиши, Что тамъ звучитъ, живетъ неясно, -Лвиженья тайныя души; Такъ мысли я, труда и дела Причины скрытыя слежу, И, въ глубь души взглянувши смъло, Я много плевель нахожу! Не то, чтобъ даръ моей свободы Я жизни робко уступиль, И съмя доброе природы Страстями рано заглушиль: Сознанье бодрое не дремлетъ, Неумолкаемо зоветъ... Но сердце слышить и не внемлеть, И жизнью прежнею живетъ!

И истребить—не знаю власти, И силы нать и недосугь— Мной презираемыя страсти, Мной сознаваемый недугь! Вступаю-ль въ споръ, бросаюсь въ битву—Терзаюсь тщетною борьбой, Творю несвязную молитву,— Но вары нать въ молитва той!....

Въ чаду тщеславныхъ искушеній, Какъ душу ты ни сторожи, Въ ней мало чистыхъ побужденій, Въ ней мало правды, много джи! Такъ мало въ насъ дюбви и вёры, Такъ въ сердцё мало теплоты, Такъ мы умны, умны безъ мёры, Такъ мы бонмся простоты!

Такъ часто громкими рѣчами Клянемь мы иго свѣтскихъ узъ; Но между словомъ и дѣлами Такъ нашъ неискрененъ союзъ! Какъ быть! — Покойно и лѣниво, Удобно, вяло и легко, Полу-строга, полу-шутлива, Не заносяся далеко,

Жизнь наша тянется... "Уже ли "Тревожить мирный нашь очагь? "Зачёмь искать суровой цёли "При дешевизнё нашихъ благь? "Добры, но слабы мы, и, право, "Излишенъ строгій намь упрекъ!..." Такъ извиняемь мы лукаво Межь нась гніздящійся порокъ!

Мит ясны лживые порывы
И тайна помысловь вь тиши,
Хитросплетенные извивы
Моей испорченной души.
Привычкамь вреднаго влеченья
Хотыль бы я противустать;
Но, устрашася испыленья,
Спышу во слыдь другимь опять!

И безполезно мий сознавье
Душевных немощей монхъ;
Мгновенный жаръ негодованья
Не властенъ свергнуть бремя ихъ.
Въ борьбахъ тяжелыхъ и безплодныхъ
Я много жизни пережилъ:
Движеній натъ во мий свободныхъ,
Натъ первобытныхъ, свёжнуъ силъ!,...

Севтября 26 1845 г. Кулуга.

## Сонъ.

(посвящяется К. С. АК.)

Я видълъ странный, дивный сопъ, Какой не видывалъ отъ въка. Повъдай миъ, Мартынъ Задека, Ужъ не пророческій-ли онъ?..,

Мий сиплась грозная Царица Съ державнымъ скипетромъ въ рукахъ; Ей ликъ скрывала багряница, Ее возила колесница На исполинскихъ колесахъ;

И въ дышлѣ разные народы
Идутъ подъ крѣпкою уздой,
Гордяся призракомъ свободы!
Но гдѣ Судьба, стезей крутой,
Проходитъ время и пространство,—

Тамъ всѣ дрожатъ ея оковъ, Высокой мудрости тиранства, Ея тяжелаго убранства, Ея увѣсистыхъ даровъ!

Где ни пройдеть, — глубоко вдавить Непзгладимый, пркій следъ, И часто нуть ел кровавить Трофей безжалостимхъ победъ!...

Но вкругъ тяжелой колееницы Тамъ суетятся и кричатъ?... И хохогъ слышится царицы, Какъ грома дальняго раскатъ:

"Что это тамъ? какая туча? "Откуда страшная взялась? "Какъ суетлива и гремуча! "Вотъ я тебя, земная куча, "Не въ добрый мигъ ты поднялась! "Они шумятъ, они бормочатъ, "Они кишатъ, какъ муравъв, "Меня съ привычной колей "Лолой свести-они хлоночать! Хотять маршруть мив обновить! -Хотять щедушные пигмен, Въ пылу меттательной затъи. "Мой твердый ходъ остановить! Прочь, прочь, что левете вы сивло. "Куда нелегкая несеть? "Не за свое взялись вы дело. "Мое желанье не приспело, "Моя рука васъ поведеть! "Прочь, прочь!..." И внявь такому слову, Благоразумные сифиала, Чтобъ подобру да поздорову Скорый убраться имъ назадъ. Толна редеть. Но нвые, Хоть и смутясь отъ словъ такихъ, Еще стоять: все молодые, Ла старпы доблін, прямые... Но воть одинь, ловчый другихь, Не слыша словъ, впередъ несется, Глядить, не видя ничего, Но такъ и мътитъ, такъ и рвется, Чтобъ угодить подъ колесо!...

Проснулся я; мной овлацила Тоска, и долго думаль я... Пора пришла-ль, иль не созрѣла, Не знаемъ мы... но вы, друзья, Во мив не встратите сноварца: Ужели внутречній призывъ, И скорбь души и голосъ сердца-Одна мечта, простой порывъ? О, прочь тяжелыя сомненья, Въ груди возникшія моей! Пора, иль нъть, безъ убъжденья, Безъ благороднаго стремленья, Что-жъ будеть жизнь? Что пользы вь ней! Нфтъ! дфлу доброму ужели Не лучше въ даръ изинесть ее, Чемь такъ, безъ толку и безъ цели, Влачить пустое бытіе?...

## Очеркъ.

Ужъ выеть все зимой могучею и грозной, Холодной ясностью сверкаеть синева;

Октябрьской осени день нышный и морозный,

Готовясь сумраку отдать свои права, Склонялся къ западу... Прощальные, наводять

Тоску, предшествуя медлительной ночи,

И косвеннымъ столбомъ по комнатѣ проходять— Отъ солнца пыльные лучи!..

Но вдругъ природа вся какъ будто встрепенулась И свётомъ резовымъ подерпулась... Тогда

По небу далеко и бистро растянулась Волнистыхъ облаковъ румяная гряда;

Зарей багровою край неба обложился,

И солнца-прио золотой,

Невыносимый блескъ въ доступный измѣвится, Въ нарообразно-огневой!

Миновенно всимхнули и жарко погорфли И стекла, и дома, и куполы церквей...

А тыни, надая, ложились вкось, черыфли, Все безобразиви и длиныви!...

Но закатился шарь... Средь быстрыхъ измъненій Заря потухла... Свъть погась;

Стемньло. Сумерки... раздумья грустный часъ, Надеждъ несбыточныхъ и горькихъ сожальній!...

И сумерки любя, она одна сидить Въ пустынной комнатъ и темной,

А устремленный взоръ ея полу-сокрыть Рфсинцей длинною и томной.

Чело, склоненное подъ бременемъ мечты,

И простота и прелесть положенья,

Ея прекрасныя и строгія черты,

Нфмая музыка движенья,

Все дышеть скукою, печалью и тоской: Опять зимы чередъ исправный!

Пора рабочая для жизии городской,

Для сусты ся тщеславной,

Для свътскихъ радостей и мелочей пустыхъ! Пора веселостей обычныхъ, Гдѣ все-подъ тяжестью пскусственно-простыхъ Условій, ложныхъ и приличныхъ!...

Такъ вотъ что бъдной ей грядущее сулить:

Рядъ баловъ и знакомствъ, да женскія работы!

Потомъ, быть можеть... Чтожъ?... потомъ ей предстоить Опять смиреніе, покорность и заботы!...

Но женской участи послушаться она

Всегда безъ ропота готова;

Лишь изредка, когда въ мечты погружена, — Ея душа стремится снова...

И дѣтство прежнее воскресло передъ ней: Ей вспомнились—деревия, лѣто,

И роскошь зелени, и золото полей,

Цвѣты, которыми по прихоти одѣга.— По мягкой свѣжести некошенныхъ дуговъ

Такъ часто бъгала... Тъ молодые годы,

Когда росла она среди веселыхъ сновъ, Полъ съвью мирною природы!...

И неподвижность водъ при тишинъ ночной:

Деревья спять; не дрогнеть колось;

И слышится наифвъ унылый и простой, И чей-то тихій, тихій голосъ!...

И часто... Но звонять?... Еще... Она встаеть; Но милому челу промчалось нетерпинье.

Нарушень строй души!... Вздохнувь, она идеть,

Готовя рукъ привътное движенье...

Какъ въ эти сумерки отрадно было ей!

Когда-жъ свободное опять настанеть время?

Когда?... Но ближе шумъ, дверь настежь, — и гостей Идетъ докучливое племя!

1845 г. Калуга.

## Ночь.

Въ заботахъ жизни многосложной, Въ ея шумливой иустотъ, Далече мысль—о непреложной Природы дивной красотъ! Такъ охлажденныхъ и привычныхъ насъ не смущаетъ видъ небесъ, Ни повтореніе обычныхъ чудесъ!

Но въ часъ внезапный пробужденья Душт послышится опять Восторга тихаго смятенье, Мгновеній чистыхъ благодать!...

Полны чудесь неистощимыхъ Природы вѣчныя дѣла! Полны пространствъ неизмфримыхъ Всв эти звазды безъ числа! Идуть чредой несматной годы. Одинъ другимъ тфенится въкъ; Сменились царства и народы. Преобразился человѣкъ!.., А ты стоинь неизманимо. Не увядаень ты одна: Твое убранство нерушимо, --Все тъ же солнце и луна! Твое безмолвіе ночное Все то же таниство хранить; Все также небо голубое Насъ неизвъстностью манитъ!...

А ты, которая восивта Стихами столькими была, Луна, царица полусвёта, Какъ много думъ ты родила, Какъ много грезъ и вздоровъ милыхъ! Повеюду, блескъ твой возлюби, Толны мечтательницъ унылыхъ Подъемлютъ взоры на тебя!...

О, помню я твое сіянье
И цѣлый рядъ такихъ ночей,
И тихій говоръ, и молчанье
Невольно прерванныхъ рѣчей!
Рѣка, блестя, струплась мимо,
Шумѣли листья въ вышинь...
Проснулось все, что педвижимо
Въ душевной спало глубинь!...

И многихъ тъхъ, кто въ эти ночи Имтали думой міръ иной, Давнымъ-давно запрылись очи, Давнымъ-давно ихъ пътъ со мной! Такъ мет теперь предстали ясно Одит забытыя черты...
И ныит также ты прекрасно,
И также тихо свттишь ты!

1845 r. Kazyra.

### Съ преступной гордостью.

Съ преступной гордостью - обидиналь, Тупыхъ желаній и надеждъ, Рачей безъ смысла, думъ постыдныхъ, И остроумія невѣждъ; Въ весельяхъ наглыхъ и безбожныхъ, Средь возмутительныхъ забавъ Гніете вы, - условій ложных в Надменно вытверди уставъ! Блестящей евітской мишурою Свою прикрывши нищету, Ужель не видите порою Вы ванихъ помысловъ тщету? Того, что вамь судьба готовить, Еще-ли страхъ васъ не проникъ? Все также лжеть и срамословить И рабольиствуеть языкъ! Не стыдно вамъ пустыхъ занатій, Богатствъ и прихотей своихъ, Вамъ ни почемъ страданья братій, И стоны праведные ихъ!... Господь! Господь! вонин моленью, Да прогремить бедами громъ Земли гиндому поколенью, И впрахъ разанилется Содомъ!...

1845 г. Калуга.

# Языкову.

Мы неожидань быль и новь Твой отомвь дружески пристрастный, Ты, міра звуковь и стиховъ Распорядитель полновластный! Влагодары тебя, поэть!

Миф руку подаль ты, какъ другу, Твой одобрительный привать Разсвяль въ мигь тяжелый бредъ, Моей души печаль и тугу!.... и радъ бы быль повърить я Призывамъ опыта и дружбы!.... Но знаешь самъ: въ заботахъ службы Тянулась долго жизнь моя! Потративъ годы золотые Въ делахъ усердныхъ и пустыхъ, Уже-ль для подвиговъ иныхъ Назначенъ я?.... Когда впервые, Средь утомительныхъ трудовъ, Мое раздалось пфснопфнье, Мит страненъ быль монкъ стиховъ Языкъ, и ново-вдохновенье!...

Такъ указать свою судьбу Дерзнеть-ли воля молодая, Вопросовъ внутреннихъ борьбу Самонадъянно рышая?... Но если смутно и темно Въ груди таптся дарованье, Да воснитается оно, Да оправдается призванье! Да будеть мірь души моей Высокой думою настроевъ, Да не угаснетъ пламень сей, Да буду въ вѣкъ его достоннъ! Да тяжесть нашего граха И поклонение обману Могучей силою стиха Изобличать не перестану!... Пускай-же юности моей Не возмущають девы-розы, Веселье бурное страстей, Любви свѣжительныя грозы! Но всюду намъ среди пировъ И всякихъ суетныхъ запятій Да будуть слышин воили братій, И стоит молитвъ, и громъ проклятій, И звуки страшные оковы!....

1845 г. Калуга.

## Вопросомъ дерзкимъ не пытай.

Вопросомъ дерзкимъ не пытай Сульбы тапиственных велфий. Полнять завъсы не мечтай. Не разрѣшай своихъ сомифий и не тревожь въ тиши ночной Виденій злихь готовый рой!.... Оставь, забудь, не трогай ихъ, Тамъ нътъ отрады и спасенья.... Въ борьбахъ измученный имстыхъ, Ты пожелаешь разрушенья.... Такъ пусть въ сердечной глубинь Всегла безмольствують онв!... Что если-страшныя мечты!-Все безпредъльное созданье ит всеной йнгай но вай И И перенесъ въ свое сознавье?... Но, мнится, духъ, напоромъ силъ, Земныя узы-бъ сокрушилъ! Моли, чтобъ въчно не могла Раскрыться истины пучина, Заговорить съ тобою мгла, На зовъ откликнуться темнина И дать властительный ответь, Гдф дышеть смерть и жизни и вть!

Калуга. 1845.

# Панову.

Хотват я прозой и стихами Вамъ изготовить цвлый листь, Но срокъ прошелъ и передъ вами Винюсь я, милый журналисть! И приношу чистосердечно Вамъ покалніе мое, Вы сами знаете, конечно, Какъ здёсь промчалось скоротечно. Лёниво, сопно и безпечно Мое домашнее житье!

Привычкой сладостной покоя Тревогу мысли заглуша, Отъ строгихъ думъ, труда и боя Отстала мирная душа. Вопросы спять, и стихли звуки И поэтическій призывъ, И очистительныя муки, И освъжительный порывь! Среди пленительнаго круга Семьи домашней и друзей, Не разъ суроваго досуга Я ножелаль душь моей! И полонъ тайнаго стремленья, Въ бестат шумной и живой, Нередко рвусь, съ своей мечтой, Я на просторъ уединенья, И мнитея, въ звучной тишинъ Знакомый мірт предстанеть мив!....

1846 г. Москва.

#### ANDANTE.

Когда съ боязнью и тревогой,
Съ сознаньемъ робкимъ тайныхъ силь.
Виервые жизненной дорогой
Я самобытно посифииль;
—
Тогда надеждъ и вфры сладкой,
И многихъ юности прикрасъ
Чуждался я, хоти украдкой
И миф мечталося не разъ,
И мысль танлась одиноко
И ободрительно въ груди:
Что молодъ я, что такъ далеко,
Такъ много, много впереди!

За днями дни промчались мимо.

И годы—быстрои чередой:
Давно отверть я, что любимо
Такъ прежде пылко было мной.
Хвалой—не разъ смънился ропотъ,
Тоской—веселья шумный часъ....
Чъмъ дальше въ жизнь, тъмъ строже опыть.

Тъмъ онь суровъй учить насъ; Такъ, много мнь, въ борьбъ и дълъ, Не въ очарованномъ кругу, Повъдаль онъ.... Но я доселъ Привыкнуть къ жизни не могу.

Когда, смиривъ огонь кичливий И гордость пылкую въ крови, Направишь взоръ неторопливый, Вниманье, полное любви, На все, что такъ Творцомъ обильно Тебя кругомъ расточено, Что дышетъ пламенио и сильно, Что жизнью медленной полно, Что тихимъ здѣсь согрѣто жаромъ, Чѣмъ жизнь богата и бѣдна... Тогда въ душѣ твоей не даромъ Напечатлѣется она!

Тогда душа послышить звуки, Досель неслыханные ей; Подасть отвёть на скорбь и муки И радость всякую людей, На зовь и кличь во имя братства; Провидить мыслей глубину, Свои безвёстныя богатства, Чужаго сердца титину!...

Такъ пусть душа не упываетъ Н льни вкрадчивой бъжитъ, Повсюду взоромъ вопрошаетъ, Пытливымъ слухомъ сторожитъ Тъ въковъчныя явленья, Тъ жизни тайныя черты Недостижимой высоты, Неистощимаго значенья, Непреходящей красоты?

1846 г. Калуга.

## Поэту-художнику.

"Твой даръ высокъ и благороденъ, "Но безполезенъ и безплоденъ "Для бѣдъ и горестей людскихъ; "Поэту мірь юдольный тѣсенъ, "А намъ, страдальцамъ, не до иѣсенъ "Свободныхъ, сладкихъ и живыхъ! "Отъ иышныхъ залъ до темной хаты, "Веѣ думой страшною объяты; "Но о себѣ поэтъ твердитъ! "Поэтъ блаженствуетъ, страдая".... Ревнуя пользѣ, молодая Толна безумцевъ говоритъ!

И пользы ищеть близорукой Она искусствомы и наукой, Волнуясь пылко и сифша;— Нерыдко суды ен превратены... Но скорбный кличы ен понятены, Ему сочувствуеты душа!...

Но ты, поэть, толим призывамъ
Пе върь послушно и сполна:
Морекимъ отливамъ и приливамъ
Подобна въ мивніяхъ она!
Не мысли подвить благородный
Разсчетамъ мелкимъ подчинять;
Страшись, поэть, твой даръ свободный
Къ случайной цёли приковать!...
Блаженъ, кто чистъ и неизмѣнень
Некусству вѣчному служилъ,
Онъ постоянно современень,
Онъ для людей полезенъ быль!

Полезны намъ его мечтанья, Его надежда—хороша! По нимъ путемъ образованья Проходить юная душа! Нерьдко стихъ его летучій Даетъ евятой отрады чась, И преместь тайная созвучій Перевоспитываеть нась!

Влажень, кому вь удёль служенье Искусству—дали пебеса, Кому чрезь трудь и откровенье Его доступны чудеса! Весь мірь въ немъ дивно отразится, И все, чёмъ душу мірь пропикъ, Въ огие души преобразится И обрететь себе языкъ!....

Трудись, поэть, трудись келейно, Исполнись въры и любви, И совершай благоговъйно Священнодъйствія твон! И день придеть, еще далекій, Когда они благословять Досуговь праздишхь длинный рядь. Твой тихій трудь и одинокій И трезвость думь и чистоту Твоихь возвышенныхь созданій И благодать твоихь страданій И бурь душевныхь красоту!....

1846 г. Калуга.

## Мы всь страдаемь и тоскуемь.

Мы всь страдаемы и тоскуемы. Съ утра до вечера толкуемы И ждемы счастливъйшей поры. Мы негодуемы, мы пророчимы. Мы суетимся, мы хлопочемы... Куда ни взглянены—всь добры!

Обманъ и ложь! Работы черной Намъ ненавистенъ трудъ упорный; Не жжеть насъ пламя нашихъ думь, Не разрушительны страданья!... Умомъ ослаблены мечтанья, Мечганьемъ обезсиленъ умъ!

Вь нашь выкь — выкь умственных занятій Мы утончились до понятій Движеній внутреннихь души, — И сбились сь толку! и блуждаемь, Порывовь искреннихь не знаемь, Не слышимь голоса вь тиши!

Вь замфиу собственныхъ движеній, Спфиимъ, набравшись убфжденій, Души наполнить пустоту: Твердимъ, кричимъ и лжемъ отважно, И горячимся очень важно Мы за заемную мечту!

И предовольные собою, Гремучей тышимся борьбою, Себя увъривы безь труда, Что прямодушно, не безплодно, Приносимы "мысли" благородно Мы вы жертву лучшіе года!

Но свыкшись съ скорбью ожиданья, Давно мы сдёлали "страданья" Житейской роскошью для насъ: Безъ пихъ тоска! а съ ними можно Разсёлть скуку—такъ тревожно Такъ усладительно подчасъ!

Тоска!... Исполненный томленья, Міръ жаждеть, жаждеть обновленья.... Его не тёшить жизни пиръ! Дряхлья, мучится и стынетъ.... Когда-жъ спасеніе нахлынетъ И ветхій освёжится міръ?....

Калуга. 1846.

### Дождь.

Тепло и тихо; ливень крупный Гудить, стуча но мостовой. Скоръй, скоръй! Пріють доступный Еще далекь передо мной! По желобамь вода струптся, Шумящимь падаеть ручьемь;

По скатамъ бъщено калится Потокомъ грязи въ волоемъ. На крыльна, поль навъсъ, тревожно Лосужій прячется народъ; Кой-гдѣ по камнямь, осторожно. Ступаетъ мокрый пешеходъ; Ла ппяну завернувь въ бумажный Широкій клатчатый платокъ. Закинувъ голову, отважный, Спаннить купеческій сынокъ. Порой чрезъ улицу мелькаетъ Огромный зонтикъ пногла. Тяжелый, синій; и вода По прутьямъ звонко виспадаетъ. Ла въ луже пелою ступней Походкой пьяной и кривой, Мужикъ шагаетъ, расифвая... Порой мѣшанка мологан. Подоль забравии безь затьй, Красуясь бълыми чулками, Проходить довкими ногами По ребрамъ вымытыхъ камней! Но вотъ, блестящая карета Несется шумно. Въ ней сидитъ, Съ лориетомъ, сморщенъ и сердитъ, Какой-то франть большаго свата: Небрежно смотрить, развалясь, На дождикъ; золъ и полонъ гива... Кругомъ направо и налѣво Колеса вскилывають грязь!...

Но дальше, дальше. Мчател кони
То мимо лавокъ и рядовъ,
То мимо разныхъ благовоній
И ветхихъ, низменныхъ домовъ.
Иестръетъ все въ движеньи скоромъ...
Вотъ домъ огромный за заборомъ.
Я мимо дома проскакалъ,
И мнъ, скрозь рядъ окошекъ длинной.
Мелькнули быстро: желтый залъ,
Двъ печи въ голубой гостинной.
Да у послъдняго окна
Сидитъ красавица, одна...

И воть уносится и скачеть Моя досужная мечта: О чемъ груститъ и будто плачетъ. О чемъ тоскуетъ красота? Предъ нею даль: окно открыто; Тепло и тихо; дождикъ льетъ... Все настоящее забыто, Одно минувшее живеть! Зачемъ она поникла взоромъ?... Иль смущена теперь инымъ? Заботой мелкой, женскимъ вздоромъ, Тщеславьемъ жалкимъ и смфшинымъ?... А между темъ пріють доступный Ужъ мит мелькнуль издалека... Не продолжится ливень прупный, И разойдутся облака! Н воздухъ чистый и прекрасный Благоуханіемъ нахнетъ, И въ вечеръ тенлый, тихій, ясный Дутою каждый отдохнеть!

1846 г. Калуга.

# А. О. Смирновой.

Вы примиряетесь легко, Вы списходительны не въ мфру, И вашу мудрость, вашу в ру Теперь я понять глубоко. Вчера восторженной и шумпой, Тревожной рачью порицаль Я вашь отвыть благоразумный И примиренье отвергалъ. Я быль сметонь! признайтесь, вами Мой страшный гифвь осмфинъ быль: Вы гордо думали: "съ годами Остынеть юпошескій пыль! И выгодъ власти и разврата, Какъ вск мы, будеть онъ некать, И равнодушно созерцать Наденье правственное брата!

Пойметь и жизнь, и родь людской, Безплодность съ нимъ борьбы и стычекъ, Блаженство тихое привычекъ, И успоконтся душой".

Но я, къ горячему моленью Прибѣгнувъ, Бога смѣлъ просить: Не дай мнѣ опытомъ и лѣнью Тревоги сердца заглушить! Пошли мнѣ силъ и помощь Божью, Мой духъ усталый воскреси, Съ житейской мудростью и ложью Отъ примиренія спаси. Пошли мнѣ бури и ненастья, Даруй мучительные дни,—

Но отъ преступнаго безстрастья, Но отъ покоя сохрани! Пускай, не старъя съ годами, Мой духъ тяжелыми трудами Мужаетъ, кръпнетъ и ростетъ, И закалясь въ борьбъ суровой, И окрылившись силой новой, Направитъ выше свой полетъ!

А вы? вамь въ душу недостойно Начало порчи залегло, И чувство женское покойно Развратомъ тфинться могло! Иускай досада и волненье Не возмущають вашу кровь: Но, право, ваше примиренье-Не хинстіанская любовь! И вы къ покою и прощенью Пришли въ развитіи своемъ Не сокрушенія путемъ, Но... равводушіемъ и дінью! А много, много дивныхъ силъ Господь вамъ вь душу положиль! И тяжело и грустно видьть, Что вами все соглашено, Что неспособны вы давно Негодовать и ненавидать!...

Отнынъ, всякій свой порывъ Глубоко въ душу затанвъ, Я веумъстными ръчами Поком вамъ не возмущу.

> Сочувствій вашихъ не ищу! Живите счастливо, Богъ съ вами. 5 Іюня, Калуга.

1846 г. 15 Іюня. Калуга.

# А. О. Смирновой.

Когда-то я порывъ негодованья Сдержать не могъ, и въ пламенныхъ стихахъ Вамъ высказаль души моей роптанья, Мою тоску, смятеніе и страхъ! Я былъ водимъ надеждой безнокойной, Вашъ путь къ добру я строго поридаль, Затёмъ, что я такъ искренно желаль Увидёть Васъ на высоте достойной, Въ сіяпіи чистейшей красоты.... Безумный бредъ, безумныя мечты!

Ч этоть бредь горячаго стремденья,—
Что Вамь однимь я въ тайнѣ назначаль,—
Съ холодностью разсчитанной движенья
И съ дерзостью обидною похвалъ,
Вы предали толиѣ на судъ безилодный:
Ей страненъ быль отважный и свободный
Мой искренній, восторженный языкъ,
И поняль я, хоть поздно, въ этоть мигъ,
Что ждать нельзя инаго мнѣ отвѣта,
Что дама Вы, блистательная, свѣта!....

1846 г. Калуга.

Къ \*\*\*

О преферансѣ не тоскуя, Не утруждая голсвы, Одинъ мечтаніемъ живу я, Одинъ бездѣйствую.... но Вы, Семлаясь съ важностью на опыть,
Смирясь предъ наглостью судьбы,
Избрали родъ иной борьбы,
Гдѣ мысль нѣма, гдѣ дремлетъ ропотъ,
Гдѣ, въ боевые вечера,
Васъ тѣшитъ жаръ ел безплодный
И счастья прихоти свободной
Волнообразная игра!
Вы правы, такъ. Живѣй и краше
Стократъ, чѣмъ бальный contredanse;
Отводъ дѣятельности нашей
Долгоживучій Преферансъ!

Какъ быть? жизнь тянется сурово, Такъ всюду скучно, все одно: Стъсненъ порывъ, робъетъ слово, Перу свободы не дано! Кула илти? и глъ дорога? Куда девать богатство силь? Я полго жлаль, я слишкомъ много Въ мечтъ досуговъ погубилъ! Не лучше-ль съ Васъ мит брать примтры? Завиденъ жребій, чертъ возьми: Вы примиряетесь съ людьми, Всѣ люли голны Вамъ въ нартиэры! Выть такъ; ръшаюсь наконецъ. Хочу-мониъ досугомъ править Отнынѣ картамъ предоставить.... Но нать, спаси меня, Творецъ, Отъ безналежности покорной. Оть сна лениваго души, Отъ жизни долгой, скучной, вздорной, Отъ прозябанія въ типи!

1846 r. Ranyra

## Бываеть такъ, что зодчій много льть.

Вываеть такъ, что зодчій много літь Надъ зданіемь трудится терпіливо И, постарівь отъ горестей и бідь, Къ концу его подводить горделиво. Доволенъ онъ упрямою душой,
Веселый взоръ на зданіе наводить...
Но куполъ кривъ! Но трещиной большой
Разсълся онъ, и дождь въ него проходитъ!

Ломаетъ все, что выстроено имъ...

Но новый трудъ его опять безплоденъ,
Затѣмъ, что планъ его неисполнимъ,
И зодчій плохъ, и матерьялъ негоденъ!

Не такъ-ли ты трудишься, человъкъ, Надъ зданіемъ общественнаго быта? Оконченъ трудъ... Идетъ за въкомъ въкъ, И истина могучая разбита!

И всякій разъ какъ много съ ней падеть Безвинныхъ жертвъ рабочаго движенья!... Ужель твое развитіе идетъ, Какъ колесо, путемъ круговращенья?

О, родъ людской! Не разъ въ судьбъ своей Ты мнилъ найти и истину, и въру, Затъмъ, чтобъ вновь разувъряться въ ней И строить храмъ по новому размъру.

Какимъ путемъ ты цёли не искалъ!

Къ какимъ богамъ не возсылалъ моленья!

Но много-ль ты вопросовъ разгадалъ,

Но тайный смыслъ ты понялъ-ли творенья?

Къ чему-же насъ ты нынъ привела,
Судебъ мірскихъ живая скоротечность?
Все та же власть враждующаго зла,
Все также намъ непостижима въчность.

Но опытомъ смирилися умы,
Исчезли съ нимъ надежды и утъхи;
И жизнь теперь, какъ бремя, носимъ мы,
И въры нътъ въ грядущіе успѣхи.
Калуга. 1846.

#### СОВВТЪ.

(K. C. A.)

Храни усгавъ приличій строгихъ свѣта, Волненья думъ глубоко затанвъ. Ихъ назовутъ горячностью поэта, Почтутъ хвалой твой искренній порывъ!

Но похвала горячему движенью, Какъ ядъ крови, опасна и вредна: Она ведетъ къ вопросу и сомивнью, Свободу чувствъ смутитъ въ тебъ она...

И чистота впезапнаго порыва Затмится вдругъ тщеславною мечтой. О, бойся ихъ хвалебнаго отзыва, Не щеголяй душевной красотой,

Чтобъ гордый свёть улыбкой списхожденья Не оскорбиль восторженную рачь: Безсильныхъ душъ порывомъ не увлечь! Своей души растратишь ты движенья, Остынеть жаръ и притунится мечь.

Калуга. 1846.

#### къ портрету.

Смотри! толна людей нахмурившись стоить: Какой печальный взорь! какой здоровый видь! Какимь страданіемь томяся пензвъстнымь, Съ душой мечтательной и тёломь полновѣснымь, Они рѣчь умиую, но праздную ведуть; О жизни мудрствують, но жизнью не живутъ И тратять свой досугь лѣниво и безилодно, Всему сочувствовать умѣя благородно!

Ужели племя ихъ добра не принесеть? Досада тайная подчасъ меня береть, И хочется мив имъ, взамънъ досужей скуки, Дать заступъ и соху, топоръ желфзинй въ руки, И, толки прекратя объ участи людской, Работниковъ изъ нихъ составить полкъ лихой.

Калуга. 1846.

# С. Мухановой.

Смущень и тронуть и согрыть,
Ирочель я отзывь Вашь похвальный,
И Вашей прозы музыкальной
Пишу ринмованный отвыть.
Съ какою смылостью живою,
Иуть достославный на земли
Вы ободряющей рукою
Мны указуете вдали!
Боюсь—не та моя дорога!
И вы простодушной слыпоты,
Боюсь судить себя не строго,
Боюсь повырить слишкомы много
Самонадыянной мечты!

Когда-бъ, какъ Вы, душою нежной, и я душѣ упрочить могъ Отраду веры скоробежной, И усмирить порывъ мятежный Сомнаній дерзкиха и тревогь; Когла-бы точно величавый Въ моей груди тандся даръ, Не самозванный, не лукавый Не просто молодости жаръ,---Тогда принесъ бы я, -- напрасной Себя борьбою не губя, На подвигъ чистый и прекрасный, Высокій, стройный, сладкогласный, Всю жизнь свою, всего себя! Но я, я грустнаго сознанья Въ пустыхъ мечтахъ не заглушу: Я Богомъ даннаго призванья Въ груди бездарной не ношу. Стремясь достигнуть идеала, Гонясь за творчествомъ живнит, Безсильной мукою томимъ, Казнюсь я казнію Тантала!

1846 г. Калуга.

### Блаженны тъ.

Блаженны ть, кто съ юношескихъ льтъ
Заботой думъ себя не отравили,
Но радостей сорвали полный цвътъ,
Но на земль для жизни только жили!

И наконецъ, подъ старость, въ добрый часъ, Когда грфшить имъ стало не подъ силу, Покаялись на случай, про запасъ, И спать легли въ холодную могилу!...

1846 г. Калуга.

### CAPRICCIO.

Закони осуждають Предметь моей любен. (Старинный романсь).

Напфвъ, давно забытый мною, Опять преследуетъ меня!.. Знакомець старый, где съ тобою, Когда и какъ сдружился я? Въ часы-ли тягостные скуки, Въ минуты-ль радости живой, Я подъ твои простые звуки Носился вольною мечтой?... Какъ часто мне, въ дали туманной, Сквозь делъ и думъ докучный рядъ, Вдругъ звуки памятью нежданной Былое время озарять!...

Теперь конечно,—я не скрою, Романсы прежніе смѣшны,— Но я люблю внимать порою Романсь унылый старины! Подъ ладъ мотива старомодный Слѣжу фантазіей свободной Его бывалую судьбу: Какъ много разъ его, въ печали, Уста красавицы пѣвали, Любви, упреки и борьбу Чужою рѣчью выражали! Его чувствительный напѣвъ

Свидътель многихъ былъ мученій Въ домашней драмъ приключеній Влюбленныхъ юношей и дъвъ!

Старушки съ прелестью былою, Ко мив! я драхлыя черты Олену свежей красотою, Всесильной властію мечты! Я пулрой волосы стане Украту снова. Я отдамъ Улыбку яркую устамъ И въ душу чувства молодыя Лвиженью легкость, томный взглядь, И обольстительный нарядъ! Поставлю тфсной вереницей За своенравною пфвицей Кругомъ открытыхъ клавикордъ; Предъ ней лежать, пестрая, ноты, На нотахъ Нимфы п Эроты Вездѣ красуются... Аккордъ Береть она рукой небрежной, И вотъ чувствительный и нъжный Романса слышится куплеть. Она поетъ его не даромъ Кому-то въ немъ лежить ответь! Вздыхатель страстный...

Но довольно!

Временъ отжитыл черты, Съ какою улыбкою невольной Рисують вась мон мечты! Смфины теперь намъ эти нравы И простодушныя забавы! Презраньемъ къ прошлому дыта, Иначе любить и страдаеть, И не о томъ уже мечтаетъ Въ насъ безпокойная душа, Всегда готовы мы къ отпору, И красоты не върныт взору, Суровой твердостью гордясь... Но иногда борьбой сомивній Безплодной мукою стремленій И думъ высовихъ-утомясь, Я, какъ теперь, въ ограду скуки, Люблю, вечернею порой, Подъ гармоническія звуки Забыться вольною мечтой!...

1846 г. Калуга.

#### Въ альбомъ В. А. Х.....ой.

Люблю я свётлыя мечты
И Ваши рёзвыя желанья:
Въ нихъ много милаго незнанья,
Невинной много простоты.
Вы такъ довёрчно—спокойны,
Такъ непорочно—хороши,
Такъ дётской ясностью души
Вы счастья всякаго достойны,
Такъ неиспытаны судьбой,
Что я,—на рёзвость Вашу глядя,
Любуюсь ей, какъ старый дядя,
Съ тревожной тайною мольбой:

Чтобъ быль безоблачень и ясень, Веселой ифснью оглашень, Всегда спокоень и прекрасень Для Васъ житейскій небосклонь; Чтобъ Ваши чувства не старфли, Но расцвітали вновь и вновь, Чтобъ дружба, віра и любовь Въ Васъ постоянно иламеньли; Чтобъ также помнили о томь, Кто, въ намять краткаго знакомства, Простосердечнымь языкомъ Вамъ написаль стихи въ альбомъ, Кто преданъ Вамъ безъ віроломства! 1846 г. Калуга.

### N. N. N-ой при полученіи отъ нея рукодълья.

Средь выюгь житейских и мятелицъ Суровыхь жизненныхь путей, Любію я память світлыхь дней, Значенье біглое безділиць И прелесть милыхъ мелочей!...

Была бы жизнь, съ тоскою знанья,
Безъ нихъ печальна и суха;
Примите-жъ нынф, на прощанье,
Мое шутливое посланье
И шалость рфзвую стиха.
И знайте: будутъ мнф работы
Всегда отъ Васъ въ одной цфнф,
Какъ память Вашей обо мнф
Не долговременной заботы,
Покуда дфлались онф!...

1846 г. Калуга.

### При посылкъ стихотвореній Ю. Жадовской.

Въ нашъ въкъ пересуда, страдальческій въкъ Вопросовъ, сомнѣній, раздумья, Сталъ скуденъ душой и бѣжитъ человѣкъ Порывовъ святаго безумья!

Въ немъ умъ, изощренный трудами вѣковъ, Такъ зорокъ, разборчивъ и гибокъ; Въ немъ чувство стыдится обманчивыхъ сновъ И сердце боится ошибокъ!

И міръ обнаженный сталь грустень и пусть Для бъднаго, празднаго чувства; Не слышно въщаній пророческихь усть, Святыхь откровеній искусства!

Рой свътлыхъ видъній и грезъ отлетьль, Пытливыхъ очей убъгая; Намъ думы и думы достались въ удълъ,

намь думы и думы достались въ удёль, Тяжелымь ярмомъ налегая!

Но я красотою мечтанья и сна Любуюсь и радуюсь вчужь!

Мит въетъ отрадой и нъгой она, Мит такъ непривычна къ тому-же!

Вылые панавы, преданья отцевъ, Люблю я душой старовърца, Люблю я и прелесть сихъ женекихъ стиховъ, Поэзію чистую сердца! Отрадньй, доступньй, привытный для Вась
Ть сладкіе, тихіе звуки,
Чымы мой непрерывный, тяжелый разсказы
О страшныхы вопросахы, волнующихы насы,

Чамь вст современныя муки!

1846 г. Калуга.

#### Санный бъгъ, вечеромъ. въ городъ.

Бѣжитъ стрѣлой неудержимо Озябшій конь;

Дома, столбы несутся мимо, Прожить огонь.

Тиней бродящихъ вереница Во тьм'я ночной

Скользитъ носифино; въ окнахъ лица Мелькнутъ порой;

И брань и шумъ внезапной встрѣчи На краткій мигъ,

И недослышанныя рачи И смахь и крика!....

Отрадно мић! люблю хрустливы и Морозный сићгъ,—

По немъ тревожно торонливый Лихой набыть!

Когда зима здоровьемъ имшетъ

Въ лицо, и грудь

Смфлфй, вольнфй, бодрфе дышетъ,— Миф веселъ путь!

Мит благодатень зимній холодь, И полюбиль

И снова жизнь, и добръ и молодъ И полонъ силъ!

И вновь стремлюсь, и не послушень Своей судьбѣ,

Отваженъ, гордъ, великодушенъ, Готовъ къ борьбф!

И вновь я слишу вдохновенья Святой призывъ:

Теснятся въ душу песнопенья Наперерывъ! Такъ много, много силъ свободныхъ Въ груди моей

Для всякихъ чистыхъ, благородныхъ Живыхъ страстей!....

Отрадно мнф! Порывъ мятеженъ, Подумалъ я,

Но кратокъ онъ и скоробеженъ, Какъ бъгъ коня!

Исчезнеть міръ мечты свободной И съ нею, вновь,

Въ трудъ пустомъ, въ тоскъ холодной Смирится кровь.

Пусть такъ! я радъ, когда, усталый, Въ заботахъ дня,

На сладый мигь, хотя и малый, Забудусь я!

Дек. 1846 г. Калуга.

### Свой строгій судь остановивь.

Свой строгій судь остановивь,
Сдержавь готовые укоры,
Гордыню духа усмиривь,
Виерять внимательные взоры
Въ чужую душу полюби...
Вѣрь: въ каждой презрѣнной и пошлой,
Въ ея невѣдомой глуби,
И въ каждой молодости прошлой,
Отыщешь много струпъ живыхъ,
Мгновеній чистыхь и прекрасныхъ,
Порывовь доблестныхъ и сграстныхъ,
И тайну помысловь святыхъ!

Влагія въ жизни времена На долю каждому даются, Когда душа его сильна Добра взлелёять сёмена; Когда мечты роями вьются И чутко сердце къ красоті, И сердце онъ другое любить, — Пока въ житейской суеть Себя напрасно не погубить; И постепенно, день за день, Окаментеть онъ лтниво... Бери-жъ надежное огниво, Ударь въ заржавленный кремень!...

Да не смутить же сорь и хламъ, На сердце жизнью наносимый, Твоихъ очей! пусть смъло тамъ Они провидять міръ незримый. Любовью кроткою дыша, Вглядись въ него: и предъ очами Предстанеть каждая душа Съ своими въчными правами. Повърь: нетлънной красоты Душа не губить безъ возврата; И въ каждомъ ты послышишь брата, И Бога въ немъ почуешь ты!

## Зачёмъ душа твоя смирна.

Зачёмъ душа твоя смирна?
Чёмъ въ этомъ мірё ты утёшенъ?
Твой праздный день предъ Богомъ грёшенъ,
Душа призванью не вёрна!
Вокругъ тебя кпиятъ задачи,
Вокругъ тебя мольбы и плачи,
И торжествующее зло,
А ты... Ужель, хотя однажды,
Ты боевой не свёдалъ жажды,
Тебя въ борьбу не увлекло?

Ты возлюбиль свое бездёлье
И сна душевнаго недугь.
Въ пустыхъ рёчахъ, въ тупомъ весельй,
Чредою гибиетъ твой досугь.
На царство лжи глядя незлобно,
Ты примиряешься удобно
Съ неправдой быта своего,
Съ уродствомъ всёхъ его увёчій,
Не разъяснивъ противорёчій,
Не разрёшая ничего!

Предъ Богомъ лёнью не грёши! Стряхни ярмо благоразумья! Люби ревниво, до безумья, Всёмъ имломъ дерзостнымъ души! Освободясь, въ стремленьи новомъ, Отъ илёна ложнаго стыда, Позорь, греми укорнымъ словомъ, Подъемля насъ всевластнымъ зовомъ На тяжесть общаго труда!

Безумцемъ слыть тебѣ у всѣхъ!
Но предъ святыней убѣжденья
Ничтожны міра оскорбленья
И прелесть жизненныхь утѣхъ!
О, въ этой душной нашей ночи,
Кому изъ насъ безстрашной мочи
Достанетъ правду возлюбить?
Кто озаритъ насъ правды свѣтомъ?...
Однимъ безумцамъ въ мірѣ этомъ
Дано лучей ея добыть!...

1847 г. Калуга.

### (Посвящено Л. И. Арнольди).

При кликахъ, дерзостно-побѣдныхъ, Торжествъ блестящей суеты, О, сколько разъ, красавицъ бѣдныхъ Встрѣчалъ я грустныя черты! И въ нихъ, приличію послушныхъ,—Сквозь блескъ и шумъ читалось ми в Такъ много жертвъ великодушныхъ, Такъ много горя въ тишинѣ!...

Легла на васъ—условій разныхъ, Неумолима и тяжка, Приличій свъта безобразныхъ, Житейской мудрости рука! Должим вы стонъ многострадальный Отъ всѣхъ далеко загантъ... Хотѣлъ бы я душой печальной Всѣ ваши скорби раздѣлить!

Хотыть бы я лампадой ночи Свытить предъ ней въ завытный часъ, Когда подъемлеть къ небу очи Одна страдалица изъ васъ, Чтобъ видыть пыль душевной битвы Передъ Творцомъ, на-единь, Чтобъ слышать мню полеть молитвы Въ благоуханной тишины!...

Я святость тайны не нарушу:
О, дай понять мечты твон
И врачевать больную душу
Словами мира и любви!
Пускай теперь мой стихъ летучій,
Какъ дань участья моего,
Волшебной властію созвучій
Дойдеть до сердца твоего!...

1847 г. Калуга.

#### СТРАННЫМЪ ЧУВСТВОМЪ.

Страннымъ чувствомъ объята душа, Будто хочетъ проститься съ землею, Будто все, чѣмъ земля хороша,— Съ безконечной и пестрой семьею, Все покинуть ей должно, спѣша!... И съ порывомъ тоскливо больнымъ Проситъ воли,— на мигъ позабыться, Все вмѣстить, полюбить, всѣмъ земнымъ, Всѣмъ дыханіемъ жизни упиться, Всѣмъ блаженствомъ ея молодымъ!...

1847 г. Калуга.

### Отдыхъ.

Въ жизни путь предназначивъ себъ, На него я безъ страха гляжу, И скупой покорившись судьбъ, Твердо цъль я простую слъжу.

Много было вопросовъ въ груди, Всякихъ смѣлыхъ порывовъ и грезъ, И надеждъ предо мной впереди, И ненужныхъ страданій и слезъ.

Вст мечты обличить я умтать, Не пришлось имъ меня обмануть, И понявъ ежедневный удтать, Я побрель въ незаманчивый путь...

Нынче цынй трудился я день, Утомленный, сижу безь огня,— И покой, и закопная льнь Сладкой ньгой объемлють меня.

Тихо. Ночь. На просторъ голубой Изъ-за тучь выплываеть луна, Бълый свъть пробъжить полосой, Въ тучи снова уходить она.

И смфиило заботливый шумъ Безпокойной диевной суеты— Время стройныхъ и медленныхъ думъ, Время легкихъ видфий мечты...

Все, что въ сердит давно улеглось, Что танла души тишина, Все нежданно съ глуби педнялось, Всколебалось до самаго дна!

Всв вопросы моей старины, Неоконченных изсент слова, Всв мои позабытые сны, Всв забытыя жизни права!

Стаю думъ поднимая собой, Шенчетъ голосъ лукавый въ тиши, И слабъютъ—трудомъ и борьбой Напряженныя силы души!...

О, вернись, утомительный день! Пристыди молодушную ночь, Яркимъ свътомъ природу одфиь, Отгони все невърное прочь!

Спова жизнь, безъ прикрасъ и затъй, Въ ежедиевныхъ размърахъ яви, И насмъщкого бодрой разсъ и Полунощимя грезы мон.

# Въ альбомъ невъстъ брата.

Душою чистой и прекрасной, Глубокой, свётлой и живой, Вступаешь ты въ союзъ согласный Съ другою чистою душой!... Съ тоскою дёвической и нёжной Съ тревожной робостью мечты, Ждала ты встрёчи неизбёжной, Опоры твердой и надежной, Мужскаго сердца красоты!...

И ты достойно оцённла, Кого судьба тебё нашла; Его свободно полюбила, Его на—вёки избрала, Не дётской страсти увлеченьемъ, Не чувствъ внезапныхъ слёпотой: Души любовнымъ разумёньемъ И сердца мудростью простой!

Изъ всёхъ минутъ, — одну особо Моя мечта рисуетъ мий:
Когда сказалося вполит,
Что такъ давно таили оба!...
Кто-бъ сердце женское проникъ?...
Она задумчиво сидъла,
Ей внятенъ былъ его языкъ,
И на нес, въ тотъ строгій мигъ,
Нёмая будущность глядёла!...

Что нужды вамь до неминучей Судьбы, грозящей вдалект!... Полно любовію могучей, Не дрогнеть сердце передь тучей, Довтрясь дружеской рукт! Такъ смтло въ путь! Веселымь пиромъ Ветртрячайте праздникъ Вашихъ узъ... Мить втеть счастіемъ и миромъ Вашь гармоническій союзъ.

### А. П. Елагиной.

(Отвътъ на письмо, при которомъ было прислано изванийе распитато Спасителя).

Душевных тайнх не програвал, Ея не вадал путей, Не разь одинь—хвала людская Взмутила глубь души моей. Вольнай хулы, больнай упрека Звучить, увы! мит съ давнихъ поръ Обидной колкостью намека Хвалебный каждый приговоръ!

Мив ведомъ міръ, никвмь непримый, Души и сердца моего, Весь этотъ трудъ и подвигъ минмый, Весь этотъ дрязгъ неуловимый Со всеми тайнами его!... Съ какимъ-же страхомъ и волисивемъ Я даръ завътный увидалъ И иредъ святымъ изображеньемъ, Какъ передъ грознымъ обличеньемъ, Съ главой поникшею стоялъ.

Но я съ бользненной тоскою, Съ сознаньемъ немощей земныхъ, Я не гонюсь за чистотою Всёхъ тайныхъ номысловъ моихь! Стыжусь бодрить примъромь Бога Себя, бродящаго во мглё!... Пусть приведетъ меня дорога Хоть до инчтожнаго итога Случайной пользы на земль.

Москва, 1848.

#### Не дай душть твоей забыть.

Не дай душё твоей забыть, Чёмъ силы въ юности кинёли, И виёсто блага, вмёсто цёли, Одно стремленье полюбить. Привычка—зло. Однимъ усталым отраденъ даръ ел пустой... Стремясь, не будь доволенъ малым И не мирись своей душой!....

Хоть грезимъ мы, что цёли лены, Что крёнокъ духъ и проченъ пыль, Но для души лёнивыхъ силь Пути нескорые опасны! Но стынегъ жаръ съ теченьемъ лётъ, Но каждый подвигъ пашъ душевный, Прожитый жизнью сжедневной, Готовъ утратить прежній цвёгъ! Москва, 1848.

# Гр. В. А. Соллогубу.

Отвъть на посланіе его по приглашенію посътиті его ві деревив.

Увы! пространство скользкое Взъерошили дожди, И ты меня въ Инкольское, Инсатель мой, не жди! Затъмъ, что здъсь леченіе Едва окончилъ я, Откинувъ попеченіе О выдержив себя,— Спѣшу, не медля дольс, Не мѣшкая въ пути; Хогь день въ Москвъ, не больс, Желалъ-бы провести, Покуда службой тяжкою Не занятъ каждый часъ... Лети-жъ, съ тройной упряжкою,

Мой легкій тарантасъ! И вприво не сворачивай, Пыли себф, пыли, Качай себь, укачивай, Видіній мит пошли! Твой скрипъ съ дорожной тряскою, Я знаю, даровить, Устроенъ ты коляского И баранъ не лежитъ Помещикомъ, съ прислугою Подушекъ и перипъ!... Хорошъ и зимней выогою Онъ, мерзлою бѣлугою Лежащій Дворянинъ! А отъ тебя, я думаю, Нельзя мнв не попасть Туда, гдв на бъду мою Холера просто страсть, Тамъ, въ Вишенкахъ!... По съ шутками Довольно, и повфры: Нельзя миф даже сутками Пожертвовать теперь; Къ тому-жъ и время скверное, Частехонько дожди, А у тебя навфрное Денекъ-другой пожди!... Прощай-же ты, прлебная. Холодная струя! Забота здёсь служебная Не мучила меня, И многое отрадное Мив въ намять залегло, , И наблюденыя жадное, Снокойно ты могло, Души живое зеркало, Все отразить извив... Любовью-жъ не коверкало Ума и сердца мић!... А письма что? а драма-то? \*) Пускай о томъ твоя

<sup>\*)</sup> Стенныя письма и драма-произведенія Гр. Соллогуба.

Рибмованная грамота
Увѣдомитъ меня.
Пускай тебѣ Никольскаго
Свободныя утра
Дадутъ—вліянья польскаго
И правовъ до Петра
Списать картину вѣрную...
Но знать хотятъ мечты:
Чѣмъ эту не химерную,
Чѣмъ Инокрену сърную
Ознаменуемь ты?

1848 г. Сергісвскія Сфраня воды Самарской Губернія.





## опечатки.

| Стран | . Строк.        | Напечатано:               | Слыд. читать:         |
|-------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| 34    | 3 спизу         | такого                    | таково                |
| 35    | 3 сверху        | самознанія.               | самосознанія.         |
| 53    | 15 —            | описаціе                  | описаніе              |
| 129   | 13 спизу        | льть 200 льть тому назадъ | 200 лать тому назадъ  |
| 130   | 8 —             | следствіе                 | вслфдетвіе            |
| 138   | 17 —            | покоб                     | боялся                |
| 158   | 10 сверху       | я вникаю я въ себя        | , вникаю я въ себя,   |
| 173   | 13 <del>-</del> | въ Астрахини              | въ Астрахани          |
| 174   | 7 —             | по Милистерству           | по Мивистерству       |
| 248   | 19 —            | никакой и педалекаго ума  | пикакой роли и неда-  |
|       |                 |                           | лекаго ума            |
| 255   | 18 —            | eme                       | еще                   |
| 258   | 4 сппзу         | гововить                  | говорить              |
| 259   | 3 —             | я достаточно умфю огра-   | я достаточно умфю     |
|       |                 | дить я                    | оградить              |
| 277   | вверху          | <del> 577</del>           | <b>—</b> 277 <b>—</b> |
| 277   | 4 сверху        | , зишто                   | вышло                 |
| 281   | 17 свизу        | заствичивостью            | застЕнчивость         |
| 285   | 14 сверху       | пельзя                    | нельзя                |
| 286   | 16 —            | пнсьмо                    | письмо                |
| 330   | 10 спизу        | Со гласись,               | Согласись,            |
| 421   | 6               | «общественной             | собъ общественной     |
| 439   | 12 —            | его Константина           | брата его Константина |
| 441   | 7 сверху        | совершеено                | совершенно            |

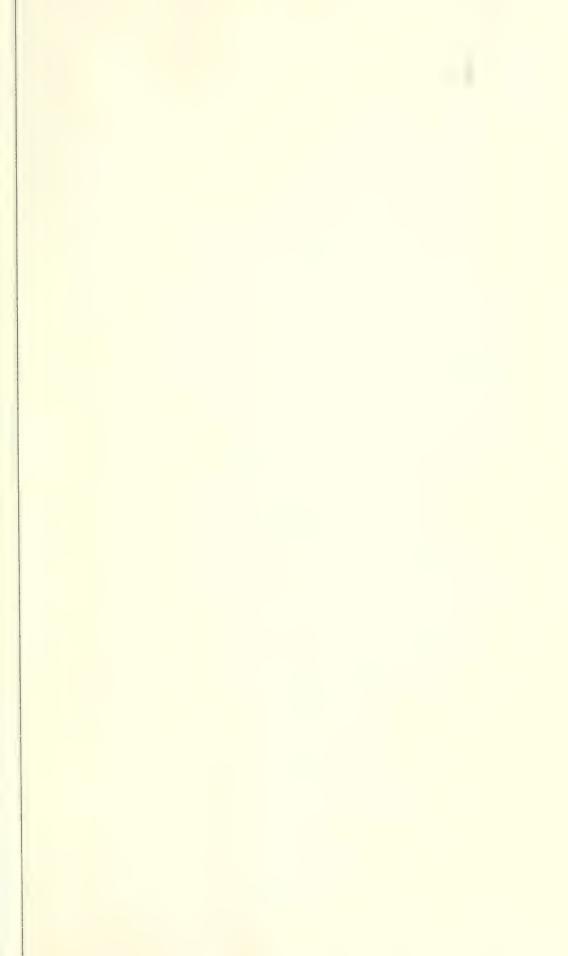



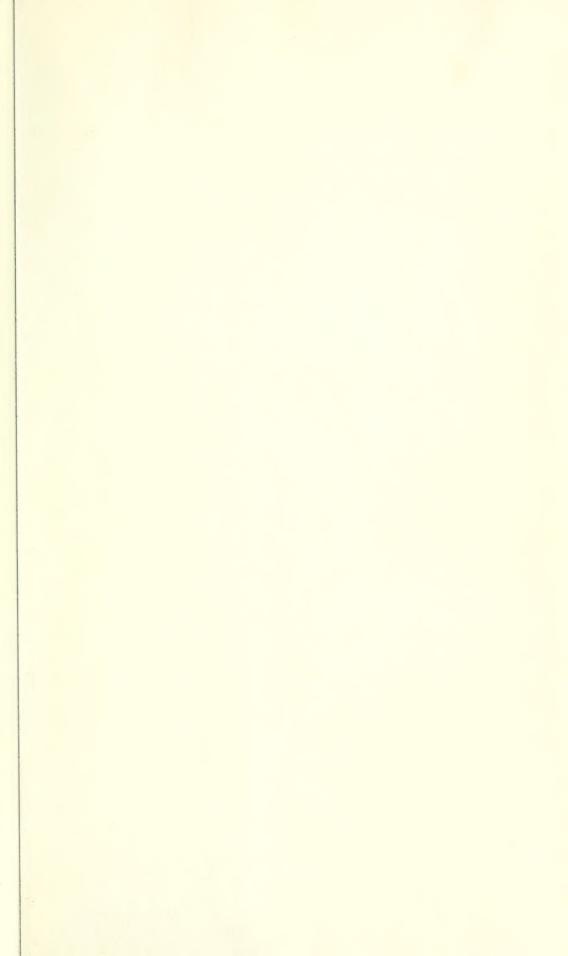



PG 3321 1888a t.1

Aksakov, Ivan Sergeevich Ivan Sergieevich Aksakov A45Z55 v ego pis'makh

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Men

